











165452 AGraf Lev Nikolaevich Tolstois

Л.Н. ТОЛСТОЙ

KAR ENINA.

# АННА КАРЕНИНА

Романъ въ восьми частяхъ

TOMD II

7.2

БЕРЛИНЪ 1919

Издательство И.П. Азавіжникова

# Пятая часть

I

Княгиня Щероацкая находила, что сдълать свадьбу до поста, до котораго оставалось пять недъль, было невозможно, такъ какъ половина приданаго не могла поспъть къ этому времени; но она не могла не согласиться съ Левинымъ, что послъ поста было бы уже и слишкомъ поздно, такъ какъ старая родная тетка князя Щербацкаго была очень больна и могла скоро умереть, и тогда трауръ задержалъ бы еще свадьбу. И потому решивъ разделить приданое на две части -большое и малое приданое, княгиня согласилась сдълать свадьбу до поста. Она ръшила, что малую часть приданаго она приготовить всю теперь, большую же вышлеть послѣ, и очень сердилась на Левина за то, что онъ шикакъ не могъ серьезно отвътить ей, согласенъ ли онъ на это или нътъ. Это соображение было темъ более удобно, что молодые ехали тотчасъ после свадьбы въ деревню, гдв вещи большого приданаго не будуть нужны.

Левинъ продолжалъ находиться все въ томъ же состоянии сумасшествія, въ которомъ ему казалось, что онъ и его счастье составляютъ главную и единственную цѣль всего существующаго и что думать и заботиться теперь ему ни о чемъ не нужно, что все дѣлается и сдѣлается для него другими. Онъ даже не имѣлъ ни-

какихъ плановъ и цълей для будущей жизни, онъ предоставляль решеніе этого другимь, зная, что все будеть прекрасно. Брать его Сергъй Ивановичъ, Степанъ Аркадьевичъ и княгиня руководили его въ томъ, что ему слёдовало дёлать. Онь только быль совершенно согласенъ на все, что ему предлагали. Братъ занялъ для него денегъ, княгиня посовътовала убхать изъ Москвы послъ свадьбы. Степанъ Аркадьевичъ посовътовалъ ъхать за границу. Онъ на все былъ согласенъ. «Дълайте, что хотите, если вамъ это весело. Я счастливъ, и счастіе мое не можетъ быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни дълали», думалъ онъ. Когда онъ передалъ Кити совтъ Степана Аркадьевича ъхать за границу, онъ очень удивился, что она пе соглашалась на это, а имъла насчетъ ихъ будущей жизни какія-то свои опредаленныя требованія. Опа знала, что у Левина есть дело въ деревив, которое онъ любитъ. Она, какъ онъ видълъ, не только не понимала этого дъла, но и не хотъла понимать. Это не мъшало ей однако считать это дъло очень важнымъ. И потому она знала, что ихъ домъ будетъ въ деревив, и желала вхать не за границу, гдв она не будеть жить, а туда, гдв будеть ихъ домъ. Это опредъленно выраженное намърение удивило Левина. Но такъ какъ ему было все равно, онъ тотчасъ же попросилъ Степана Аркадьевича, какъ будто это была его обязанность, фхать въ деревню и устроить тамъ все, что онъ знаетъ, съ тъмъ вкусомъ, котораго у него такъ много.

- Однако послушай, сказалъ разъ Степанъ Аркадьевичъ Левину, возвратившись изъ деревни, гдѣ онъ все устроилъ для пріъзда молодыхъ, есть у тебя свидѣтельство о томъ, что ты былъ на духу?
  - Нътъ. А что?
  - Безъ этого нельзя вѣнчать.
  - Ай, ай, ай! вскрикнулъ Левинъ. Я въдь,

кажется, уже леть девять не говель. Я и не подумалъ.

- Хорошъ! смъясь сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, а меня же называешь нигилистомъ! Однако въдь это нельзя. Тебъ надо говъть.

— Когда же? Четыре дня осталось. Степанъ Аркадьевичъ устроиль и это. И Левинъ сталь говъть. Для Левина, какъ для человъка невърующаго и вмъстъ съ тъмъ уважающаго върованія другихъ людей, присутствіе и участіе во всякихъ церковныхъ обрядахъ было очень тяжело. Теперь, въ томъ чувствительномъ ко всему, размягченномъ состояніи духа, въ которомъ опъ находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможной. Теперь, въ состояніи своей славы, своего цвѣтенія, онъ долженъ будеть или лгать или концунствовать. Онъ чувствоваль себя не въ состояніи дѣлать ни того, ни другого. Но сколько онъ ни допрашивалъ Степана Аркадьевича, пельзя ли получить свидѣтельство не говѣя, Степанъ

Аркадьевичь объявиль, что это невозможно.
— Да и что тебѣ стоить — два дня? И онъ премилый, умный старичокъ. Онъ тебѣ выдернеть этоть зубъ такъ, что ты и не замѣтищь.
Стоя у первой объдни, Левинъ попытался освъ-

жить въ себъ юношескія воспоминанія того сильнаго религіознаго чувства, которое онъ пережилъ отъ шестнадцати до семнадцати лётъ; но тотчасъ же убъдился, что это для него совершенно невозможно. Онъ попытался смотръть на все это, какъ на неимъющій значенія пустой обычай, подобный обычаю дъланія визитовъ; но почувствовалъ, что и этого онъ никакъ не чогъ сдёлать. Левинъ находился въ отношеніи къ религіи, какъ и большинство его современниковъ, въ самомъ неопредъленномъ положеніи. Върить опъ не могъ, а вмъсть съ тъмъ онъ не былъ твердо убъжденъ

въ томъ, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи въ состояніи върить въ значительность того, что онъ дѣлалъ, ни смотрѣть на это равнодушно, какъ на пустую формальность, во все время этого говѣнья онъ испытывалъ чувство неловкости и стыда, дѣлая то, чего самъ не понимаеть, и потому, какъ ему говорилъ внутренній голосъ, что-то лживое и нехорошее.

Во время службы опъ то слушалъ молитвы, стараясь приписывать имъ значение такое, которое бы не расходилось съ его взглядами, то, чувствуя, что опъ не можетъ понимать и долженъ осуждать ихъ, старался не слушать ихъ, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которыя съ чрезвычайною живостью во время этого празднаго стояния въ церкви бродили въ его головъ.

Онъ отстоялъ объдию, всенощную и вечернія правила и на другой день, вставъ раньше обыкновеннаго, не пивъ чаю, пришелъ въ восемь часовъ утра въ церковь для слушанія утреннихъ правилъ и исповъди.

Въ церкви никого не было, кромѣ нищаго солдата, двухъ старушекъ и церковнослужителей.

Молодой дьяконъ, съ двумя рѣзко обозначившимися половинками длинной спины подъ тонкимъ подрясникомъ, встрѣтилъ его и тотчасъ же, подойдя къ столику у стѣны, сталъ читать правила. По мѣрѣ чтенія, въ особенности при частомъ и быстромъ повтореніи тѣхъ же словъ: «Господи помилуй», которыя звучали какъ «помилосъ, помилосъ», Левинъ чувствовалъ, что мысль его заперта и запечатана и что трогать и шевелить ее теперь не слѣдуетъ, а то выйдетъ путаница, и потому опъ, стоя позади дьякона, продолжалъ, не слушая и не вникая, думать о своемъ. «Удивительно много выраженія въ ея рукѣ», думалъ онъ, вспоминая, какъ вчера они сидѣли у углового стола. Говорить имъ не о чемъ было, какъ всегда

почти въ это время, и она, положивъ на столъ руку, раскрывала и закрывала ее, и сама засмѣялась, глядя на ея движеніе. Онъ вспомнилъ, какъ онъ поцѣловалъ руку и какъ потомъ разсматривалъ сходящіяся черты на розовой ладони. «Опять помилосъ», подумалъ Левинъ, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движеніе спины кланяющагося дьякона. «Она взяла потомъ мою руку и разсматривала линіи: — у тебя славная рука, — сказала она». И онъ посмотрѣлъ на свою руку и на короткую руку дьякона. «Да, теперь скоро кончится, — думалъ онъ. — Нѣтъ, кажется, опять съ начала, — подумалъ онъ, прислушиваясь къ молитвамъ. — Нѣтъ, кончается; вотъ уже онъ кланяется въ землю. Это всегда передъ концомъ».

Незамётно получивъ рукой въ плисовомъ общлагъ трехрублевую бумажку, дьяконъ сказалъ, что онъ запишетъ, и, бойко звуча новыми сапогами по плитамъ пустой церкви, прошелъ въ алтарь. Черезъ минуту онъ выглянулъ оттуда и поманилъ Левина. Запертая до сихъ поръ мысль зашевелилась въ головъ Левина, но онъ поспъшилъ отогнать ее. «Какъ-нибудь устроится», подумалъ онъ и пошелъ къ амвону. Онъ вошелъ на ступеньки и, повернувъ направо, увидалъ священника. Старичокъ-священникъ, съ ръдкою полусъдою бородой, съ усталыми, добрыми глазами, стоялъ у аналоя и перелистывалъ требникъ. Слегка поклонившись Левину, онъ тотчасъ же началъ читатъ привычнымъ голосомъ молитвы. Окончивъ ихъ, онъ поклонился въ землю и обратился лицомъ къ Левину.

— Здёсь Христосъ невидимо предстоить, принимая вашу исповёдь, — сказалъ онъ, указывая на Распятіе. — Вёруете ли вы во все то, чему учить насъ святая апостольская церковь? — продолжалъ священникъ, отворачивая глаза отъ лица Левина и складывая руки подъ епитрахиль.

<sup>—</sup> Я сомнъвался, я сомнъваюсь во всемъ, — про-

говорилъ Левинъ непріятнымъ для себя голосомъ и замолчалъ.

Священникъ подождалъ нѣсколько секундъ, не скажетъ ли онъ еще чего, и, закрывъ глаза, быстрымъ владимірскимъ на «о» говоромъ сказалъ:

- Сомпѣнія свойственны слабости человѣческой, но мы должны молиться, чтобы милосердый Господь укрѣпилъ насъ. Какіе особенные грѣхи имѣете? прибавилъ онъ безъ малѣйшаго промежутка, какъ бы стараясь не терять времени.
- Мой главный гръхъ есть сомнъніе. Я во всемъ сомнъваюсь и большею частью нахожусь въ сомнъніи.
- Сомивніе свойственно слабости челов'вческой, повториль тѣ же слова священникъ. Въ чемъ же преимущественно вы сомивнаетесь?
- Я во всемъ сомнѣваюсь. Я сомнѣваюсь иногла даже въ существованіи Бога, невольно сказалъ Левинъ и ужаснулся неприличію того, что онъ говорилъ. Но на священника слова Левина не произвели, какъ казалось, впечатлѣнія.
- Какія же могуть быть сомнінія въ существованіи Бога? съ чуть замітною улыбкой поспішно сказаль онъ.

Левинъ молчалъ.

— Какое же вы можете имѣть сомнѣніе о Творцѣ, когда вы воззрите на творенія Его? — продолжаль свищенникъ быстрымъ, привычнымъ говоромъ. — Кто же украсилъ свѣтилами сводъ небесный? Кто облекъ землю въ красоту ея? Какъ же безъ Творца? — сказалъ онъ, вопросительно взглянувъ на Левина.

Левинъ чувствовалъ, что неприлично было бы вступать въ философскія пренія съ священникомъ, и потому сказалъ въ отвътъ только то, что прямо относилось къ вопросу.

- Я не знаю, сказалъ онъ.
- Не знаете? То какъ же вы сомнъваетесь въ

томъ, что Богъ сотворилъ все? — съ веселымъ недоумѣніемъ сказалъ священникъ.

- Я не понимаю ничего, сказалъ Левинъ, краснъя и чувствуя, что слова его глупы и что они не могутъ не быть глупы въ такомъ положеніи.
- Молитесь Богу и просите Его. Даже святые отцы имъли сомнънія и просили Бога объ утвержденіи своей въры. Дьяволъ имъеть большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь Богу, просите Его. Молитесь Богу, повторилъ онъ поситышно.

Священникъ помолчалъ нѣсколько времени, какъ бы задумавшись.

- Вы, какъ я слышалъ, собираетесь вступить въ бракъ съ дочерью моего прихожанина и сына духовнаго, князя Щербацкаго? прибавилъ онъ съ улыбкой. Прекрасная дъвица!
- Да, краснъя за священника, отвъчалъ Левипъ. «Къ чему ему нужно спрашивать объ этомъ на исповъди?» подумалъ онъ.

II, какъ бы отвъчая на его мысль, священникъ сказалъ ему:

— Вы собираетесь вступить въ бракъ, и Богъ, можетъ быть, наградитъ васъ потомствомъ, не такъли? Что же, какое воспитаніе можете дать вы вашимъ малюткамъ, если не побъдите въ себъ искушеніе дьявола, влекущаго васъ къ невърію? — сказалъ опъ съ кроткою укоризной. — Если вы любите свое чадо, то вы, какъ добрый отецъ, не одного богатства, роскоши, почести будете желать своему дътищу: вы будете желать его спасенія, его духовнаго просвъщенія свътомъ истины. Не такъ ли? Что же вы отвътите ему, когда невинный малютка спроситъ у васъ: «папаша, кто сотворилъ все, что прельщаеть меня въ этомъ міръ, — землю, воды, солнце, цвъты, травы»? Неужели вы скажете ему: «я не знаю»? Вы не можете не знать, какъ Господь Богъ по великой милости Своей открылъ

вамъ это. Или дитя ваше спросить васъ: «что ждеть меня въ загробной жизни?» Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Какъ же вы будете отвъчать ему? Предоставите его прелести міра и дьявола? Это нехорошо! — сказалъ онъ и остановился, склонивъ голову на бокъ и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами.

Левинъ ничего не отвѣчалъ теперь — не потому, что онъ не хотѣлъ вступить въ споръ съ священникомъ, но потому, что никто ему не задавалъ такихъ вопросовъ, а когда малютки его будутъ задавать эти вопросы, еще будетъ время подумать, что отвѣчать.

— Вы вступаете въ пору жизни, — продолжалъ священиять, — когда надо избирать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтобъ Онъ по Своей благости помогъ вамъ и помиловалъ, — заключилъ онъ. — Господь и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, благодатію и щедротами Своего человѣколюбія, да проститъ ти, чадо... — и, окончивъ разрѣшительную молитву, священникъ благословилъ и отпустилъ его.

Вернувшись въ этотъ день домой, Левинъ испытывалъ радостное чувство того, что неловкое положеніе кончилось и кончилось такъ, что ему не пришлось лгать. Кромѣ того, у него осталось неясное воспоминаніе о томъ, что то, что говорилъ этотъ добрый и милый старичокъ, было совсѣмъ не такъ глупо, какъ ему показалось сначала, и что тутъ что-то есть такое, что нужно уяснить.

«Разумѣется, не теперь, — думалъ Левинъ, — но когда-нибудь послѣ». Левинъ, больше чѣмъ прежде, чувствовалъ теперь, что въ душѣ у него что-то неясно и нечисто и что въ отношеніи къ религіи онъ находится въ томъ же самомъ положеніи, которое онъ такъ ясно видѣлъ и не любилъ въ другихъ и за которое онъ упрекалъ пріятеля своего Свіяжскаго.

Проводя этотъ вечеръ съ невъстой у Долли, Ле-

випъ былъ особенно веселъ и, объясняя Степану Аркадьевичу то возбужденное состояніе, въ которомъ онъ находился, сказалъ, что ему весело, какъ собакѣ, которую учили скакать черезъ обручъ и которая, понявъ наконецъ и совершивъ то, что отъ нея требуется, взвизгиваетъ и, махая хвостомъ, прыгаетъ отъ восторга на столы и окна.

### П

Въ день свадьбы Левинъ, по обычаю (на исполненіи всѣхъ обычаевъ строго настаивали княгиня и Дарья Александровна), не видалъ своей невѣсты и обѣдалъ у себя въ гостиницѣ съ случайно собравшимися къ нему тремя холостяками: Сергѣй Ивановичъ, Катавасовъ, товарищъ по университету, теперь профессоръ естественныхъ наукъ, котораго, встрѣтивъ на улицѣ, Левинъ затащилъ къ себѣ, и Чириковъ, шаферъ, московскій мировой судья, товарищъ Левина по медвѣжьей охотѣ. Обѣдъ былъ очень веселый. Сергѣй Ивановичъ былъ въ самомъ хорошемъ расположеніи духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасовъ, чувствуя, что его оригинальность оцѣнена и понимаема, щеголялъ ею. Чириковъ весело и добродушно поддерживалъ всякій разговоръ.

- Вѣдь вотъ, говорилъ Катавасовъ, по привычкѣ, пріобрѣтенной на кафедрѣ, растягивая свои слова, какой былъ способный малый нашъ пріятель Константинъ Дмитричъ. Я говорю про отсутствующихъ, потому что его уже нѣтъ. И науку любилъ тогда, по выходѣ изъ университета, интересы имѣлъ человѣческіе, теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтобъ обманывать себя, и другая чтобъ оправдывать этотъ обманъ.
- Болѣе рѣшительнаго врага женитьбы, какъ вы, я не видалъ, сказалъ Сергѣй Ивановичъ.

- Нъть, я не врагъ. Я другъ раздъленія груда. Люди, которые дълать ничего не могуть, должны дълать людей, а остальные содъйствовать ихъ просвъщенію и счастію. Вотъ какъ я понимаю. Мъщать два эти ремесла есть тьма охотниковъ; я не изъ ихъ числа.
- Какъ я буду счастливъ, когда узнаю, что вы влюбитесь! сказалъ Левинъ. Пожалуйста. позовите меня на свадьбу.
  - Я влюбленъ уже.
- Да, въ каракатицу. Ты знаешь, обратился Левинъ къ брату, Михаилъ Семенычъ пишетъ со-чинение о питании и . . .
- Ну жъ не путайте! Это все равно о чемъ. Дъло въ томъ, что я точно люблю каракатицу.
  - Но она не помѣщаетъ вамъ любить жену.
  - Она-то не помѣшаеть, да жена помѣшаеть.
  - Отчего же?
- A вотъ увидите. Вы воть хозяйство любите, охоту; ну, посмотрите!
- А нынче Архипъ былъ, говорилъ, что лосей пропасть въ Прудномъ и два медвъдя, сказалъ Чириковъ.
  - Ну, ужъ вы ихъ безъ меня возьмете.
- Вотъ и правда, сказалъ Сергъй Ивановичъ. Да и впередъ простись съ медвъжьею охотой: жена не пустить!

Левинъ улыбнулся. Представленіе, что жена его не пустить, было ему такъ пріятно, что онъ готовъ быль навсегда отказаться оть удовольствія видёть медей.

— А вёдь все-таки жалко, что этихъ двухъ медвёдей безъ васъ возьмуть. А помните въ Хапилове послёдній разъ? Чудная была бы охота, — сказалъ Чириковъ.

Левинъ не хотълъ его разочаровывать въ томъ,

что гдъ-нибудь можеть быть что-нибудь хорошее безь нея, и потому ничего не сказаль.

- Не даромъ установился этотъ обычай прощаться съ холостою жизнью, — сказалъ Сергъй Ивановичъ. — Какъ ни будь счастливъ, все-таки жаль свободы.
- А признайтесь, есть это чувство, какъ у Гоголевскаго жениха, что въ окошко хочется выпрыгнуть?
- Навърно есть, но не признается! сказалъ Катавасовъ и громко захохоталъ.
- Что же, окошко открыто... Повдемъ сейчасъ въ Тверь! Одна медввдица, на берлогу можно идти. Право, повдемъ на пятичасовомъ! А туть какъ хотятъ, сказалъ улыбаясь Чириковъ.
- Ну вотъ, ей-Богу, улыбаясь сказалъ Левинъ, не могу найти въ своей душъ этого чувства сожальнія о своей свободъ!
- Да у васъ въ душт такой хаосъ теперь, что ничего не найдете, сказалъ Катавасовъ. Погодите, какъ разберетесь немножко, то найдете!
- Нътъ, я бы чувствовалъ хоть немного, что кромъ своего чувства (онъ не хотълъ сказать при немъ любви)... и счастія, все-таки жаль потерять свободу... Напротивъ, я этой-то потерѣ свободы и радъ.
- Плохо! Безнадежный субъекть! сказаль Катавасовъ. Ну, выпьемъ за его исцъленіе или пожелаемъ ему только, чтобъ хоть одна сотая его мечтаній сбылась. И это ужъ будетъ такое счастіе, какого не бывало на землъ.

Вскорѣ послѣ обѣда гости уѣхали, чтобъ успѣть переодѣться къ свадьбѣ.

Оставшись одинъ и вспоминал разговоры этихъ холостяковъ, Левинъ еще разъ спросилъ себя: есть ли у него въ душт это чувство сожалтнія о своей свободт, о которомъ они говорили? Онъ улыбнулся

при этомъ вопросъ. «Свобода? Зачъмъ свобода? Счастіе только въ томъ, чтобы любить и желать, думать ея желаніями, ея мыслями, то-есть никакой свободы, — вотъ это счастіе!»

«Но знаю ли я ея мысли, ея желанія, ея чувства!» вдругъ шепнулъ ему какой-то голосъ. Улыбка исчезла съ его лица, и онъ задумался. И вдругъ на него нашло странное чувство. На него нашелъ страхъ и сомитьне, — сомитьне во всемъ.

«Что какъ она не любить меня? Что какъ она выходить за меня только для того, чтобы выйти замужъ? Что если она сама не знаеть того, что дѣлаеть? — спрашиваль онъ себя. — Она можеть опомниться и, только выйдя замужъ, пойметь, что не любить и не могла любить меня». И странныя, самыя дурныя мысли о ней стали приходить ему. Онъ ревноваль ее къ Вронскому, какъ годъ тому назадъ, какъ будто этотъ вечеръ, когда онъ видѣлъ ее съ Вронскимъ, былъ вчера. Онъ подозрѣвалъ, что она не все сказала ему.

Онъ быстро вскочиль. «Нѣтъ, это такъ нельзя! — сказалъ онъ себѣ съ отчаяніемъ. — Пойду къ ней, спрошу, скажу послѣдній разъ, мы свободны, и не лучше ли остановиться? Все лучше, чѣмъ вѣчное несчастіе, позоръ, невѣрность!!» Съ отчаяніемъ въ сердцѣ и со злобой на всѣхъ людей, на себя, на нее онъ вышель изъ гостиницы и поѣхалъ къ ней.

Онъ засталъ ее въ заднихъ компатахъ. Она сидѣла на сундукѣ и о чемъ-то распоряжалась съ дѣвушкой, разбирая кучи разноцвѣтныхъ платьевъ, разложенныхъ на спинкахъ стульевъ и на полу.

— Ахъ! — вскрикнула она, увидавъ его и вся просіявъ отъ радостч. — Какъ ты, какъ же вы? (До этого послѣдняго дня она говорила ему то «ты», то «вы»). Вотъ не ждала! А я разбираю мои дѣвичьи платья, кому какое...

- A! это очень хорошо! сказалъ онъ, мрачно глядя на дъвушку.
- Уйди, Дуняша, я позову тогда, сказала Кити. Что съ тобой? спросила она, рѣшительно говоря ему «ты», какъ только дѣвушка вышла. Она замѣтила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашелъ страхъ.
- Кити, я мучаюсь. Я не могу одинъ мучиться, сказалъ онъ съ отчаяніемъ въ голосѣ, останавливаясь предъ ней и умоляюще глядя ей въ глаза. Онъ уже видѣлъ по ея любящему правдивому лицу, что ничего не можетъ выйти изъ того, что онъ намѣренъ былъ сказать, но ему все-таки нужно было, чтобы она сама разувѣрила его. Я пріѣхалъ сказать, что еще время не ушло. Это все можно уничтожить и поправить.
  - Что? Я ничего не понимаю. Что съ тобой?
- То, что я тысячу разъ говорилъ и не могу не думать... то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замужъ. Ты подумай. Ты опиблась. Ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня... Если.. лучше скажи, говориль онъ, не глядя на нее. Я буду несчастливъ. Пускай всѣ говорятъ, что хотятъ; все лучше, чѣмъ несчастіе... Все лучше теперь, пока есть время...
- Я не понимаю, испуганно отвъчала она, -- то-есть что ты хочешь отказаться... что не надо?
  - Да, если ты не любищь меня.
- Ты съ ума сошелъ! вскрикнула она, покраснѣвъ отъ досады. Но лицо его было такъ жалко, что она удержала свою досаду и, сбросивъ платья съ кресла, пересѣла ближе къ нему. — Что ты думаешь? скажи все.
- Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня?

- Боже мой, что же я могу?.. сказала опа и заплакала.
- Ахъ, что я сдѣлалъ! вскрикнулъ онъ и, ставъ предъ ней на колѣни, сталъ цѣловать ея руки.

Когда княгиня черезъ пять минуть вошла въ комнату, она нашла ихъ уже совершенно помирившимися. Кити не только увърила его, что она его любить, но даже, отвъчая на его вопросъ, за что она любить его, объяснила ему за что. Она сказала ему, что она любить его за то, что она понимаеть его всего, за то, что она знаеть, что онъ долженъ любить, и что все, что онъ любить, все хорошо. И это показалось ему вполнъ ясно. Когда княгиня вошла къ нимъ, они рядомъ сидъли на сундукъ, разбирали платья и спорили о томъ, что Кити хотъла отдать Дуняшъ то коричневое платье, въ которомъ она была, когда Левинъ ей сдълалъ предложеніе, а онъ настанвалъ, чтобы это платье никому не отдавать, а дать Дуняшъ голубое.

— Какъ ты не понимаешь? Она брюнетка и ей не будетъ идти... У меня это все разсчитано.

Узнавъ, зачѣмъ онъ прівзжалъ, княгиня полушуточно, полусерьезно разсердилась и услала его домой одѣваться и не мѣшать Кити причесываться, такъ какъ Шарль сейчасъ пріѣдетъ.

— Она и такъ ничего не ѣстъ всѣ эти дни и подурнѣла, а ты еще ее разстраиваешь своими глупостями, — сказала она ему. — Убирайся, убирайся, любезный.

Левинъ, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся въ свою гостиницу. Его братъ, Дарья Александровна и Степанъ Аркадьевичъ, всѣ въ полномъ туалетѣ, уже ждали его, чтобы благословить образомъ. Медлить пекогда было. Дарья Александровна должна была еще заѣхать домой, съ тѣмъ чтобы взять своего

напомаженнаго и завитого сына, который долженъ былъ везти образъ съ невъстой. Потомъ одну карету надо было послать за шаферомъ, а другую, которая отвезетъ Сергъя Ивановича, прислать назадъ... Вообще соображеній весьма сложныхъ было очень много. Одно было несомнънно, что надо было не мъшкать, потому что уже половина седьмого.

Изъ благословенья образомъ ничего не вышло. Степанъ Аркадьевичъ сталъ въ комически-торжественную позу рядомъ съ женой, взялъ образъ и, велѣвъ Левину кланяться въ землю, благословилъ его съ доброю и насмѣшливою улыбкой и поцѣловалъ его троекратно; то же сдѣлала и Дарья Александровна и тотчасъ же заспѣшила ѣхать и опять запуталась въ предначертаніяхъ движенія экипажей.

- Ну, такъ вотъ что мы сдѣлаемъ: ты поѣзжай въ нашей каретѣ за нимъ, а Сергѣй Ивановичъ уже если бы былъ такъ добръ заѣхать, а потомъ послать.
  - Что же, я очень радъ.
- А мы сейчасъ съ нимъ пріъдемъ. Вещи отправлены? сказалъ Степанъ Аркадъевичъ.
- Отправлены, отвѣчалъ Левинъ и велѣлъ Кузьмѣ подавать одѣваться.

# III

Толпа народа, въ особенности женщинъ, окружала освъщенную для свадьбы церковь. Тъ, которыя не успъли проникнуть въ средину, толпились около оконъ, толкаясь, споря и заглядывая сквозь ръшетки.

Больше двадцати кареть уже были разставлены жандармами вдоль по улицѣ. Полицейскій офицеръ, пренебрегая морозомъ, стоялъ у входа, сіяя своимъ мундиромъ. Безпрестанно подъѣзжали еще экипажи, и то дамы въ цвѣтахъ съ поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали

въ церковь. Въ самой церкви уже были зажжены об в люстры и всъ свъчи у мъстныхъ образовъ. Золотое сіяніе на красномъ фонв яконостаса, и золоченая рѣзьба иконъ, и серебро паникадилъ и подсвѣчниковъ, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросовъ, и ступеньки амвопа, и старыя почерившия книги, и подрясники, и стихари — все было залито свътомъ. На правой сторонъ теплой церкви, въ толиъ фраковъ и бълыхъ галстуковъ, мундировъ и штофовъ, бархата, атласа, волосъ, цвътовъ, обнаженныхъ плечъ и рукъ и высокихъ перчатокъ, шелъ сдержанный и оживленный говоръ, странно отдававнийся въ высокомъ куполь. Каждый разъ, какъ раздавался пискъ отворяемой двери, говоръ въ толпъ затихалъ и всъ оглядывались, ожидая видъть входящихъ жениха и певъсту. Но дверь уже отворялась болье чъмъ десять разъ, и каждый разъ это былъ — запоздавшій гость или гостья, присоединявшіеся къ кружку званыхъ, направо, или зрительница, обманувшая или умилостивившая полицейскаго офицера, присоединявшаяся къ чужой толпъ, налъво. И родные и посторонніе уже прошли чрезъ всѣ фазы ожиданія.

Сначала полагали, что женихъ съ невъстой сію минуту прівдуть, не принисывая никакого значенія этому запозданію. Потомъ стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о томъ, что не случилось ли чего-нибудь. Потомъ это опоздапіе стало уже неловко, и родные и гости старались дълать видъ, что они не думаютъ о женихъ и заняты своимъ разговоромъ.

Протодьяконъ, какъ бы напоминая о цённости своего времени, нетерпёливо покашливалъ, заставляя дрожать стекла въ окнахъ. На клиросё слышны были то пробы голосовъ, то сморканіе соскучившихся п'ввчихъ. Священникъ безпрестанно высылалъ то дьячка, то дьякона узнать, не пріёхалъ ли женихъ, и самъ

въ лиловой рясѣ и шитомъ поясѣ чаще и чаще выходилъ къ боковымъ дверямъ, ожидая жениха. Наконецъ одна изъ дамъ, взглянувъ на часы, сказала: «однако это странно!» и всѣ гости пришли въ безпокойство и стали громко выражать свое удивленіе и неудовольствіе. Одинъ изъ шаферовъ поѣхалъ узнать, что случилось. Кити въ это время, давно уже совсѣмъ готовая, въ бѣломъ платъѣ, длинной вуали и вѣнкѣ померанцевыхъ цвѣтовъ, съ посаженою матерью и сестрой Львовой стояла въ залѣ Щербацкаго дома и смотрѣла въ окно, тщетно ожидая уже болѣе получаса извѣстія отъ своего шафера о пріѣздѣ жениха въ церковь.

Левинъ же между тѣмъ въ панталонахъ, но безъ жилета и фрака ходилъ взадъ и впередъ по своему нумеру, безпрестанно высовываясь въ дверь и оглядывая коридоръ. Но въ коридорѣ не видно было того, кого онъ ожидалъ, и онъ, съ отчаяніемъ возвращаясь и взмахивая руками относился къ спокойно курившему Степану Аркадьевичу:

- Былъ ли когда-нибудь человѣкъ въ такомъ ужасномъ дурацкомъ положеніи! говорилъ онъ.
- Да, глупо, подтвердилъ Степанъ Аркадьевичъ, смягчительно улыбаясь. Но успокойся, сейчасъ привезутъ.
- Нѣтъ, какъ же! съ сдержаннымъ бѣшенствомъ говорилъ Левинъ. И эти дурацкіе открытые жилеты! Невозможно! говорилъ онъ, глядя на измятый передъ своей рубашки. И что какъ вещи увезли уже на желѣзную дорогу! вскрикнулъ онъ съ отчаяніемъ.
  - Тогда мою надънешь.
  - И давно бы такъ надо.
- Нехорошо быть смѣшнымъ... Погоди, образуется.

Дело было въ томъ, что, когда Левинъ потребо-

валъ одъваться, Кузьма, старый слуга Левина, принесъ фракъ, жилетъ и все, что нужно было.

— А рубашка! — вскрикнулъ Левинъ.

— Рубашка на васъ, — со спокойною улыбкой отвътилъ Кузьма.

Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получивъ приказаніе все уложить и свезти къ Щербацкимъ, отъ которыхъ въ нынѣшній же вечеръ уѣзжали молодые, онъ такъ и сдёлалъ, уложивъ все, кромф фрачной пары. Рубашка, надътая съ утра, была измята и невозможна съ открытой модой жилетовъ. Посылать къ Щербацкимъ было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся: все заперто — воскресенье. Послали къ Степану Аркадьевичу, привезли рубашку; она была невозможно широка и коротка. Послали наконецъ къ Щербацкимъ разложить вещи. Жениха ждали въ церкви, а онъ, какъ запертый въ клетке зверь, ходиль по комнате, выглядывая въ коридоръ и съ ужасомъ и отчаяніемъ вспоминая, что онъ наговорилъ Кити и что она можетъ теперь думать.

Наконецъ виноватый Кузьма, насилу переводя духъ, влетълъ въ комнату съ рубашкой.

Только засталъ. Ужъ на ломового поднимали,
 сказалъ Кузьма.

Черезъ три минуты, не глядя на часы, чтобы не растравлять раны, Левинъ бъгомъ бъжалъ по коридору.

— Ужъ этимъ не поможешь, — говорилъ Степанъ Аркадьевичъ съ улыбкой, неторопливо поспѣшал за нимъ. — Образуется, образуется... говорю тебъ.

# IV

— Пріѣхали! — Вотъ онъ! — Который? — Помоложе-то, что ль? — А она-то, матушка, ни жива, ни мертва! — заговорили въ толпѣ, когда Левинъ, встрѣтивъ невѣсту у подъѣзда, съ нею вмѣстѣ вошелъ въ церковь.

Степанъ Аркадьевичъ разсказалъ женѣ причину замедленія, и гости улыбаясь перешептывались между собой. Левинъ ничего и никого не замѣчалъ; онъ, не спуская глазъ, смотрѣлъ на свою невѣсту.

Всѣ говорили, что она очень подурнѣла въ эти послѣдніе дни и была подъ вѣнцомъ далеко не такъ хороша, какъ обыкновенно; но Левинъ не находилъ этого. Онъ смотрѣлъ на ея высокую прическу съ длипною бѣлою вуалью и бѣлыми цвѣтами, на высоко стоявшій сборчатый воротникъ, особенно дѣвственно закрывавшій съ боковъ и открывавшій спереди ея длинную шею, и поразительно тонкую талію, и ему казалось, что она была лучше, чѣмъ когда-нибудь, не потому, чтобъ эти цвѣты, эта вуаль, это выписанное изъ Парижа платье прибавляли что-нибудь къ ея красотѣ, но потому, что, несмотря на эту приготовлениую пышность наряда, выраженіе ея милаго лица, ея взгляда, ея губъ было все тѣмъ же ея особеннымъ выраженіемъ невинной правдивости.

- Я думала уже, что ты хотѣлъ бѣжать, сказала она и улыбпулась ему.
- Такъ глупо, что со мной случилось, совъстно говорить! сказалъ онъ красиъя и долженъ былъ обратиться къ подошедшему Сергъю Иваповичу.
- Хороша твоя исторія съ рубашкой! сказалъ Сергъй Ивановичъ, покачивая головой и улыбаясь.
- Да, да, отвѣчалъ Левинъ, не понимая,
   о чемъ ему говорятъ.
- Ну, Костя, теперь надо рѣшить, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ съ притворно-испуганнымъ видомъ, важный вопросъ. Ты именно теперь въ состояніи оцѣнить всю важность его. У меня спрацивають: обожженныя ли свѣчи зажечь или не обожжен-

ныя? Разница десять рублей, — присовокупиль онь, собирая губы въ улыбку. — Я ръшиль, но боюсь, что ты не изъявишь согласія.

Левинъ понялъ, что это была шутка, но не могъ улыбнуться.

- Такъ какъ же: не обожженныя или обожженныя? вотъ вопросъ.
  - Да, да, не обожженныя.
- Ну, я очень радъ! Вопросъ рѣшенъ! сказалъ Степанъ Аркадьевичъ улыбаясь. Однако какъглупѣютъ люди въ этомъ положеніи, сказалъ онъ Чирикову, когда Левинъ, растерянно поглядѣвъ на него, подвинулся къ невѣстѣ.
- Смотри, Кити, первая стань на коверъ, сказала графиня Нордстонъ подходя. Хороши вы! обратилась она къ Левину.
- Что, не странию? сказала Марья Дмитріевна, старая тетка.
- Тебѣ не свѣжо ли? Ты блѣдна. Постой, нагнись! — сказала сестра Кити, Львова, и, округливъ свои полныя прекрасныя руки, съ улыбкой поправила ей цвѣты на головѣ.

Долли подошла, хотѣла сказать что-то, но не могла выговорить, заплакала и неестественно засмѣялась.

Кити смотръла на всъхъ такими же отсутствующими глазами, какъ и Левинъ.

Между тёмъ церковнослужители облачились, и священникъ съ дьякономъ вышли къ аналою, стоявшему въ притворъ церкви. Священникъ обратился къ Левину, что то сказавъ. Левинъ не разслушалъ того, что сказалъ священникъ.

— Берите за руку невъсту и ведите, — сказалъ шаферъ Левину.

Долго Левинъ не могъ понять, чего отъ него требовали. Долго поправляли его и хотѣли уже бросить, — потому что онъ бралъ все не тою рукой или не за ту руку, — когда онъ понялъ наконецъ, что надо было правою рукой, не перемъняя положенія, взять ее за правую же руку. Когда онъ наконецъ взялъ невѣсту за руку какъ надо было, священникъ прошелъ нѣсколько шаговъ впереди ихъ и остановился у аналоя. Толпа родныхъ и знакомыхъ, жужжа говоромъ и шурша шлейфами, подвинулась за ними. Кто-то, нагнувшись, поправилъ шлейфъ невѣсты. Въ церкви стало такъ тихо, что слышалось паденіе капель воска.

Старичокъ-священникъ въ камилавкѣ, съ блестящими серебромъ сѣдыми прядями волосъ, разобранными на двѣ стороны за ушами, выпроставъ маленькія старческія руки изъ-подъ тяжелой серебряной съ золотымъ крѐстомъ на спинѣ ризы, перебиралъ что-то у аналоя.

Степанъ Аркадьевичъ осторожно подошелъ къ нему, пошепталъ что-то и, подмигнувъ Левину, зашелъ опять назадъ.

Священникъ зажегъ двѣ украшенныя цвѣтами свѣчи, держа ихъ бокомъ въ лѣвой рукѣ, такъ что воскъ капалъ съ нихъ медленно, и повернулся лицомъ къ новоневѣстнымъ. Священникъ былъ тотъ же самый, который исповѣдывалъ Левниа. Онъ посмотрѣлъ усталымъ и грустнымъ взглядомъ на жениха и невѣсту, вздохнулъ и, выпроставъ изъ-подъ ризы правую руку, благословилъ ею жениха и такъ же, но съ оттѣнкомъ осторожной нѣжности, наложилъ сложенные персты на склоненную голову Кити. Потомъ онъ подалъ имъ свѣчи и, взявъ кадило, медленио отошелъ отъ нихъ.

«Неужели это правда?» подумалъ Левинъ и оглянулся на невъсту. Ему нъсколько сверху видиълся ея профиль, и по чуть замътному движению ея губъ и ръсницъ онъ зналъ, что она почувствовала его взглядъ. Она не оглянулась, но высокий сборчатый воротничокъ зашевелился, поднимаясь къ ея розовому маленькому уху. Онъ видълъ, что вздохъ остано-

вился въ ея груди и задрожала маленькая рука въ высокой перчаткъ, державшая свъчу.

Вся суета рубашки, опозданія, разговоръ съ знакомыми, родными, ихъ неудовольствіе, его смѣшное положеніе — все вдругъ исчезло, и ему стало радостно и страшно.

Красивый рослый протодьяконъ въ серебряномъ стихарѣ, съ стоящими по сторонамъ расчесанными завитыми кудрями бойко выступилъ впередъ и, привычнымъ жестомъ приподнявъ на двухъ пальцахъ орарь, остановился противъ священника.

«Бла-го-сло-ви вла-дыко!» медленно, одинъ за другимъ, колебля волны воздуха, раздались торжественные звуки.

«Благословенъ Богъ нашъ всегда, нынѣ и приспо, и во вѣки вѣковъ», смиренпо и пѣвуче отвѣтилъ старичокъ-священникъ, продолжая перебирать что-то на аналоѣ. И, наполняя всю церковь отъ оконъ до сводовъ, стройно и широко поднялся, усилился, остановился на мгновеніе и тихо замеръ полный аккордъ невидимаго клира.

Молились, какъ и всегда, о свышнемъ мирѣ и спасеніи, о синодѣ, о государѣ; молились и о нынѣ обручающихся рабѣ Божіемъ Копстантинѣ и Екатеринѣ.

«О еже низпослатися имъ любви совершенивй, мирнвй, и помощи, Господу помолимся», какъ бы дышала вся церковь голосомъ протодъякона.

Левинъ слушалъ слова, и они поражали его. «Какъ они догадались, что помощи, именно помощи? — думалъ онъ, вспоминая всѣ свои недавніе страхи и соминанія. — Что я знаю? что я могу въ этомъ страшномъ дѣлѣ, — думалъ онъ, — безъ помощи? Именно, помощи мнѣ нужно теперь».

Когда дьяконъ кончилъ ектенью, священникъ обратился къ обручавшимся съ книгой:

«Боже вѣчный, разстоящіяся собравый въ соединеніе», — читалъ онъ кроткимъ пѣвучимъ голосомъ, — «и союзъ любве положивый имъ неразрушимый, благословивый Исаака и Ревекку, наслѣдники я Твоего обѣтованія показавый: Самъ благослови и рабы Твоя сія, Константина, Екатерину, наставляя я на всякое дѣло благое. Яко милостивый и человѣколюбецъ Богъ еси, и Тебѣ славу возсылаемъ, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ». — «Аминь», опять разлился въ воздухѣ невидимый хоръ.

«Разстоящіяся собравый въ соединеніе и союзь любве положивый», — какъ глубокомысленны эти слова и какъ соотвътственны тому, что чувствуешь въ эту минуту! — думалъ Левинъ. — Чувствуетъ ли она то

же, что я?»

И, оглянувшись, онъ встрѣтилъ ея взглядъ.

И по выраженію этого взгляда онъ заключилъ, что она понимала то же, что и онъ. Но это было неправда: она совствить почти не понимала словъ службы и даже не слушала ихъ во время обрученія. Она не могла слушать и понимать ихъ: такъ сильно было то одно чувство, которое наполняло ея душу и все бол ве и болве усиливалось. Чувство это была радость полнаго совершенія того, что уже полтора м'єсяца совершилось въ ея душт и что въ продолжение встхъ этихъ шести недъль радовало и мучило ее. Въ душъ ея въ тотъ день, какъ она въ своемъ коричневомъ платьъ въ залъ арбатскаго дома подошла къ нему молча и отдалась ему, — въ душ'в ея въ этотъ день и часъ совершился полный разрывъ со всею прежнею жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь, въ действительности же продолжалась старая. Эти шесть недёль были самое блаженное и самое мучительное для нея время. Вся жизнь ея, всѣ желанія, надежды были сосредоточены на одномъ этомъ непонятномъ еще для нея человъкъ,

съ которымъ связывало ее какое-то еще болве непонятное, чъмъ самъ человъкъ, то сближающее, то отталкивающее чувство, а вмъстъ съ тъмъ она продолжала жить въ условіяхъ прежцей жизни. Живя старою жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему: къ вещамъ, къ привычкамъ, къ людямъ, любившимъ и любящимъ ее, къ огорченной этимъ равиодушіемъ матери, къ милому, прежде больше всего на свъть любимому, нъжному отцу. То она ужасалась на это равнодушіе, то радовалась тому, что привело ее къ этому равнодушію. Ни думать, ни желать она ничего не могла вит жизни съ этимъ человткомъ; но этой новой жизни еще не было, и она не могла себъ даже представить ее яспо. Было одно ожиданіе страхъ и радость новаго и неизвъстнаго. И теперь вотъ-вотъ ожиданіе, и неизвъстность, и раскаяніе въ отреченіи отъ прежлей жизни — все кончится и начиется новое. Это новое не могло не быть страшно по своей неизвъстности; по страшно или не страшно, оно уже совершилось еще шесть недъль тому назадъ въ ея душъ, теперь же только освящалось то, что давно уже сдълалось въ ея душъ.

Повернувшись опять къ аналою, священникъ съ трудомъ поймалъ маленькое кольцо Кити и, потребовавъ руку Левина, надѣлъ на первый суставъ его пальца. «Обручается рабъ Божій Константинъ рабѣ Божіей Екатеринѣ». И, надѣвъ большое кольцо на розовый, маленькій, жалкій своею слабостью палецъ Кити, священникъ проговорилъ то же.

Нѣсколько разъ обручаемые хотѣли догадаться, что надо сдѣлать, и каждый разъ ошибались, и священникъ шопотомъ поправлялъ ихъ. Наконецъ, сдѣлавъ, что нужно было, перекрестивъ ихъ кольцами, онъ опять передалъ Кити большое, а Левину маленькое; опять они запутались, и два раза передавали кольцо

**изъ руки въ руку, и все-таки выходило** не то, что требовалось.

Долли, Чириковъ и Степанъ Аркадьевичъ выстуступили впередъ поправить ихъ. Произошло замѣшательство, шопотъ и улыбки, но торжественно-умиленное выраженіе на лицахъ обручаемыхъ не измѣнилось; напротивъ, путаясь руками, они смотрѣли серьезнѣе и торжественнѣе, чѣмъ прежде, и улыбка, съ которою Степанъ Аркадьевичъ шепнулъ, чтобы теперь каждый надѣлъ свое кольцо, невольно замерла у него на губахъ. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбитъ ихъ.

«Ты бо изъ начала создалъ еси мужескій полъ и женскій», — читалъ священникъ вслѣдъ за перемѣной колецъ, — «и отъ Тебе сочетавается мужу жена, въ помощь и въ воспріятіе рода человѣча. Самъ убо, Господи Боже нашъ, пославый истину на наслѣдіе Твое и обѣтованіе Твое, на рабы Твоя отцы наша, въ коемждо родѣ и родѣ, избранныя Твоя: призри на раба Твоего Константина и на рабу Твою Екатерину и утверди обрученіе ихъ въ вѣрѣ и единомысліи, и истинѣ, и любви...»

Левинъ чувствовалъ все болѣе и бслѣе, что всѣ его мысли о женитьбѣ, его мечты о томъ, какъ онъ устроитъ свою жизнь, что все это было ребячество и что это что-то такое, чего онъ не понималъ до сихъ поръ и теперь еще менѣе понимаетъ, хотя это и совершается надъ нимъ; въ груди его все выше и выше поднимались содроганія, и пепокорныя слезы выступали ему на глаза.

# V

Въ церкви была вся Москва, родпые и знакомые. И во время обряда обрученія, въ блестящемъ освѣщеніи церкви, въ кругу разряженныхъ женщинъ, дѣвушекъ

и мужчинъ въ бѣлыхъ галстукахъ, фракахъ и мундирахъ не переставалъ прилично тихій говоръ, который преимущественно затѣвали мужчины, между тѣмъ какъ женщины были поглощены наблюденіемъ всѣхъ подробностей столь всегда затрогивающаго ихъ священнодѣйствія.

Въ кружкѣ, самомъ близкомъ къ невѣстѣ, были ея двѣ сестры: Долли, старшая, и спокойная красавица Львова, пріѣхавіная изъ-за границы.

- Что же это Мари въ лиловомъ, точно черное, на свадьбу? говорила Корсунская.
- Съ ея цвътомъ лица одно спасеніе... отвъчала Друбецкая. Я удивляюсь, зачъмъ они вечеромъ сдълали свадьбу. Это купечество...
- Красивъе. Я тоже въпчалась вечеромъ, отвъчала Корсунская и вздохнула, вспомнивъ о томъ, какъ мила она была въ этотъ день, какъ смѣшно былъ влюбленъ ея мужъ и какъ теперь все другое.
- Говорять, что кто больше десяти разъ бываеть шаферомь, тоть не женится; я хотвль десятый быть, чтобы застраховать себя, но мъсто было занято, говорилъ графъ Синявинъ хорошенькой княжить Чарской, которая имъла на него виды.

Чарская отвѣчала ему только улыбкой. Она смотрѣла на Кити, думая о томъ, какъ и когда она будеть стоять съ графомъ Синявинымъ въ положеніи Кити и какъ она тогда напомнить ему его теперешнюю шутку.

Щербацкій говорилъ старой фрейлинѣ Николаевой, что онъ намѣренъ падѣть вѣнецъ на шиньонъ Кити, чтобъ она была счастлива.

— Не надо было надѣвать шиньона, — отвѣчала Николаева, давно рѣшившая, что если старый вдовець, котораго она ловила, женится на ней, то свадьба будеть самая простая. — Я не люблю этотъ фасть.

Сергьй Ивановичъ говорилъ съ Дарьей Дмитріев-

ной, шутя увъряя ее, что обычай уъзжать послъ свадьбы распространяется потому, что новобрачнымъ всегда бываеть нъсколько совъстно.

— Братъ вашъ можетъ гордиться. Она чудо какъ

мила. Я думаю, вамъ завидно?

— Я уже это пережилъ, Дарья Дмитріевна, — отвѣчалъ онъ, и лицо его неожиданно приняло грустное и серьезное выраженіе.

Степанъ Аркадьевичъ разсказывалъ свояченицъ

своей каламбуръ о разводъ.

— Надо поправить вѣнокъ, — отвѣчала она, не слушая его.

- Какъ жаль, что она такъ подурнѣла, говорила графиня Нордстонъ Львовой. А все-таки онъ не стоитъ ея пальца. Не правда ли?
- Нѣтъ, онъ мнѣ очень нравится. Не оттого, что онъ будущій beau-frère, отвѣчала Львова. И какъ онъ хорошо себя держитъ! А это такъ трудно держать себя хорошо въ этомъ положеніи, не бытъ смѣшнымъ. А онъ не смѣшонъ, не натянутъ, онъ видно что тронутъ.
  - Кажется, вы ждали этого?
  - Почти. Она всегда его любила.
- Ну, будемъ смотръть, кто изъ нихъ прежде станетъ на коверъ. Я совътовала Кити.
- Все равно, отвъчала Львова, мы всъ покорныя жены, это у насъ въ породъ.
- A я такъ нарочно первая стала съ Васильемъ. А вы, Долли?

Долли стояла подлѣ нихъ, слышала ихъ, но не отвѣчала. Она была растрогана. Слезы стояли у нея въ глазахъ, и она не могла бы ничего сказать не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левниа; возвращаясь мыслью къ своей свадьбѣ, она взглядывала на сіяющаго Степана Аркадьевича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную лю-

бовь. Она вспомиила не одну себя, но всѣхъ женщинъ, близкихъ и знакомыхъ ей: она вспомиила о нихъ въ то единственное торжественное для нихъ время, когда онѣ, такъ же какъ Кити, стояли подъ вѣнцомъ съ любовью, надеждой и страхомъ въ сердцѣ, отрекаясь отъ прошедшаго и вступая въ таинственное будущее. Въ числѣ этихъ всѣхъ невѣстъ, которыя приходили ей на память, она вспомиила и свою милую Анну, подробности о предполагаемомъ разводѣ которой она недавно слышала. И она такъ же чистая стояла въ померанцевыхъ цвѣтахъ и вуали. А теперь что ? «Ужаспо странно», проговорила она.

Не однѣ сестры, пріятельницы и родня слѣдили за всѣми подробностями священнодѣйствія: постороннія женщины, зрительницы съ волненіемъ, захватывающимъ дыханіе, слѣдили, боясь упустить каждое движеніе, выраженіе лица жениха и невѣсты, и съ досадой не отвѣчали и часто не слыхали рѣчей равнодушныхъ мужчинъ, дѣлавшихъ шутливыя или постороннія замѣчанія.

- Что же такъ заплакана? Или поневолъ идеть?
- Чего же поневолѣ за такого молодца? Князь, что ли?
- А это сестра въ бѣломъ атласѣ? Ну, слушай, какъ рявкнетъ дьяконъ: «да боится своего мужа».
  - Чудовскіе?
  - Синодальные.
- Я лакея спрашивала. Говорять, сейчась везеть къ себъ въ вотчину. Богать страсть, говорять. Затъмъ и выдали.
  - Нѣтъ, парочка хороша.
- А воть вы спорили, Марья Васильевна, что карналины въ отлеть носять. Глянь-ка у той въ пюсовомъ, посланница, говорять, съ какимъ подборомъ... Такъ и опять этакъ.

— Экая милочка невъста-то, какъ овечка убранная! А какъ ни говорите, жалко нашу сестру.

Такъ говорилось въ толпѣ зрительницъ, успѣв-шихъ проскочить въ двери церкви.

### VI

Когда обрядъ обрученія окончился, церковнослужитель постлалъ передъ аналоемъ въ срединѣ церкви кусокъ розовой шелковой ткани, хоръ запѣлъ искусный и сложный псаломъ, въ которомъ басъ и теноръ перекликались между собой, и священникъ, оборотившись, указалъ обрученнымъ на разостланный розовый кусокъ ткани. Какъ ни часто и много слышали оба о примѣтѣ, что кто первый ступитъ на коверъ, тотъ будетъ главой въ семъѣ, ни Левинъ, ни Кити не могли объ этомъ вспомнить, когда они сдѣлали эти нѣсколько шаговъ. Они не слышали и громкихъ замѣчаній и споровъ о томъ, что, по наблюденію однихъ, онъ сталъ прежде, по мнѣнію другихъ — оба вмѣстѣ.

Послѣ обычныхъ вопросовъ о желаніи ихъ вступить въ бракъ и не обѣщались ли они другимъ и ихъ странно для нихъ самихъ звучавшихъ отвѣтовъ началась новая служба. Кити слушала слова молитвы, желая понять ихъ смыслъ, но не могла. Чувство торжества и свѣтлой радости по мѣрѣ совершенія обряда все больше и больше переполняло ея душу и лишало ее возможности вниманія.

Молились: «еже податися имъ цѣломудрію, и плоду чрева на пользу, о еже возвеселится имъ видѣніемъ сыновъ и дщерей». Упоминалось о томъ, что Богъ сотворилъ жену изъ ребра Адама, и «сего ради оставитъ человѣкъ отца и матерь, и прилѣпится къ женѣ, будетъ два въ плотъ едину», и что «тайна сія велика есть»; просили, чтобы Богъ далъ имъ плодородіе и благословеніе, какъ Исааку и Ревеккѣ, Іосифу, Моисею и Сепфорѣ, и чтобъ они видѣли сыны сыновъ своихъ. «Все это прекрасно, — думала Кити, слушая эти слова, — все это и не можетъ бытъ иначе», и улыбка радости, сообщавшаяся невольпо всѣмъ смотрѣвшимъ на нее, сіяла на ея просвѣтлѣвшемъ лицѣ.

- Надѣньте совсѣмъ! послыпиались совѣты, когда священникъ надѣлъ на нихъ вѣнцы, и Щербацкій, дрожа рукою въ трехнуговичной перчаткѣ, держалъ высоко вѣнецъ надъ ея головой.
  - Надъньте! прошептала она улыбаясь.

Левинъ оглянулся на нее и былъ пораженъ тѣмъ радостнымъ сіяніемъ, которое было на ея лицѣ; и чувство это невольно сообщилось ему. Ему стало такъ же, какъ и ей, свѣтло и весело.

Имъ весело было слушать чтеніе посланія апостольскаго и раскатъ голоса протодьякона при послѣднемъ стихѣ, ожидаемый съ такимъ нетерпѣніемъ постороннею публикой. Весело было пить изъ плоской чаши теплое красное вино съ водой и стало еще веселѣе, когда священникъ, откинувъ ризу и взявъ ихъ обѣ руки въ свою, повелъ ихъ при порывахъ баса, выводившаго «Исаіе ликуй», вокругъ аналоя. Щербацкій и Чириковъ, поддерживавшіе вѣнцы, путаясь въ шлейфѣ невѣсты, тоже улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на вѣнчаемыхъ при остановкахъ священника. Искра радости, зажегшаяся въ Кити, казалось, сообщилась всѣмъ бывшимъ въ церкви. Левину казалось, что и священнику, и дьякону, такъ же какъ и ему, хотѣлось улыбаться.

Снявъ вѣнцы съ головъ ихъ, священникъ прочелъ послѣднюю молитву и поздравилъ молодыхъ. Левинъ взглянулъ на Кити, и никогда онъ не видалъ ея до сихъ поръ такою. Онъ была прелестна тѣмъ повымъ сіяніемъ счастія, которое было на ея лицѣ. Левину хотѣлось сказать ей что-нибудъ, но онъ не зналъ,

кончилось ли. Священникъ вывелъ его изъ затрудненія. Онъ улыбнулся своимъ добрымъ ртомъ и тихо сказалъ: «поцѣлуйте жену, и вы поцѣлуйте мужа», и взялъ у нихъ изъ рукъ свѣчи.

Левинъ поцѣловалъ съ осторожностью ея улыбавшіяся губы, подалъ ей руку и, ощущая новую странную близость, пошелъ изъ церкви. Онъ не вѣрилъ, не могъ вѣритъ, что это была правда. Только когда встрѣчались ихъ удивленные и робкіе взгляды, онъ вѣрилъ этому, потому что чувствовалъ, что они уже были одно.

Послъ ужина въ ту же ночь молодые уъхали въ деревню.

### VII

Вронскій съ Анной три мѣсяца уже путешествовали вмѣстѣ по Европѣ. Они объѣздили Венецію, Римъ, Неаполь и только что пріѣхали въ небольшой итальянскій городъ, гдѣ хотѣли поселиться на нѣкоторое время.

Красавецъ оберъ-кельнеръ съ начинавшимся отъ шеи проборомъ въ густыхъ напомаженныхъ волосахъ, во фракѣ и съ широкою бѣлою батистовою грудью рубашки, со связкой брелокъ надъ округленнымъ брюшкомъ, заложивъ руки въ карманы, презрительно прищурившись, строго отвѣчалъ что-то остановившемуся господину. Услыхавъ съ другой стороны подъѣзда шаги, всходившіе на лѣстницу, оберъ-кельнеръ оберпулся и, увидавъ русскаго графа, занимавшаго у нихъ лучшія комнаты, почтительно вынулъ руки изъ кармановъ и, наклонившись, объяснилъ, что курьеръ былъ и что дѣло съ наймомъ палаццо состоялось. Главный управляющій готовъ подписать условіе.

— А! Я очень радъ, — сказалъ Вронскій. — А госпожа дома или нѣтъ? — Онъ выходили гулять, но теперь вернулись, — отвъчалъ кельнеръ.

Вронскій снялъ со своей головы мягкую съ большими полями шляну и отеръ платкомъ потный лобъ и отпущенные до половины ушей волосы, зачесанные назадъ и закрывавшіе его лысину. И, взглянувъ разсѣянно на стоявшаго еще и приглядывавшагося къ нему господина, онъ хотѣлъ пройти.

— Господинъ этотъ русскій и спрашивалъ про васъ, — сказалъ оберъ-кельнеръ.

Со смѣшаннымъ чувствомъ досады, что никуда не уѣдешь отъ знакомыхъ, и желанія найти хоть какоенибудь развлеченіе отъ однообразія своей жизни Вронскій еще разъ оглянулся на отошедшаго и остановившагося господина, и въ одно и то же время у обоихъпросвѣтлѣли глаза.

- Голенищевъ!
- Вронскій!

Дъйствительно, это былъ Голенищевъ, товарищъ Вронскаго по пажескому корпусу. Голенищевъ въ корпусъ принадлежалъ къ либеральной партіи, изъ корпуса вышелъ гражданскимъ чиномъ и нигдъ не служилъ. Товарищи совсъмъ разошлись по выходъ изъ корпуса и встрътились послъ только одинъ разъ.

При этой встрѣчѣ Вронскій понялъ, что Голенищевъ избралъ какую-то высокоумную либеральную дѣятельность и вслѣдствіе этого хотѣлъ презирать дѣятельность и званіе Вронскаго. Поэтому Вронскій при встрѣчѣ съ Голенищевымъ далъ ему тоть холодный и гордый отпоръ, который онъ умѣлъ давать людямъ и смыслъ котораго былъ таковъ: «вамъ можетъ нравиться или не нравиться мой образъ жизни, но мнѣ это совершенно все равно: вы должны уважать меня, есди хотите меня знать». Голенищевъ же былъ презрительно-равнодушенъ къ тону Вронскаго. Эта встрѣча, казалась бы, еще больше должна была разобщить

ихъ. Теперь же они просіяли и вскрикнули отъ радости, узнавъ другъ друга. Вронскій никакъ не ожидалъ, что онъ такъ обрадуется Голенищеву, но, въроятно, онъ самъ не зналъ, какъ ему было скучно. Онъ забылъ непріятное впечатлѣніе послѣдней встрѣчи и съ открытымъ, радостнымъ лицомъ протянулъ руку бывшему товарищу. Такое же выраженіе радости замѣнило прежнее тревожное выраженіе лица Голенищева.

- Какъ я радъ тебя встрътить! сказалъ Вронскій, выставляя дружелюбною улыбкой свои кръпкіе бълые зубы.
- A я слышу: Вронскій, но который не зналъ. Очень, очень радъ!
  - Войдемъ же. Ну, что ты дълаешь?
  - Я уже второй годъ живу здѣсь. Работаю.
- A! съ участіемъ сказалъ Вронскій. Войдемъ же.

И по обычной привычкѣ русскихъ, вмѣсто того чтобъ именно по-русски сказать то, что онъ хотѣлъ скрыть отъ слугъ, заговорилъ по-французски.

- Ты знакомъ съ Карениной? Мы вмѣстѣ путешествуемъ. Я къ ней иду, — по-французски сказалъ онъ, внимательно вглядываясь въ лицо Голенищева.
- А! Я не зналъ (хотя онъ зналъ), равнодушно отвъчалъ Голенищевъ. Ты давно пріъхалъ? прибавилъ онъ.
- Я? четвертый день, отвътилъ Вронскій, еще разъ внимательно вглядываясь въ лицо товарища.

«Да, онъ порядочный человѣкъ и смотрить на дѣло какъ должно, — сказалъ себѣ Вронскій, понявъ значеніе выраженія лица Голенищева и перемѣны разговора. — Можно познакомить его съ Анной, онъ смотрить какъ должно».

Вронскій въ эти три мѣсяца, которые онъ провель съ Анной за границей, сходясь съ новыми людьми,

всегда задавалъ себѣ вопросъ о томъ, какъ это новое лицо посмотритъ на его отношенія къ Аниѣ, и большею частью встрѣчалъ въ мужчинахъ какое должно пониманіе. Но если бъ его спросили и спросили тѣхъ, которые понимали «какъ должно», въ чемъ состояло это пониманіе, и онъ и они были бы въ большомъ затрудненіи.

Въ сущности, понимавшіе, по мнѣнію Вронскаго, «какъ должно» никакъ не понимали этого, а держали себя вообще, какъ держатъ себя благовоспитанные люди относительно всѣхъ сложныхъ и неразрѣшимыхъ вопросовъ, со всѣхъ сторонъ окружающихъ жизнь, держали себя прилично, избѣгая намековъ и непріятныхъ вопросовъ. Они дѣлали видъ, что вполнѣ понимаютъ значеніе и смысль положенія, признаютъ и даже одобряють его, но считаютъ неумѣстнымъ и лишиимъ объяснять все это.

Вронскій сейчась же догадался, что Голеницевь быль одинь изь такихь, и потому вдвойнь быль радь ему. Дъйствительно, Голенищевь держаль себя съ Карениной, когда быль введень къ ней, такъ, какъ только Вронскій могь желать этого. Онъ очевидно безъ малъйшаго усилія избъгаль всъхъ разговоровь, которые могли бы повести къ неловкости.

Онъ не зналъ прежде Анны и былъ пораженъ ея красотой и еще болѣе тою простотой, съ которой она принимала свое положеніе. Она покраснѣла, когда Вронскій ввелъ Голенищева, и эта дѣтская краска, покрывшая ея открытое и красивое лицо, чрезвычайно понравилась ему. Но особенно понравилось ему то, что она тотчасъ же, какъ бы нарочно, чтобы не могло быть недоразумѣній при чужомъ человѣкѣ, назвала Вронскаго просто Алексѣемъ и сказала, что они пере-ѣзжаютъ съ нимъ во вновь нанятый домъ, который здѣсь называютъ палаццо. Это прямое и простое отношеніе къ своему положенію понравилось Голенищеву.

Глядя на добродушно-веселую, энергическую манеру Анны, зная Алексѣя Александровича и Вронскаго, Голенищеву казалось, что онъ вполнѣ понимаетъ ее. Ему казалось, что онъ понимаетъ то, чего она никакъ не понимала: именно то, какъ она могла, сдѣлавъ несчастіе мужа, бросивъ его и сына и потерявъ добрую славу, чувствовать себя энергически веселою и счастливою.

- Онъ въ гидѣ есть, сказалъ Голенищевъ про тотъ палаццо, который нанималъ Вронскій. Тамъ прекрасный Тинторетто есть. Изъ его послѣдней эпохи.
- Знаете что? Погода прекрасная, пойдемте туда, еще разъ взглянемъ, сказалъ Вронскій, обращаясь къ Аннъ.
- Очень рада, я сейчасъ пойду надѣну шляпу. Вы говорите, что жарко? сказала она, остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронскаго. И опять яркая краска покрыла ея лицо.

Вронскій поняль по ея взгляду, что она не знала, въ какихъ отношеніяхъ онъ хочеть быть съ Голенищевымъ, и что она боится, такъ ли она вела себя, какъ онъ бы хотълъ.

Онъ посмотрѣлъ на нее нѣжнымъ продолжительнымъ взглядомъ.

— Нъть, не очень, — сказалъ онъ.

И ей показалось, что она все поняла, главное то, что онъ доволенъ ею; и, улыбнувшись ему, она быстрою походкой вышла изъ двери.

Пріятели взглянули другъ на друга, и въ лицахъ обоихъ произошло замѣшательство, какъ будто Голенищевъ, очевидно любовавшійся ею, хотѣлъ чтонибудь сказать о ней и не находилъ что, а Вронскій желалъ и боялся того же.

— Такъ вотъ какъ, — началъ Вронскій, чтобы пачать какой-нибудь разговоръ. — Такъ ты поселился

здѣсь? Такъ ты все занимаешься тѣмъ же? — продолжалт онъ, вспоминая, что ему говорили, что Голенищевъ писалъ что-то.

— Да, я пишу вторую часть Двухъ Началъ, — сказалъ Голенищевъ, вспыхнувъ отъ удовольствія при этомъ вопросѣ, — то-есть, чтобы быть точнымъ, я не пишу еще, но подготовляю, собираю матеріалы. Она будетъ гораздо общирнѣе и захватитъ почти всѣ вопросы. У насъ, въ Россіи, не хотятъ понять, что мы наслѣдники Византіи, — началъ онъ длинное горячее объясненіе.

Вронскому было сначала неловко за то, что онъ не зналъ и первой статьи о Двухъ Началахъ, про которую ему говорилъ авторъ, какъ про что-то извъстное. Но потомъ, когда Голенищевъ сталъ излагать свои мысли и Вронскій могь слёдить за нимъ, то, и не зная Двухъ Началъ, онъ не безъ интереса слушаль его, такъ какъ Голенищевъ говорилъ хорошо. Но Вронскаго удивляло и огорчало то раздраженное волненіе, съ которымъ Голенищевъ говориль о занимавшемъ его предметъ. Чъмъ дальше онъ говорилъ, тымь больше у него разгорались глаза, тымь поспышнье онь возражаль мнимымъ противникамъ и тьмъ тревожнъе и оскорбленнъе становилось выражение его лица. Вспоминая Голенищева худенькимъ, живымъ, добродушнымъ и благороднымъ мальчикомъ, всегда первымъ ученикомъ въ корпусъ, Вронскій никакъ не могъ понять причины этого раздраженія и не одобряль его. Въ особенности ему не нравилось то, что Голенищевъ, человъкъ хорошаго круга, становился на одну доску съ какими-то писаками, которые его раздражали, и сердился на нихъ. Стоило ли это того? Это не нравилось Вронскому, но, несмотря на то, онъ чувствовалъ, что Голенищевъ несчастливъ, и ему жалко было его. Несчастіе, почти умопом вшательство, видно было въ томъ подвижномъ, довольно красивомъ лицъ, въ

то время какъ онъ, не замъчая даже выхода Анны, продолжалъ торопливо и горячо высказывать свои мысли.

Когда Анна вышла въ шляпѣ и накидкѣ и, быстрымъ движеніемъ красивой руки играя зонтикомъ, остановилась подлѣ него, Вронскій съ чувствомъ облегченія оторвался отъ пристально устремленныхъ на него жалующихся глазъ Голенищева и съ новою любовью взглянулъ на свою прелестную, полную жизни и радости подругу. Голенищевъ съ трудомъ опомнился и первое время былъ унылъ и мраченъ, но Анна, ласково расположенная ко всѣмъ (такою она была это время), скоро освѣжила его своимъ простымъ и веселымъ обращеніемъ. Попытавъ разные предметы разговора, она навела его на живопись, о которой онъ говорилъ очень хорошо, и внимательно слушала его. Они дошли пѣшкомъ до нанятаго дома и осмотрѣли его.

- Я очень рада одному, сказала Анна Голенищеву, когда они уже возвратились: у Алексъ́я будеть atelier хорошій. Непремѣнно ты возьми эту комнату, сказала она Вронскому по-русски и говоря ему ты, такъ какъ она уже поняла, что Голенищевъ въ ихъ уединеніи сдѣлается близкимъ человѣкомъ и что предъ нимъ скрываться не нужно.
- Развѣ ты пишешь? сказалъ Голенищевъ, быстро оборачиваясь къ Вронскому.
- Да, я давно занимался и теперь немного началъ, — сказалъ Вронскій краснѣя.
- У него большой таланть, сказала Анна съ радостною улыбкой. Я, разумъется, не судья. Но судьи знающіе то же сказали.

# VIII

Анна въ этотъ первый періодъ своего освобожденія и быстраго выздоровленія чувствовала себя непро-

стительно счастливою и полною радости жизни. Воспоминаліе несчастія мужа не отравляло ея счастія. Воспоминаніе это, съ одной стороны, было слишкомъ ужасно, чтобы думать о немъ; съ другой стороны, несчастіе ея мужа дало ей слишкомъ большое счастіе, чтобы расканваться. Воспоминание обо всемъ, что случилось съ нею послъ бользни: примирение съ мужемъ, разрывъ, извъстіе о ранъ Вронскаго, его появленіе, приготовление къ разводу, отъёздъ изъ дома мужа, прощаніе съ сыномъ, — все это казалось ей горячечнымъ сномъ, отъ котораго она проснулась одна съ Вронскимъ за границей. Воспоминание о злъ, причиненномъ мужу, возбуждало въ ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывалъ бы тонувшій челов вкъ, оторвавшій отъ себя вцвившагося въ него человъка. Человъкъ этотъ утонулъ. Разумвется, это было дурно, но это было единственное спасеніе, и лучше не вспоминать объ этихъ страшныхъ подробностяхъ.

Одно успокоительное разсуждение о своемъ поступкъ пришло ей тогда въ первую минуту разрыва, и, когда она вспоминала теперь обо всемъ прошедшемъ, она вспоминала это одно разсужденіе. «Я неизбѣжно сделала несчастіе этого человека, — думала она, но я не хочу пользоваться этимъ несчастіемъ; я тоже страдаю и буду страдать: я лишаюсь того, чёмъ я болъе всего дорожила, - я лишаюсь честнаго имени и сына. Я сдълала дурно и потому не хочу счастія, не хочу развода и буду страдать позоромъ и разлукой съ сыномъ». Но какъ ни искренно хотела Анна страдать, она не страдала. Позора никакого не было. Съ темъ тактомъ, котораго такъ много было у обоихъ, они за границей, избъгая русскихъ дамъ, никогда не ставили себя въ фальшивое положение и вездъ встръчали людей, которые притворялись, что вполнъ понимали ихъ взаимное положение гораздо лучше, чъмъ

они сами понимали его. Разлука съ сыномъ, котораго она любила, и та не мучила ее первое время. Дѣвочка, его ребенокъ, была такъ мила и такъ привязала къ себѣ Анну съ тѣхъ поръ, какъ у нея осталась одна эта дѣвочка, что Анна рѣдко вспоминала о сынѣ.

Потребность жизни, увеличенная выздоровленіемъ, была такъ сильна и условія жизни были такъ новы и пріятны, что Анна чувствовала себя непростительно счастливой. Чёмъ больше она узнавала Вронскаго, тъмъ больше она любила его. Она любила его за его самого и за его любовь къ ней. Полное обладаніе имъ было ей постоянно радостно. Близость его ей была всегда пріятна. Всѣ черты его характера, который она узнавала больше и больше, были для нея невыразимо милы. Наружность его, измънившаяся въ штатскомъ платъъ, была для нея привлекательна, какъ для молодой влюбленной. Во всемъ, что онъ говорилъ, думалъ и дълалъ, она видъла что-то особенно благородное и возвышенное. Ея восхищение предъ нимъ часто пугало ее самоё: она искала и не могла найти въ немъ ничего непрекраснаго. Она не смѣла показывать ему сознаніе своего ничтожества предъ нимъ. Ей казалось, что онъ, зная это, скоръе можеть разлюбить ее; а она ничего такъ не боялась теперь, хотя и не имъла къ тому никакихъ поводовъ, какъ потерять его любовь. Но она не могла не быть благодарна ему за его отношенія къ ней и не показывать, какъ она цѣнить это. Онъ, по ея мнѣнію, имѣвшій такое опредѣленное призваніе къ государственной ділтельности, въ которой долженъ былъ играть видную роль, - онъ пожертвовалъ честолюбіемъ для нея, никогда не показывая ни мальйшаго сожальнія. Онь быль болье чтмъ прежде любовно-почтителенъ къ ней, и мысль о томъ, чтобъ она никогда не почувствовала неловкости своего положенія, ни на минуту не покидала его. Онъ,

столь мужественный человѣкъ, въ отношеніи ея не только никогда не противорѣчилъ, но не имѣлъ своей воли и былъ, казалось, только занятъ тѣмъ, какъ предупредить ея желанія. И она не могла не цѣнить этого, хотя эта самая напряженность его вниманія къ ней, эта атмосфера заботъ, которою онъ окружалъ ее, иногда тяготили ее.

Вронскій между тѣмъ, несмотря на полное осуществленіе того, чего онъ желаль такъ долго, не быль вполнъ счастливъ. Онъ скоро почувствовалъ, что осуществление его желанія доставило ему только песчинку изъ той горы счастія, которой онъ ожидалъ. Это осуществление показало ему ту въчную ошибку, которую делають люди, представляя себе счастіе осуществленіемъ желанія. Первое время послів того, какъ онъ соединился съ нею и надёль штатское платье, онъ почувствовалъ всю прелесть свободы вообще, которой онъ не зналъ прежде, и свободы любви, и былъ доволенъ, но недолго. Онъ скоро почувствовалъ, что въ душв его поднялось желаніе желаній — тоска. Независимо отъ своей воли, онъ сталъ хвататься за каждый мимолетный капризъ, принимая его за желаніе и цъль. Шестнадцать часовъ дня надо было занять чъмъ-нибудь, такъ какъ они жили за границей на совершенной свободь, внь того круга условій общественной жизни, который занималъ время въ Петербургъ. Объ удовольствіяхъ холостой жизни, которыя въ прежнія повздки за границу занимали Вронскаго, нельзя было и думать, такъ какъ одна попытка такого рода произвела неожиданное и несоотвътствующее позднему ужину съ знакомыми уныніе въ Аннъ. Сношеній съ обществомъ мѣстнымъ и русскимъ, при неопредъленности ихъ положенія, тоже нельзя было имъть. Осматривание достопримъчательностей, не говоря о томъ, что все уже было видъно, не имъло для него, какъ для русскаго и умнаго человъка, той необъяснимой значительности, которую умѣютъ приписывать этому дѣлу англичане.

И какъ голодное животное хватаетъ всякій попадающійся предметъ, надѣясь найти въ немъ пищу, такъ и Вронскій совершенно безсознательно хватался то за политику, то за новыя книги, то за картины.

Такъ какъ смолоду у него была способность къ живописи и такъ какъ онъ, не зная, куда тратить свои деньги, началъ собирать гравюры, онъ остановился на живописи, сталъ заниматься ею и въ нее положилъ тотъ незанятый запасъ желаній, который требовалъ удовлетворенія.

У него была способность понимать искусство и върно, со вкусомъ подражать искусству, и онъ подумалъ, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, нъсколько времени поколебавшись, какой онъ выбереть родъ живописи: религіозный, историческій, жанръ или реалистическій, онъ принялся писать. Онъ понималь вст роды и могь вдохновляться и тымъ и другимъ, но онъ не могъ себы представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какіе есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тымъ, что есть въ душв, не заботясь, будеть ли то, что онъ напишетъ, принадлежать къ какому-нибудь извъстному роду. Такъ какъ онъ не зналъ этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно жизнью, уже воплощенною искусствомъ, то онъ вдохновлялся очень быстро и легко и такъ же быстро и легко достигалъ того, что то, что онъ писалъ, было очень похоже на тоть родь, которому онъ хотвль подражать.

Болѣе всѣхъ другихъ родовъ ему нравился французскій, граціозный и эффектный, и въ такомъ родѣ онъ началъ писать портретъ Анны въ итальянскомъ костюмѣ, и портретъ этотъ казался ему и всѣмъ, кто его видѣлъ, очень удачнымъ.

Старый, запущенный палаццо, съ высокими лѣппыми плафонами и фресками на стѣпахъ, съ мозаичпыми полами, съ тяжелыми штофными гардипами на
высокихъ окнахъ, вазами на консоляхъ и каминахъ,
съ рѣзными дверями и съ мрачными залами, увѣшанными картинами, — палаццо этотъ, послѣ того какъ
они переѣхали въ него, самою своею внѣшностью поддерживалъ во Вронскомъ пріятное заблужденіе, что
онъ не столько русскій помѣщикъ, шталмейстеръ безъ
службы, сколько просвѣщенный любитель и покровитель цскусствъ, и самъ — скромный художникъ, отрекшійся отъ свѣта, связей, честолюбія для любимой
женщины.

Избранная Вронскимъ роль съ перевздомъ въ палацо удалась совершенно, и, познакомившись черезъ посредство Голенищева съ некоторыми интересными лицами, первое время онъ былъ спокоенъ. Онъ писалъ подъ руководствомъ итальянскаго профессора живописи этюды съ натуры и занимался средневековою итальянскою жизнью. Средневековая итальянская жизнь въ последнее время такъ прельстила Вронскаго, что онъ даже шляпу и пледъ черезъ плечо сталъ носить посредневековски, что очень шло къ нему.

- А мы живемъ и ничего не знаемъ, сказалъ разъ Вронскій пришедшему къ нимъ поутру Голенищеву. Ты видѣлъ картину Михайлова? сказалъ онъ, подавая ему только что полученную утромъ русскую газету и указывая на статью о русскомъ художникъ, жившемъ въ томъ же городѣ и окончившемъ картину, о которой давно ходили слухи и которая впередъ была куплена. Въ статъѣ были укоры правительству и академіи за то, что замѣчательный художникъ былъ лишенъ всякаго поощренія и помощи.
  - Виделъ, отвечалъ Голенищевъ. Раз-

умъется, онъ не лишенъ дарованія, но совершенно фальшивое направленіе. Все то же Ивановско-Штрау-совско-Ренановское отношеніе ко Христу и религіозной живописи.

- Что представляетъ картина? спросила Анна.
- Христосъ предъ Пилатомъ. Христосъ представленъ евреемъ со всѣмъ реализмомъ новой школы.

И, вопросомъ о содержаніи картины наведенный на одну изъ самыхъ любимыхъ темъ своихъ, Голенищевъ началъ излагать:

- Я не понимаю, какъ они могутъ такъ грубо ошибаться. Христосъ уже имѣетъ Свое опредѣленное воплощеніе въ искусствѣ великихъ стариковъ. Стало быть, если они хотятъ изображать не Бога, а революціонера или мудреца, то пусть изъ исторіи берутъ Сократа, Франклина, Шарлоту Корде, но только не Христа. Они берутъ то самое лицо, которое нельзя брать для искусства, и потомъ...
- А что же, правда, что этотъ Михайловъ вътакой бъдности? спросилъ Вронскій, думая, что ему, какъ русскому меценату, несмотря на то, хороша или дурна картина, надо бы помочь художнику.
- Едва ли. Онъ портретисть замѣчательный. Вы видѣли его портретъ Васильчиковой? Но онъ, кажется, не хочетъ больше писать портретовъ, и потому можетъ быть что и точно онъ въ нуждѣ. Я говорю, что...
- Нельзя ли его поцросить сдёлать портреть Анны Аркадьевны? — сказалъ Вронскій.
- Зачѣмъ мой? сказала Анна. Послѣ твоего я не хочу никакого портрета. Лучше Ани (такъ она звала свою дѣвочку). Вотъ и она, прибавила она, выглянувъ въ окно на красавицу итальянку-кормилицу, которая вынесла ребенка въ садъ, и тотчасъ же незамѣтно оглянувшись на Вронскаго. Красавица-кормилица, съ которой Вронскій писалъ голову для своей

картины, была единственное тайное горе въ жизни Аины. Вронскій, писавъ съ нея, любовался ея красотой и средневѣковостью, и Анна не смѣла себѣ признаться, что она боится ревновать эту кормилицу, и потому особенно ласкала и баловала и ее, и ея маленькаго сына.

Вронскій взглянуль тоже въ окно и въ глаза Анны и, тотчасъ же оборотившись къ Голенищеву, сказалъ:

- А ты знаешь этого Михайлова?
- Я его встръчалъ. Но онъ чудакъ и безъ всякаго образованія. Знаете, одинъ изъ этихъ дикихъ новыхъ людей, которые тенерь часто встрфчаются; знаете, изъ тъхъ вольнодумцевъ, которые d'emblée воснитаны въ понятіяхъ нев рія, отрицанія и матеріализма. Прежде бывало, — говорилъ Голенищевъ, не замъчая или не желая замътить, что и Аннъ и Вронскому хотълось говорить, — прежде бывало вольнодумецъ былъ человъкъ, который воспитался въ понятіяхъ религіи, закона, нравственности и самъ борьбой и трудомъ доходиль до вольнодумства; но теперь является новый типъ самородныхъ вольнодумцевъ, которые вырастаютъ и не слыхавъ даже, что были законы нравственности, религін, что были авторитеты, а которые прямо вырастають въ понятіяхъ отрицанія всего, то-есть дикими. Вотъ онъ такой. Онъ сынъ, кажется, московскаго оберъ-лакея и не получилъ никакого образова-Когда онъ поступилъ въ академію и сдѣлалъ себъ репутацію, онъ, какъ человъкъ неглупый, захотъль образоваться. И обратился къ тому, что ему казалось источникомъ образованія, — къ журналамъ. И, понимаете, въ старину человъкъ, хотъвшій образоваться, положимъ, французъ, сталъ бы изучать всфхъ классиковъ: и богослововъ, и трагиковъ, и историковъ, и философовъ, и, понимаете, весь трудъ умственный, который бы предстояль ему. Но у насъ теперь онъ

прямо попалъ на отрицательную литературу, усвоилъ себѣ очень быстро весь экстрактъ науки отрицательной — и готовъ. И мало того, лѣтъ двадцатъ тому назадъ онъ нашелъ бы въ этой литературѣ признаки борьбы съ авторитетами, съ вѣковыми воззрѣніями, онъ бы изъ этой борьбы понялъ, что было что-то другое; но теперь онъ прямо попадаетъ на такую, въ которой даже не удостоиваютъ споромъ старинныя воззрѣнія, а прямо говорятъ: ничего нѣтъ, évolution, подборъ, борьба за существованіе, — и все. Я въ своей статъѣ...

— Знаете что? — сказала Анна, уже давно осторожно переглядывавшаяся съ Вронскимъ и знавшая, что Вронскаго не интересовало образование этого художника, а занимала только мысль помочь ему и заказать ему портреть. — Знаете что? — ръшительно перебила она разговорившагося Голенищева. — По-ъдемте къ нему!

Голенищевъ опомнился и охотно согласился. Но такъ какъ художникъ жилъ въ дальнемъ кварталѣ, то рѣшили взять коляску.

Черезъ часъ Анна рядомъ съ Голенищевымъ и съ Вронскимъ на переднемъ мѣстѣ коляски подъѣхали къ новому некрасивому дому въ дальнемъ кварталѣ. Узнавъ отъ вышедшей къ нимъ жены дворника, что Михайловъ пускаетъ въ свою студію, но что онъ теперь у себя на квартирѣ въ двухъ шагахъ, они послали ее къ нему со своими карточками, прося позволенія видѣть его картины.

### X

Художникъ Михайловъ, какъ и всегда, былъ за работой, когда ему припесли карточки графа Вронскаго и Голенищева. Утро онъ работалъ въ студіи надъ большою картиной. Придя къ себъ, онъ раз-

сердился на жену за то, что она не умѣла обойтись съ хозяйкой, требовавшей денегь.

- Двадцать разъ гебъ говориль, не входи въ объясненія. Ты и такъ дура, а начнешь по-итальянски объясняться, то выйдешь тройная дура, сказаль онъ ей послъ долгаго спора.
- Такъ ты не запускай, я невиновата. Если бы у меня были деньги...
- Оставь меня въ поков, ради Бога! вскрикнуль со слезами въ голосв Михайловъ и, заткнувъ уши, ушелъ въ свою рабочую комнату за перегородкой и заперъ за собою дверь. «Безтолковая!» сказалъ онъ себв, свлъ за столъ и, раскрывъ папку, тотчасъ съ особеннымъ жаромъ принялся за начатый рисунокъ.

Никогда онъ съ такимъ жаромъ и успѣхомъ не работалъ, какъ когда жизнь его шла плохо и въ особенности когда онъ ссорился съ женой. «Ахъ! провалиться бы куда-нибудь!» думалъ онъ, продолжая работать. Онъ дѣлалъ рисунокъ для фигуры человѣка, находящагося въ припадкѣ гнѣва. Рисунокъ былъ сдѣланъ прежде, но онъ былъ недоволенъ имъ. «Нѣтъ, тотъ былъ лучше... Гдѣ онъ?» Онъ пошелъ къ женѣ и, насупившись, не глядя на нее, спросилъ у старшей дѣвочки, гдѣ та бумага, которую онъ далъ имъ. Бумага съ брошеннымъ рисункомъ нашлась, но была испачкана и закапана стеариномъ. Онъ все-таки взялъ рисунокъ, положилъ къ себѣ на столъ и, отдалившись и прищурившись, сталъ смотрѣть на него. Вдругъ онъ улыбнулся и радостно взмахнулъ руками.

— Такъ, такъ! — проговорилъ онъ и тотчасъ же, взявъ карандашъ, началъ быстро рисовать. Пятно стеарина давало человѣку новую позу.

Онъ рисовалъ эту новую позу, и вдругъ ему вспомнилось съ выдающимся подбородкомъ энергическое лицо купца, у котораго онъ бралъ сигары, и онъ это самое лицо, этотъ подбородокъ нарисовалъ человѣку.

Онъ засмѣялся отъ радости. Фигура вдругъ изъ мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя было измѣнить. Фигура эта жила и была ясно и несомнънно опредълена. Можно было поправить рисунокъ сообразно съ требованіями этой фигуры, можно и должно даже было иначе разставить ноги, совсъмъперемънить положение лъвой руки, откинуть волосы. Но, дълая эти поправки, онъ не измънялъ фигуры, а только откидываль то, что скрывало фигуру. Онъ какъ бы снималъ съ нея тъ покровы, изъ-за которыхъ она не вся была видна; жаждая новая черта только больше высказывала всю фигуру во всей ея энергической силь, такою, какою она явилась ему вдругь оть произведеннаго стеариномъ пятна. Онъ осторожно доканчивалъ фигуру, когда ему принесли карточки.

— Сейчасъ, сейчасъ!

Онъ прошелъ къ женъ.

— Ну полно, Саша, не сердись! — сказалъ онъ ей, робко и нъжно улыбаясь. — Ты была виновата. Я былъ виновать. Я все устрою. — И, помирившись съ женой, онъ надълъ оливковое съ бархатнымъ воротникомъ пальто и шляпу и пошелъ въ студію. Удавшаяся фигура уже была забыта имъ. Теперь его радовало и волновало посъщение его студии этими важны-

ми русскими, прі хавшими въ коляскъ.

О своей картинъ, той, которая стояла теперь на его мольбертъ, у него въ глубинъ души было одно сужденіе, — то, что подобной картины никто никогда не писалъ. Онъ не думалъ, чтобы картина его была лучше всъхъ Рафаэлевыхъ, но онъ зналъ, что того, что онъ хотълъ передать въ этой картинъ, никто никогда не передавалъ. Это онъ зналъ твердо и зналъ уже давно, съ тъхъ поръ какъ началъ писать ее; но сужденія людей, какія бы они ни были, имъли для него все-таки огромную важность и до глубины души волновали его. Всякое замъчаніе, самое ничтожное, показывающее, что судьи видять хоть маленькую часть того, что онъ видёль въ этой картине, до глубины души волновало его. Судьямъ своимъ онъ приписывалъ всегда глубину попиманія больше той, какую онъ самъ имёлъ, и всегда ждаль отъ нихъ чегонибудь такого, чего онъ самъ не видалъ въ своей картине. И часто въ сужденіяхъ зрителей, ему казалось, онъ находилъ это.

Онъ подходилъ быстрымъ шагомъ къ двери своей студіи, и, несмотря на его волненіе, мягкое освъщеніе фигуры Анны, стоявшей въ твни подъвзда и слушавшей горячо говорившаго ей что-то Голенищева и въ то же время очевидно желавшей оглядьть подходящаго художника, поразило его. Онъ и самъ не замътилъ, какъ онъ, подходя къ нимъ, схватилъ и проглотилъ это впечатленіе, такъ же какъ и подбородокъ купца, продававшаго сигары, и спряталь его куда-то, откуда онъ вынеть его, когда понадобится. Посфтители, разочарованные уже впередъ разсказомъ Голенищева о художникъ, еще болъе разочаровались его вившностью. Средняго роста, плотный, съ вертлявою походкой, Михайловъ въ своей коричневой шляпѣ, оливковомъ пальто и узкихъ панталонахъ, тогда какъ уже давно носили широкія, въ особенности обыкновенностью своего широкаго лица и соединеніемъ выраженія робости и желанія соблюсти свое достоннство произвель непріятное впечатлѣніе.

— Прошу покорно, — сказалъ онъ, стараясь имътъ равнодушный видъ, и, войдя въ съни, досталъ ключъ изъ кармана и отперъ дверь.

# XI

Войдя въ студію, художникъ Михайловъ еще разъ оглянулъ гостей и отмѣтилъ въ своемъ воображеніи еще выраженіе лица Вронскаго, въ особенности его

скулъ. Несмотря на то, что его художественное чувство не переставая работало, собирая себъ матеріалъ, несмотря на то, что онъ чувствовалъ все большее и большее волнение отъ того, что приближалась минута сужденій о его работъ, онъ быстро и тонко изъ незамфтныхъ признаковъ составлялъ себф понятіе объ этихъ трехъ лицахъ. Тотъ (Голенищевъ) былъ здѣшній русскій. Михайловъ не помнилъ ни его фамиліи, ни того, гдв встрътилъ его и что съ нимъ говорилъ. Онъ помнилъ только его лицо, какъ помнилъ всв лица, которыя онъ когда-либо видёль; но онъ помниль тоже, что это было одно изъ лицъ, отложенныхъ въ его воображеніи въ огромный отдёль фальшиво-значительныхъ и бъдныхъ по выраженію. Большіе волосы и очень открытый лобъ давали внёшнюю значительность лицу, въ которомъ было одно маленькое дътское безпокойное выраженіе, сосредоточившееся надъ узкою переносицей. Вронскій и Каренина, по соображеніямъ Михайлова, должны были быть знатные и богатые русскіе, ничего не понимающіе въ искусствв, какъ и всь эти богатые русскіе, но прикидывавшіеся любителями и цѣнителями. «Вѣрно уже осмотрѣли всю старину и теперь объёзжають студіи новыхъ, шарлатана нъмца и дурака прерафаэлита англичанина, и ко мнв прівхали только для полноты обозрвнія», думалъ онъ. Онъ зналъ очень хорошо манеру дилетантовъ (чёмъ умнёе они были, тёмъ хуже) осматривать студіи современныхъ художниковъ только съ тою цълью, чтобы имъть право сказать, что искусство пало и что чемъ больше смотришь на новыхъ, темъ боле видишь, какъ неподражаемы остались великіе древніе мастера. Онъ всего этого ждалъ, все это видѣлъ въ ихъ лицахъ, видълъ въ той равнодушной небрежности, съ которою они говорили между собой, смотръли на манекены и бюсты и свободно прохаживались, ожидая того, чтобъ онъ открылъ картину. Но несмотря

на это, въ то время какъ онъ перевертывалъ свои этюды, поднималъ сторы и снималъ простыню, онъ чувствовалъ сильное волненіе, и тѣмъ больше, что, несмотря на то, что всѣ знатные и богатые русскіе должны были быть скоты и дураки въ его понятіи, и Вронскій, и въ особенности Анна нравились ему.

— Вотъ не угодно ли? — сказалъ онъ, вертлявою походкой отходя къ сторонѣ и указывая на картицу. — Это увѣщаніе Пилатомъ. Матеея глава XXVII, — сказалъ онъ, чувствуя, что губы его начинаютъ трястись отъ волненія. Онъ отошелъ и сталъ позади ихъ.

Въ тѣ нѣсколько секундъ, во время которыхъ посътители молча смотръли на картину, Михайловъ тоже смотрълъ на нее и смотрълъ равнодушнымъ, постороннимъ глазомъ. Въ эти нѣсколько секундъ опъ впередъ върилъ тому, что высшій, справедливъйшій судъ будетъ произнесенъ ими, именно этими посътителями, которыхъ онъ такъ презиралъ минуту тому назадъ. Онъ забылъ все то, что онъ думалъ о своей картинъ прежде, въ тъ три года, когда онъ писалъ ее; онъ забылъ всъ тъ ея достоинства, которыя были для него несомивниы, - онъ видвлъ картину ихъ равнодушнымъ, постороннимъ, новымъ взглядомъ и не видѣлъ въ ней ничего хорошаго. Онъ видълъ на первомъ планъ досадовавшее лицо Пилата и спокойное лицо Христа и на второмъ планъ фигуры прислужниковъ Пилата и вглядывавшееся въ то, что происходило, лицо Іоанна. Всякое лицо, съ такимъ исканіемъ, съ такими ошибками, поправками, выросшее въ немъ со своимъ особеннымъ характеромъ, каждое лицо, доставлявшее ему столько мученій и радости, и всѣ эти лица, столько разъ перемъщаемыя для соблюденія общаго, всь оттынки колорита и тоновъ, съ такимъ трудомъ достигнутые имъ, — все это вмъстъ теперь, глядя ихъ глазами, казалось ему пошлостью, тысячу разъ повторенною. Самое дорогое ему лицо, лицо Христа, средоточіе картины, доставившее ему такой восторгь при своемъ открытіи, все было потеряно для него, когда онъ взглянуль на картину ихъ глазами. Онъ видѣлъ хорошо написанное (и то даже не хорошо, — онъ ясно видѣлъ теперь кучу недостатковъ) повтореніе тѣхъ безконечныхъ Христовъ Тиціана, Рафаэля, Рубенса и тѣхъ же воиновъ и Пилата. Все это было пошло, бѣдно и старо и даже дурно написано — пестро и слабо. Они будутъ правы, говоря притворно-учтивыя фразы въ присутствіи художника и жалѣя его и смѣясь надъ нимъ, когда останутся одни.

Ему стало слишкомъ тяжело это молчаніе (хотя оно продолжалось не болѣе минуты). Чтобы прервать его и показать, что онъ не взволнованъ, онъ, сдѣлавъ усиліе надъ собой, обратился къ Голенищеву:

- Я, кажется, имѣлъ удовольствіе встрѣчаться, сказалъ онъ ему, безпокойно оглядываясь то на Анну, то на Вронскаго, чтобы не проронить ни одной черты изъ выраженія ихъ лицъ.
- Какъ же! мы видълись у Росси, помните, на этомъ вечеръ, гдъ декламировала эта итальянская барышня новая Рашель? свободно заговорилъ Голенищевъ, безъ малъйшаго сожалънія отводя взглядъ отъ картины и обращаясь къ художнику.

Замѣтивъ однако, что Михайловъ ждетъ сужденія о картинѣ, онъ сказалъ:

— Картина ваша очень подвинулась съ тѣхъ поръ, какъ я послѣдній разъ видѣлъ ее. И какъ тогда, такъ и теперь меня необыкновенно поражаетъ фигура Пилата. Такъ понимаешь этого человѣка, добраго, славнаго малаго, но чиновника до глубины души, который не вѣдаетъ, что творитъ. Но мнѣ кажется...

Все подвижное лицо Михайлова вдругъ просіяло: глаза засвѣтились. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но не могъ выговорить отъ волненія и притворился, что откашливается. Какъ ни низко онъ цѣнилъ способность

пониманія искусства Голенищевымъ, какъ ни ничтожно было то справедливое замъчание о върности выражения лица Пилата, какъ чиновника, какъ ни обидно могло бы ему показаться высказываніе перваго такого иичтожнаго замфчанія, тогда какъ не говорилось о важитышихъ, — Михайловъ былъ въ восхищении отъ этого замъчанія. Онъ самъ думаль о фигуръ Пилата то же, что сказалъ Голенищевъ. То, что это соображение было одно изъ милліоновъ другихъ соображеній, которыя, какъ Михайловъ твердо зналъ это, всѣ были бы върны, не уменьшило для него значенія замъчанія Голенищева. Онъ полюбилъ Голенищева за это замъчаніе и отъ состоянія унынія вдругь перешель къ восторгу. Тотчасъ же вся картина его ожила предъ нимъ со всею невыразимою сложностью всего живого. Михайловъ опять попытался сказать, что онъ такъ понималъ Пилата, но губы его непокорно тряслись и онъ не могъ выговорить. Вронскій и Анна тоже что-то говорили тъмъ тихимъ голосомъ, которымъ, отчасти, чтобы не оскорбить художника, отчасти, чтобы не сказать громко глупость, которую такъ легко сказать, говоря объ искусствъ, обыкновенно говорять на выставкахъ картинъ. Михайлову казалось, что картина и на нихъ произвела впечатлѣніе. Онъ подошель къ нимъ.

— Какъ удивительно выраженіе Христа! — сказала Анна. Изъ всего, что она видѣла, это выраженіе ей больше всего поправилось и она чувствовала, что это центръ картины и потому похвала эта будетъ пріятна художнику. — Видно, что Ему жалко Пилата.

Это было опять одно изъ того милліона вѣрныхъ соображеній, которыя можно было найти въ его картинѣ и въ фигурѣ Христа. Она сказала, что Ему жалко Пилата. Въ выраженіи Христа должно быть и выраженіе жалости, потому что въ Немъ есть выраженіе любви, неземного спокойствія, готовности къ

смерти и сознанія тщеты словъ. Разумѣется, есть выраженіе чиновника въ Пилатѣ и жалости въ Христѣ, такъ какъ одинъ — олицетвореніе плотской, другой — духовной жизни. Все это и многое другое промелькнуло въ мысли Михайлова. И опять лицо его просіяло восторгомъ.

- Да, и какъ сдѣлана эта фигура, сколько воздуха. Обойти можно, сказалъ Голенищевъ, очевидно этимъ замѣчаніемъ показывая, что онъ не одобряетъ содержанія и мысли фигуры.
- Да, удивительное мастерство! сказалъ Вронскій. Какъ эти фигуры на заднемъ планѣ выдѣляются! Вотъ техника, сказалъ онъ, обращаясь къ Голенищеву и этимъ намекая на бывшій между ними разговоръ о томъ, что Вронскій отчаивался пріобрѣсти эту технику.
- Да, да, удивительно! подтвердили Голенищевъ и Анна.

Несмотря на возбужденное состояніе, въ которомъ онъ находился, замъчание о техникъ больно заскребло на сердцѣ Михайлова, и онъ, сердито посмотрѣвъ на Вронскаго, вдругь насупился. Онъ часто слышаль это слово техника и ръшительно не понималъ, что такое подъ этимъ разумъли. Онъ зналъ, что подъ этимъ словомъ разумфли механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую отъ содержанія. Часто онъ замъчалъ, какъ и въ настоящей похвалъ, что технику противополагали внутреннему достоинству, какъ будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Онъ зналъ, что надо было много вниманія и осторожности для того, чтобы, снимая покровъ, не повредить самаго произведенія, и для того, чтобы снять вст покровы; но искусства писать — техники тутъ никакой не было. Если бы малому ребенку или его кухаркъ также открылось то, что онъ видёль, то и она сумёла бы вылущить то, что она видить. А самый опытный и искусный живописецъ-техникъ одною механическою способностью не могь бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержанія. Кром'є того, онъ вид'єль, что если уже говорить о техник'є, то нельзя было его хвалить за нее. Во всемъ, что онъ писалъ и написалъ, онъ вид'єль р'єжущіе ему глаза недостатки, происходившіе отъ неосторожности, съ которою онъ снималъ покровы, и которыхъ онъ теперь уже не могъ исправить, не испортивъ всего произведенія. И почти на вс'єхъ фигурахъ и лицахъ онъ вид'єль еще остатки не вполн'є снятыхъ покрововъ, портившіе картину.

- Одно, что можно сказать, если вы позволите сдѣлать это замѣчаніе...— замѣтилъ Голенищевъ.
- Ахъ, я очень радъ и прошу васъ, сказалъ Михайловъ, притворно улыбаясь.
- Это то, что Онъ у васъ человѣкобогъ, а не Богочеловѣкъ. Впрочемъ, я знаю, что вы этого и хотѣли.
- Я не могъ писать того Христа, котораго у меня нътъ въ душъ, сказалъ Михайловъ мрачно.
- Да, но въ такомъ случат, если вы позволите сказать свою мысль... картина ваша такъ хороша, что мое замѣчаніе не можетъ повредить ей, и потомъ это мое личное мнѣніе. У васъ это другое. Самый мотивъ другой. Но возьмемъ хоть Иванова. Я полагаю, что если Христосъ сведенъ на степень историческаго лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свѣжую, нетронутую.
- Но если это величайшая тема, которая представляется искусству?
- Если поискать, то найдутся другія. Но дѣло въ томъ, что искусство не терпить спора и разсужденій. А при картинѣ Иванова для вѣрующаго и для невѣрующаго является вопросъ: Богъ это или не Богъ? и разрушаетъ единство впечатлѣнія.

— Почему же? Мнѣ кажется, что для образованныхъ людей, — сказалъ Михайловъ, — спора уже не можетъ существовать.

Голенищевъ не согласился съ этимъ и, держась своей первой мысли о единствѣ впечатлѣнія, нужнаго для искусства, разбилъ Михайлова.

Михайловъ волновался, но не умѣлъ ничего сказать въ защиту своей мысли.

### XII

Анна съ Вронскимъ уже давно переглядывались, сожалъя объ умной говорливости своего пріятеля; наконецъ Вронскій перешелъ, не дожидаясь хозяина, къ другой небольшой картинъ.

— Ахъ, какая прелесть, что за прелесть! Чудо! Какая прелесть! — заговорили они въ одинъ голосъ.

«Что имъ такъ понравилось?» подумалъ Михайловъ. Онъ и забылъ про эту, три года тому назадъ писанную картину. Забылъ всѣ страданія и восторги, которые онъ пережилъ съ этою картиной, когда она нѣсколько мѣсяцевъ одна неотступно день и ночь занимала его, забылъ, какъ онъ всегда забывалъ про оконченыя картины. Онъ не любилъ даже смотрѣтъ на нее и выставилъ только потому, что ждалъ англичанина, желавшаго купить ее.

- Это такъ, этюдъ давнишній, сказаль онъ.
- Какъ хорошо! сказалъ Голенищевъ, тоже, очевидно, искренно подпавшій подъ прелесть картины.

Два мальчика въ тѣни ракиты ловили удочками рыбу. Одинъ, старшій, только что закинулъ удочку и старательно выводилъ поплавокъ изъ-за куста, весь поглощенный этимъ дѣломъ; другой, помоложе, лежалъ въ травѣ, облокотивъ спутанную бѣлокурую голову

на руки, и смотрѣлъ задумчивыми голубыми глазами на воду. О чемъ онъ думалъ?

Восхищеніе предъ этою его картиной шевельнуло въ Михайловъ прежнее волненіе, но онъ боялся и не любилъ этого празднаго чувства къ прошедшему и потому, хотя ему и радостны были эти похвалы, онъ хотълъ отвлечь посътителей къ третьей картинъ.

Но Вронскій спросиль, не продается ли картина. Для Михайлова теперь, взволнованнаго посѣтителями, рѣчь о денежномъ дѣлѣ была весьма непріятна.

— Она выставлена для продажи, — отвъчалъ онъ, мрачно насупливаясь.

Когда посѣтители уѣхали, Михайловъ сѣлъ противъ картины Пилата и Христа и въ умѣ своемъ повторялъ то, что было сказано, и хотя и не сказано, но подразумѣваемо этими посѣтителями. И странно: то, что имѣло такой вѣсъ для него, когда они были тутъ и когда онъ мысленно переносился на ихъ точку зрѣнія, вдругъ потеряло для него всякое значеніе. Онъ сталъ смотрѣть на свою картину всѣмъ своимъ полнымъ художественнымъ взглядомъ и пришелъ въ то состояніе увѣренности въ совершенствѣ и потому въ значительности своей картины, которое нужно было ему для того исключающаго всѣ другіе интересы напряженія, при которомъ одномъ онъ могъ работать.

Нога Христа въ ракурст все-таки была не то. Онъ взялъ палитру и принялся работать. Исправляя ногу, онъ безпрестанно всматривался въ фигуру Іоанна на заднемъ плант, которой постители и не замтили, но которая, онъ зналъ, была верхъ совершенства. Окончивъ ногу, онъ хоттълъ взяться за эту фигуру, но почувствовалъ себя слишкомъ взволнованнымъ для этого. Онъ одинаково не могъ работатъ, когда былъ холоденъ, какъ и тогда, когда былъ слишкомъ размягченъ и слишкомъ видтълъ все. Была только одна ступень на этомъ переходт отъ холодности къ вдох-

новенію, на которой возможна была работа. А нынче онъ слишкомъ былъ взволнованъ. Онъ хотѣлъ закрыть картину, но остановился и, держа рукой простыню, блаженно улыбаясь, долго смотрѣлъ на фигуру Іоанна. Наконецъ, какъ бы съ грустью отрываясь, опустилъ простыню и, усталый, но счастливый, пошелъ къ себѣ.

Вронскій, Анна и Голенищевъ, возвращаясь домой, были особенно оживлены и веселы. Они говорили о Михайловъ и его картинахъ. Слово талантъ, подъ которымъ они разумѣли прирожденную, почти физическую способность, независимую отъ ума и сердца, и которымъ они хотели назвать все, что переживаемо было художникомъ, особенно часто встръчалось въ ихъ разговорѣ, такъ какъ оно имъ было необходимо для того, чтобы называть то, о чемъ они не имъли никакого понятія, но хотъли говорить. Они говорили, что въ талантъ ему нельзя отказать, но что таланть его не могъ развиться отъ недостатка образованія — общаго несчастія нашихъ русскихъ художниковъ. картина мальчиковъ запала въ ихъ памяти, и нътънъть они возвращались къ ней. «Что за прелесть! Какъ это удалось ему и какъ просто! Онъ и не понимаеть, какъ это хорошо! Да, надо не упустить и купить ее», говорилъ Вронскій.

# XIII

Михайловъ продалъ Вронскому свою картину и согласился дълать портретъ Анны. Въ назначенный день онъ пришелъ и началъ работу.

Портретъ съ пятаго сеанса поразилъ всѣхъ, въ особенности Вронскаго, не только сходствомъ, но и особенною красотой. Странно было, какъ могъ Михайловъ найти ту ея особенную красоту. «Надо было знатъ и любить ее, какъ я любилъ, чтобы найти это

самое милое ея душевное выраженіе», думалъ Вронскій, хотя онъ по этому портрету только узналъ это самое милое ея душевное выраженіе. Но выраженіе это было такъ правдиво, что ему и другимъ казалось, что они давно знали его.

- — Я сколько времени бысь и ничего не сдълалъ, говорилъ онъ про свой портреть, а онъ посмотрълъ и написалъ. Вотъ что значитъ техника.
- Это придетъ, утѣшалъ его Голенищевъ, въ понятіи котораго Вронскій имѣлъ талантъ и, главное, образованіе, дающее возвышенный взглядъ на искусство. Убѣжденіе Голенищева въ талантѣ Вронскаго поддерживалось еще и тѣмъ, что ему нужны были сочувствіе и похвалы Вронскаго его статьямъ и мыслямъ, и онъ чувствовалъ, что похвалы и поддержка должны быть взаимны.

Въ чужомъ домѣ, и въ особенности въ палаццо у Вронскаго, Михайловъ былъ совсъмъ другимъ человъкомъ, чъмъ у себя въ студіи. Онъ былъ непріязненно-почтителенъ, какъ бы боясь сближенія съ людьми, которыхъ онъ не уважалъ. Онъ называлъ Вронскаго — ваше сіятельство и никогда, несмотря на приглашенія Анны и Вронскаго, не оставался об'вдать и не приходилъ иначе какъ для сеансовъ. Анна была болье, чымь къ другимъ, ласкова къ нему и благодарна за свой портреть. Вронскій быль съ нимъ болье чымь учтивъ и, очевидно, интересовался сужденіемъ художника о своей картинъ. Голеницевъ не пропускалъ случая внушать Михайлову настоящія понятія объ искусствъ. Но Михайловъ оставался одинаково холоденъ ко всемъ. Анна чувствовала по его взгляду, что онъ любилъ смотръть на нее; но онъ избъгалъ разговоровъ съ нею. На разговоры Вронскаго о его живописи онъ упорно молчалъ и такъ же упорно молчалъ, когда ему показали картину Вронскаго, и, очевидно,

тяготился разговорами Голенищева и не возражалъ ему.

Вообще Михайловъ своимъ сдержаннымъ и непріятнымъ, какъ бы враждебнымъ, отношеніемъ очень не понравился имъ, когда они узнали его ближе. И они рады были, когда сеансы кончились, въ рукахъ ихъ остался прекрасный портретъ, а онъ пересталъ ходить.

Голенищевъ первый высказалъ мысль, которую всѣ имѣли, именно, что Михайловъ просто завидовалъ Вронскому.

— Положимъ, не завидуетъ, потому что у него талантъ; но ему досадно, что придворный и богатый человъкъ, еще графъ (въдь они все это ненавидятъ), безъ особеннаго труда дълаетъ то же, если не лучше, чъмъ онъ, посвятившій на это всю жизнь. Главное — образованіе, котораго у него нътъ.

Вронскій защищаль Михайлова, но въ глубинъ души онъ въриль этому, потому что, по его понятію, человъкъ другого, низшаго, міра долженъ былъ завидовать.

Портреть Анны, — одно и то же, и писанное съ натуры имъ и Михайловымъ, должно бы было показать Вронскому разницу, которая была между нимъ и Михайловымъ; но онъ не видалъ ея. Онъ только послѣ Михайлова пересталъ писать свой портреть Анны, рѣшивъ, что это теперь было излишне. Картину же свою изъ средневѣковой жизни онъ продолжалъ. И онъ самъ, и Голенищевъ, и въ особенности Анна находили, что она была очень хороша, потому что была гораздо болѣе похожа на знаменитыя картины, чѣмъ картина Михайлова.

Михайловъ между тѣмъ, несмотря на то, что портреть Анны очень увлекъ его, былъ еще болѣе радъ, чѣмъ они, когда сеансы кончились и ему не надо было больше слушать толки Голенищева объ искусствъ и

можно было забыть про живопись Вропскаго. Онъ зналъ, что нельзя было запретить Вронскому баловать живописью; онъ зналъ, что онъ и всѣ дилетанты имѣли полное право писать что имъ угодно, но ему было непріятно. Нельзя запретить человѣку сдѣлать себѣ большую куклу изъ воска и цѣловать ее. Но если бъ этоть человѣкъ съ куклой пришелъ и сѣлъ предъ влюбленнымъ и принялся бы ласкать свою куклу, какъ влюбленный ласкаеть ту, которую онъ любить, то влюбленному было бы непріятно. Такое же непріятное чувство испытывалъ Михайловъ при видѣ живописи Вронскаго: ему было и смѣшно, и досадно, и жалко, и оскорбительно.

Увлеченіе Вронскаго живописью и средними вѣками продолжалось недолго. Онъ имѣлъ настолько вкуса къ живописи, что не могъ докончить своей картины. Картина остановилась. Онъ смутно чувствовалъ, что недостатки ея, мало замѣтные при началѣ, будутъ поразительны, если онъ будетъ продолжать. Съ нимъ случилось то же, что и съ Голенищевымъ, чувствующимъ, что ему нечего сказать, и постоянно обманывающимъ себя тѣмъ, что мысль не созрѣла, что онъ вынашиваетъ ее и готовитъ матеріалы. Но Голенищева это озлобило и измучило, Вронскій же не могъ обманывать и мучить себя и въ особенности озлобляться. Онъ, со свойственною ему рѣшительностью характера, ничего не объясняя и не оправдываясь, пересталъ заниматься живописью.

Но безъ этого занятія жизнь его и Анны, удивлявшейся его разочарованію, показалась имъ такъ скучна въ итальянскомъ городѣ, палаццо вдругъ сталътакъ очевидно старъ и грязенъ, такъ непріятно приглядѣлись пятна на гардинахъ, трещины на полахъ, отбитая штукатурка на карнизахъ и такъ скученъ сталъвсе одинъ и тотъ же Голенищевъ, итальянскій профессоръ и нѣмецъ-путешественникъ, что нало было пе-

ремѣнить жизнь. Они рѣшили ѣхать въ Россію, въ деревню. Въ Петербургѣ Вронскій намѣревался сдѣлать раздѣлъ съ братомъ, а Анна повидать сына. Лѣто же они намѣревались прожить въ большомъ родовомъ имѣніи Вронскаго.

#### XIV

Левинъ былъ женатъ третій місяцъ. Онъ былъ счастливъ, но совствиъ не такъ, какъ ожидалъ. каждомъ шагу онъ находилъ разочарование въ прежнихъ мечтахъ и новое неожиданное очарованіе. Онъ быль счастливь, но, вступивь вь семейную жизнь, на каждомъ шагу видълъ, что это было совствиъ не то, что онъ воображалъ. На каждомъ шагу онъ испытывалъ то, что испыталъ бы человъкъ, любовавшійся плавнымъ, счастливымъ ходомъ лодочки по озеру, послъ того какъ онъ бы самъ сѣлъ въ эту лодочку. Онъ видѣлъ, что мало того, чтобы сидѣть ровно, не качаясь, — надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что подъ ногами вода и надо грести, и что непривычнымъ рукамъ больно, что только смотръть на это легко, а что дълать это хотя и очень радостно, но очень трудно.

Бывало холостымъ, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочныя заботы, ссоры, ревность, онъ только презрительно улыбался въ душѣ. Въ его будущей супружеской жизни не только не могло быть, по его убѣжденію, ничего подобнаго, но даже всѣ внѣшнія формы, казалось ему, должны были быть во всемъ совершенно не похожи на жизнь другихъ. И вдругъ вмѣсто этого жизнь его съ женой не только не сложилась особенно, а, напротивъ, вся сложилась изъ гѣхъ самыхъ ничтожныхъ мелочей, которыя онъ такъ презиралъ прежде, но которыя теперь, противъ его воли, получали необыкновенную и неопровержимую зна-

чительность. И Левинъ видёлъ, что устройство всъхъ этихъ мелочей совстмъ не такъ легко было, какъ ему казалось прежде. Несмотря на то, что Левинъ полагалъ, что онъ имфетъ самыя точныя понятія о семейной жизии, онъ, какъ и всв мужчины, представлялъ себъ невольно семейную жизнь только какъ наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и отъ которой не должны были отвлекать мелкія заботы. Онъ долженъ былъ, по его понятію, работать свою работу и отдыхать оть нея въ счастіи любви. Она должна была быть любима и только. Но опъ, какъ и всь мужчины, забываль, что и ей надо работать. И онъ удивлялся, какъ она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла въ первыя же не только педъли, въ первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертяхъ, о мебели, о тюфякахъ для прівзжихъ, о подносъ, о поваръ, объдъ и т. п. Еще бывши женихомъ, онъ былъ пораженъ тою опредъленностью, съ которою она отказалась отъ повздки за границу и ръшила ъхать въ деревню, какъ будто она знала что-то такое, что нужно, и, кром в своей любви, могла еще думать о постороннемъ. Это оскорбило его тогда, и теперь нъсколько разъ ея мелочныя хлопоты и заботы оскорбляли его. Но онъ видълъ, что это ей необходимо. И онъ, любя ее, хотя и не попималъ зачёмъ, хотя и посменвался надъ этими заботами, не могь не любоваться ими. Онъ посм вивался надъ темъ, какъ она разставляла мебель, привезенную изъ Москвы, какъ убирала по-новому свою и его комнату, какъ въшала гардины, какъ распредвляла будущее помъщение для гостей, для Долли, какъ устраивала помъщеніе своей новой дѣвущкѣ, какъ заказывала обѣдъ старику-повару, какъ входила въ препиранья съ Агаеьей Михайловной, отстраняя ее отъ провизіи. Онъ видълъ, что старикъ-поваръ улыбался, любуясь ею и слушая ея неумёлыя, невозможныя приказанія; видёль, что

Аганья Михайловна задумчиво и ласково покачивала головой на новыя распоряженія молодой барыни въ кладовой; видёль, что Кити была необыкновенно мила, когда она, смёясь и плача, приходила къ нему объявлять, что дёвушка Маша привыкла считать ее барышней и оттого ея никто не слушаеть. Ему это казалось мило, но странно, и онъ думалъ, что лучше бы было безъ этого.

Онъ не зналъ того чувства перемѣны, которое она испытывала послѣ того, какъ ей дома иногда хотѣлось капусты съ квасомъ или конфетъ и ни того, ни другого нельзя было имѣть, а теперь она могла заказать, что хотѣла, купить груды конфетъ, издержать сколько хотѣла денегъ и заказать какое хотѣла пирожное.

Она теперь съ радостью мечтала о прівздв Долли съ двтьми, въ особенности потому, что она для двтей будеть заказывать любимое каждымъ пирожное, а Долли оцвнить все ея новое устройство. Она сама не знала зачвмъ и для чего, но домашнее хозяйство неудержимо влекло ее къ себв. Она, инстинктивно чувствуя приближеніе весны и зная, что будуть и ненастные дни, вила, какъ умвла, свое гнвздо и торопилась въ одно время и вить его, и учиться, какъ это двлать.

Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышеннаго счастія перваго времени, было одно изъ разочарованій, и эта
милая озабоченность, которой смысла онъ не понималь,
по не могъ не любить, было одно изъ новыхъ очарованій.

Другое разочарованіе и очарованіе были ссоры. Левинъ никогда не могъ себѣ представить, чтобы между нимъ и женой могли быть другія отношенія, кромѣ нѣжныхъ, уважительныхъ, любовныхъ, и вдругъ съ первыхъ же дней они поссорились, такъ что она сказала

ему, что опъ не любить ея, любить себя одного, заплакала и замахала руками.

Первая эта ихъ ссора произошла отъ того, что Левинъ поѣхалъ на новый хуторъ и пробылъ полчаса долѣе, потому что хотѣлъ проѣхать ближнею дорогой и заблудился. Онъ ѣхалъ домой, только думая о ней, о ея любви, о своемъ счастіи, и чѣмъ ближе подъѣзжалъ, тѣмъ больше разгоралась въ немъ нѣжность къ ней. Онъ вбѣжалъ въ комнату съ тѣмъ же чувствомъ и еще сильнѣйшимъ, чѣмъ то, съ какимъ онъ пріѣхалъ къ Щербацкимъ дѣлать предложеніе. И вдругъ его встрѣтило мрачное, никогда невиданное имъ въ ней выраженіе. Онъ хотѣлъ поцѣловать ее; она оттолкнула его.

- Что ты?
- Тебѣ весело... начала она, желая быть спокойно-ядовитою.

Но только что она открыла роть, какъ слова упрековъ безсмысленной ревности, всего, что мучило ее въ эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окнъ, вырвались у нея. Тутъ только въ первый разъ онъ ясно поняль то, чего онъ не понималь, когда послѣ вѣнца повелъ ее изъ церкви. Онъ поиялъ, что она не только близка ему, но что онъ теперь не знаеть, гдв кончается она и начинается онь. Онъ поняль это по тому мучительному чувству раздвоенія, которое онъ испытывалъ въ эту минуту. Онъ оскорбился въ первую минуту, но въ ту же секунду онъ почувствоваль, что онь не можеть быть оскорблень ею, что она была онъ самъ. Онъ испыталъ въ первую минуту чувство подобное тому, какое испытываетъ человъкъ, когда, получивъ вдругъ сильный ударъ сзади, съ досадой и желаніемъ мести оборачивается, чтобы найти виновиаго, и убъждается, что это онъ самъ нечаянно ударилъ себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль.

Никогда онъ съ такою силой послѣ уже не чувствоваль этого, но въ этотъ первый разъ онъ долго не могъ опомниться. Естественное чувство требовало отъ него оправдаться, доказать ей вину ея; но доказать ей вину значило еще болъе раздражить ее и сдълать больше тотъ разрывъ, который былъ причиной всего горя. Одно привычное чувство влекло его къ тому, чтобы снять съ себя и на нее перенести вину; другое чувство, болье сильное, влекло къ тому, чтобы скорье, какъ можно скоръе, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Оставаться съ такимъ несправедливымъ обвинениемъ было мучительно, но, оправдавшись, сдълать ей больно было еще хуже. Какъ человъкъ, въ полуснъ томящійся болью, онъ хотълъоторвать, отбросить отъ себя больное мъсто и, опомнившись, чувствоваль, что больное мъсто - онъ самъ. Надо было стараться только помочь больному мъсту перетерпёть, и онъ постарался это сдёлать.

Они помирились. Она, сознавъ свою вину, но не высказавъ ея, стала нѣжнѣе къ нему, и они испытали новое удвоенное счастіе любви. Но это не помѣшало тому, чтобы столкновенія эти не повторялись, и даже особенно часто, по самымъ неожиданнымъ и ничтожнымъ поводамъ. Столкновенія эти происходили часто и оть того, что они не знали еще, что другь для друга важно, и отъ того, что все это первое время они оба часто бывали въ дурномъ расположении духа. Когда одинъ былъ въ хорошемъ, а другой въ дурномъ, то миръ не нарушался, но когда оба случались въ дурномъ расположеніи, то столкновенія происходили изъ такихъ непонятныхъ, по гичтожности, причинъ, что они потомъ никакъ не могли вспомнить, о чемъ они ссорились. Правда, когда они оба были въ хорошемъ расположеніи духа, радость жизни ихъ удвоялась. Но все-таки это первое время было тяжелое для нихъ время.

Во все первое время особенно живо чувствовалась натянутость, какъ бы подергиванье въ ту и другую сторону той цѣни, которою они были связаны. Вообще тотъ медовый мѣсяцъ, то-есть мѣсяцъ послѣ свадьбы, отъ котораго, по преданію, ждалъ Левинъ столь многаго, былъ не только не медовымъ, но остался въ воспоминаніи ихъ обоихъ самымъ тяжелымъ и унизительнымъ временемъ ихъ жизни. Они оба одинаково старались въ послѣдующей жизни вычеркнуть изъ своей памяти всѣ уродливыя, постыдныя обстоятельства этого нездороваго времени, когда оба они рѣдко бывали въ нормальномъ настроеніи духа, рѣдко бывали сами собой.

Только на третій мѣсяцъ супружества, послѣ возвращенія ихъ изъ Москвы, куда они ѣздили на мѣсяцъ, жизнь ихъ стала ровнѣе.

### XV

Они только что прі хали изъ Москвы, и рады были своему уединенію. Онъ сидёль въ кабинетъ у письменнаго стола и писалъ. Она, въ томъ темнолиловомъ платьъ, которое она носила въ первые дни замужества и нынче опять надёла и которое было особенно памятно и дорого ему, сидъла на диванъ, на томъ самомъ кожаномъ старинномъ диванъ, который стоялъ всегда въ кабинетъ у дъда и отца Левина, и шила broderie anglaise. Онъ думалъ и писалъ, не переставая радостно чувствовать ея присутствіе. Занятія его и хозяйствомъ, и книгой, въ которой должны были быть изложены основанія новаго хозяйства, не были оставлены имъ; но какъ прежде эти занятія и мысли показались ему малы и ничтожны въ сравненіи съ мракомъ, покрывшимъ всю жизнь, такъ точно неважны и малы они казались теперь въ сравненіи съ тою, облитою яркимъ свътомъ счастія, предстоящею

жизнью. Онъ продолжаль свои занятія, но чувствовалъ теперь, что центръ тяжести его вниманія перешелъ на другое и что вследствіе этого онъ совсемъ иначе и яснъе смотритъ на дъло. Прежде дъло это было для него спасеніемъ отъ жизни. Прежде онъ чувствоваль, что безь этого дела жизнь его будеть слишкомъ мрачна. Теперь же занятія эти ему были необходимы, чтобы жизнь не была слишкомъ однообразно свътла. Взявшись опять за свои бумаги, перечтя то, что было написано, онъ съ удовольствіемъ нашелъ, что дёло стоило того, чтобъ имъ заниматься. гія изъ прежнихъ мыслей показались ему излишними и крайними, но многіе пробълы стали ему ясны, когда онъ освъжилъ въ своей памяти все дъло. Онъ писалъ теперь новую главу — о причинахъ невыгоднаго положенія земледёлія въ Россіи. Онъ доказываль, что бъдность Россіи происходить не только отъ неправильнаго распредъленія поземельной собственности и ложнаго направленія, но что этому содействовала въ послёднее время ненормально привитая Россіи внёшняя цивилизація, въ особенности пути сообщенія, жел взныя дороги, повлекшія за собою централизацію въ городахъ, развитіе роскоши и вслъдствіе того, въ ущербъ земледълію, развитіе фабричной промышленности, кредита и его спутника — биржевой игры. Ему казалось, что при нормальномъ развитіи богатства въ государствъ всъ эти явленія наступають, только когда на земледѣліе положенъ уже значительный трудъ, когда оно стало въ правильныя — по крайней мѣрѣ въ опредъленныя — условія; что богатство страны должно расти равном вто особенности такъ, чтобы другія отрасли богатства не опережали земледълія; что сообразно съ извъстнымъ состояніемъ земледълія должны быть соотв'тствующіе ему и пути сообщенія, и что при нашемъ неправильномъ пользованіи землей желтізныя дороги, вызванныя не экономическою, но политическою пеобходимостью, были преждевременны и, вмѣсто содѣйствія земледѣлію, котораго ожидали оть нихъ, опередивъ земледѣліе и вызвавъ развитіе промышленности и кредита, остановили его, и что потому, такъ же какъ одностороннее и преждевременное развитіе одного органа въ животномъ помѣшало бы его общему развитію, такъ для общаго развитія богатства въ Россіи кредить, пути сообщенія, усиленіе фабричной дѣятельности, несомнѣню необходимые въ Европѣ, гдѣ они своевременны, у насъ только сдѣлали вредъ, отстранивъ главный очередной вопросъ устройства земледѣлія.

Между тъмъ какъ онъ писалъ свое, она думала о томъ, какъ ненатурально внимателенъ былъ ея мужъ съ молодымъ княземъ Чарскимъ, который очень безтактно любезничалъ съ нею наканунъ отъъзда. «Въдь онъ ревнуетъ, — думала она. — Боже мой! какъ онъ милъ и глупъ. Онъ ревнуетъ меня! Если бъ онъ зналъ, что они всъ для меня какъ Петръ поваръ, — думала она, глядя съ страннымъ для себя чувствомъ собственности на его затылокъ и красную шею. — Хоть и жалко отрывать его отъ занятій (но онъ успъетъ!), надо посмотръть его лицо; почувствуетъ ли онъ, что я смотрю на него? Хочу, чтобъ онъ оборотился... Хочу, ну!» и она шире открыла глаза, желая этимъ усилить дъйствіе взгляда.

- Да, они отвлекають къ себѣ всѣ соки и дають ложный блескъ, пробормоталь онъ, остановившись писать, и, чувствуя, что она глядить на него и улыбается, оглянулся.
  - Что? спросиль онъ, улыбаясь и вставая.

«Оглянулся», подумала она.

— Ничего, я хотвла, чтобы ты оглянулся, — сказала она, глядя на него и желая догадаться, досадно ему или нътъ то, что она оторвала его.

— Ну, въдь какъ хорошо намъ вдвоемъ! Мнъ

то-есть, — сказаль онъ, подходя къ ней и сіяя улыб-кой счастія.

- Мит такъ хорошо! Никуда не потду, особенно въ Москву.
  - А о чемъ ты думала?
- Я? я думала... Нѣтъ, нѣтъ, иди пиши, не развлекайся, сказала она, морща губы, и мнѣ надо теперь вырѣзать вотъ эти дырочки, видишь?

Она взяла ножницы и стала выръзывать.

- Нѣтъ, скажи же что? сказалъ онъ, подсаживаясь къ ней и слѣдя за кругообразнымъ движеніемъ маленькихъ ножницъ.
- Ахъ, я что думала? Я думала о Москвъ, о твоемъ затылкъ.
- За что именно мнѣ такое счастіе? Ненатурально. Слишкомъ хорошо, сказалъ онъ, цѣлуя ея руку.
- Мнѣ, напротивъ, чѣмъ лучше, тѣмъ натуральнѣе.
- А у тебя косичка, сказаль онъ, осторожно поворачивая ея голову. Косичка. Видишь, воть туть. Нъть, нъть, мы дъломъ занимаемся!

Занятіе уже не продолжалось, и они, какъ виноватые, отскочили другъ отъ друга, когда Кузьма вошелъ доложить, что чай поданъ.

- A изъ города пріѣхали? спросилъ Левинъ у Кузьмы.
  - Только что прі вхали, разбираются.
- Приходи же скорѣе, сказала она ему, уходя изъ кабинета, а то безъ тебя прочту письма. И давай въ четыре руки играть.

Оставшись одинъ и убравъ свои тетради въ новый, купленный ею портфель, онъ сталъ умывать руки въ новомъ умывальникъ съ новыми, все съ нею же появившимися, элегантными принадлежностями. Левинъ улыбался своимъ мыслямъ и неодобрительно покачивалъ

головой на эти мысли; чувство, подобное раскаянію, мучило его. Что-то стыдное, изнѣженное, капуйское, какъ онъ себъ называлъ это, было въ его теперешней жизни. «Жить такъ не хорошо, — думалъ опъ. — Вотъ скоро три мъсяца, а я ничего почти не дълаю. Нынче почти въ первый разъ я взялся серьезно за работу, и что же? Только началъ и бросилъ. Даже обычныя свои занятія — и тѣ я почти оставилъ. хозяйству — и то я почти не хожу и не ъзжу. миж жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думалъ, что до женитьбы жизнь такъ себъ, коекакъ, не считается, а что послъ женитьбы начнется настоящая. А вотъ три мъсяца скоро, и я никогда такъ праздно и безполезно не проводилъ время. Нетъ, это нельзя, надо начать. Разумъется, она не виновата. Ее не въ чемъ было упрекнуть. Я самъ долженъ былъ быть тверже, выгородить свою мужскую независимость. А то этакъ можно самому привыкнуть и ее пріучить... Разум'вется, она не виновата», говорилъ онъ себъ.

Но трудно человъку недовольному не упрекать кого-нибудь другого, и того самаго, кто ближе всего ему, въ томъ, въ чемъ онъ недоволенъ. И Левину смутно приходило въ голову, что не то, что она сама виновата (виноватою она ни въ чемъ не могла быть), но виновато ея воспитаніе, слишкомъ поверхностное и фривольное («этотъ дуракъ Чарскій: она, я знаю, хотъла, но не умъла остановить его»). «Да, кромъ интереса къ дому (это есть у нея), кром в своего туалета и кромъ broderie anglaise, у нея нъть серьезныхъ интересовъ. Ни интереса къ своему дълу, къ хозяйству, къ мужикамъ, ни къ музыкъ, въ которой она довольно сильна, ни къ чтенію. Она ничего не дѣлаеть и совершенно удовлетворена». Левинъ въ душт осуждалъ это и не понималъ еще, что она готовилась къ тому періоду д'ятельности, который долженъ быль наступить для нея, когда она будеть въ одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будеть носить, кормить и воспитывать дѣтей. Онъ не понималь, что она чутьемъ знала это, и, готовясь къ этому страшному труду, не упрекала себя въ минутахъ беззаботности и счастія любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая свое будущее гнѣздо.

#### XVI

Когда Левинъ вошелъ наверхъ, жена его сидъла у новаго серебрянаго самовара за новымъ чайнымъ приборомъ и, посадивъ у маленькаго столика старую Агаеью Михайловну съ налитою ей чашкой чая, читала письмо отъ Долли, съ которою онъ были въ постоянной и частой перепискъ.

— Вишь, посадила меня ваша барыня, велѣла съ ней сидѣть, — сказала Агаөья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Кити.

Въ этихъ словахъ Агаеви Михайловны Левинъ прочелъ развязку драмы, которая въ послѣднее время происходила между Агаевей Михайловной и Кити. Онъ видѣлъ, что, несмотря на все огорченіе, причиненное Агаевѣ Михайловнѣ новою хозяйкой, отнявшею у нея бразды правленія, Кити все-таки побѣдила ее и заставила себя любить.

— Вотъ я и прочла твое письмо, — сказала Кити, подавая ему безграмотное письмо. — Это отъ той женщины, кажется, твоего брата... — сказала она. — Я не прочла. А это отъ моихъ и отъ Долли. Представь! Долли возила къ Сарматскимъ на дътскій балъ Грину и Таню; Таня была маркизой.

Но Левинъ не слушалъ ея: онъ, покраснѣвъ, взялъ письмо отъ Марьи Николаевны, бывшей любовницы брата Николая, и сталъ читать его. Это было уже второе письмо отъ Марьи Николаевны. Въ первомъ письмѣ

Марья Николаевна писала, что брать прогналь ее оть себя безъ вины, и съ трогательною наивностью прибавляла, что хотя она опять въ нищетъ, но ничего не просить, не желаеть, а что только убиваеть ее мысль о томъ, что Николай Дмитріевичъ пропадеть безъ нея по слабости своего здоровья, и просила брата следить за нимъ. Теперь она писала другое. Она нашла Николая Дмитріевича, опять сошлась съ нимъ въ Москвъ и съ нимъ поъхала въ губернскій городъ, гдъ онъ получилъ мъсто на службъ. Но что тамъ онъ поссорился съ начальникомъ и пофхалъ назадъ въ Москву, но дорогой такъ заболель, что едва ли встанеть, — писала она. «Все о васъ поминали, да и денегъ больше нътъ».

- Прочти, о тебъ Долли пишеть, начало было Кити улыбаясь, но вдругь остановилась, замѣтивъ перемънившееся выражение лица мужа. — Что ты? Что такое?
- Она мит пишеть, что Николай, брать, при смерти. Я поъду.

Лицо Кити вдругъ перемѣнилось. Мысли о Танъ маркизой, о Долли, все это исчезло.

- Когда же ты поъдешь? сказала она.
- Завтра.
- И я съ тобой, можно? сказала она.
- Кити! ну, что это? съ упрекомъ сказалъ онъ.
- Какъ что? оскорбившись за то, что онъ какъ бы съ неохотой и досадой принимаетъ ея предложеніе. — Отчего же мит не тхать? Я тебт не буду мѣшать. Я...
- Я тду потому, что мой брать умираеть, сказалъ Левинъ. — Для чего ты...

— Для чего? Для того же, для чего и ты. «И въ такую для меня важную минуту она думаеть только о томъ, что ей будеть скучно одной», подумалъ Левинъ. И эта отговорка въ дѣлѣ такомъ важномъ разсердила его.

— Это невозможно, — сказалъ онъ строго.

Аганья Михайловна, видя, что дёло доходить до ссоры, тихо поставила чашку и вышла. Кити даже не замётила ея. Тонъ, которымъ мужъ сказалъ послёднія слова, оскорбилъ ее въ особенности тёмъ, что онъ, видимо, не вёрилъ тому, что она сказала.

- А я тебѣ говорю, что если ты поѣдешь, и я поѣду съ тобой, непремѣнно поѣду, торопливо и гиѣвно заговорила она. Почему невозможно? Почему ты говоришь, что невозможно?
- Потому что такать Богъ знаетъ куда, по какимъ дорогамъ, гостиницамъ... Ты стъснять меня будешь, говорилъ Левинъ, стараясь быть хладнокровнымъ.
- Нисколько. Мнѣ ничего не нужно. Гдѣ ты можешь, тамъ и я...
- Ну, уже по одному тому, что тамъ эта женщина, съ которой ты не можешь сближаться.
- Я ничего не знаю и знать не хочу, кто тамъ и что. Я знаю, что братъ моего мужа умираетъ и мужъ ъдетъ къ нему, и я ъду съ мужемъ, чтобы...
- Кити! не разсердись. Но ты подумай, дѣло это такъ важно, что мнѣ больно думать, что ты смѣшиваешь чувство слабости, нежеланія остаться одной. Ну, тебѣ скучно будетъ одной, ну, поѣзжай въ Москву.
- Вотъ ты всегда приписываешь мив дурныя, подлыя мысли, заговорила она со слезами оскорбленія и гива. Я ничего, ни слабости, ничего... Я чувствую, что мой долгъ быть съ мужемъ, когда онъ въ горв, но ты хочешь нарочно сдълать мив больно, нарочно хочешь не понимать...
- Нѣтъ, это ужасно. Бытъ рабомъ какимъ-то! — вскрикнулъ Левинъ, вставая и не въ силахъ болѣе

удерживать своей досады. Но въ ту же секунду почувствоваль, что онъ бьеть самъ себя.

— Такъ зачѣмъ ты женился? Былъ бы свободенъ. Зачѣмъ, если ты раскаиваешься? — заговорила она, вскочила и побѣжала въ гостиную.

Когда онъ пришелъ за ней, она всхлинывала отъ слезъ.

Онъ началъ говорить, желая найти тѣ слова, которыя могли бы не то что разубѣдить, но успокоить только ее. Но она не слушала его и ни съ чѣмъ не соглашалась. Онъ нагнулся къ ней и взялъ ея сопротивляющуюся руку. Онъ поцѣловалъ ея руку, поцѣловалъ ея волосы, опять поцѣловалъ руку, — она все молчала. Но когда онъ взялъ ее обѣими руками за лицо и сказалъ: «Кити!» — вдругъ она опомнилась, поплакала и примирилась.

Было решено ехать завтра вместе. Левинъ сказалъ женъ, что онъ въритъ, что она желала ъхать только, чтобы быть полезною, согласился, что присутствіе Марьи Николаевны при брать не представляеть ничего неприличнаго; но въ глубинт души онъ талъ недовольный ею и собой. Онъ былъ недоволенъ ею за то, что она не могла взять на себя отпустить его, когда это было нужно (и какъ странно ему было думать, что онъ, такъ недавно еще не смъвшій върпть тому счастію, что она можеть полюбить его, теперь чувствовалъ себя несчастнымъ отъ того, что она слишкомъ любитъ его!), и недоволенъ собой за то, что не выдержаль характера. Еще болье онь быль въ глубинъ души несогласенъ съ тъмъ, что ей нъть дъла до той женщины, которая съ братомъ, и онъ съ ужасомъ думалъ о всёхъ могущихъ встрётиться столкновеніяхъ. Ужъ одно, что его жена, его Кити, будетъ въ одной комнать съ дъвкой, заставляло его вздрагивать оть отвращенія и ужаса.

Гостиница губернскаго города, въ которой лежалъ Николай Левинъ, была одна изъ тъхъ губернскихъ гостиницъ, которыя устраиваются по новымъ усовершенствованнымъ образцамъ, съ самыми лучшими намъреніями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которыя по публикъ, посъщающей ихъ, съ чрезвычайною быстротой превращаются въ грязные кабаки съ претензіей на современныя усовершенствованія и д'ьлаются этою самою претензіей еще хуже старинныхъ, просто грязныхъ гостиницъ. Гостиница эта уже пришла въ это состояніе; и солдать въ грязномъ мундиръ, курящій папироску у входа, долженствовавшій изображать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и непріятная лістница, и развязный половой въ грязномъ фракъ, и общая зала съ пыльнымъ восковымъ букетомъ цвътовъ, украшающимъ столъ, и грязь, пыль и неряшество вездъ, и вмъстъ какая-то новая современно жельзнодорожная самодовольная озабоченность этой гостиницы — произвели на Левиныхъ послѣ ихъ молодой жизни самое тяжелое чувство, въ особенности тъмъ, что фальшивое впечатлъніе, производимое гостиницей, никакъ не мирилось съ тъмъ, что ожидало ихъ.

Какъ всегда, оказалось, что послѣ вопроса о томъ, въ какую цѣну имъ угодно нумеръ, ни одного хорошаго нумера не было: одинъ хорошій нумеръ былъ занятъ ревизоромъ желѣзной дороги, другой — адвокатомъ изъ Москвы, третій — княгиней Астафьевой изъ деревни. Оставался одинъ грязный нумеръ, рядомъ съ которымъ къ вечеру обѣщали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего опъ ждалъ, именно то, что въ минуту пріѣзда, тогда какъ у него сердце захватывало отъ волпенія при мысли о томъ, что съ братомъ, ему приходилось за-

ботиться о ней, вмѣсто того чтобы бѣжать тотчасъ же къ брату, Левинъ ввелъ жену въ отведенный имъ пумеръ.

-- Иди, иди! — сказала она, робкимъ, виноватымъ взглядомъ глядя на него.

Онъ молча вышелъ изъ двери и тутъ же столкнулся съ Марьей Николаевной, узнавшей о его прівздв и не смввшей войти къ нему. Она была точно такая же, какою онъ видвлъ ее въ Москвв: то же шерстяное платье, и голыя руки и шея, и то же добродушнотупое, нвсколько пополнввшее рябое лицо.

- Ну, что? Какъ онъ? что?
- Очень плохо. Не встають. Они все ждали вась. Они... Вы... съ супругой.

Левинъ не понялъ въ первую минуту того, что смущало ее, но она тотчасъ же разъяснила ему.

— Я уйду, я на кухню пойду, — выговорила она. — Они рады будутъ. Они слышали, и ихъ знаютъ и помнятъ за границей.

Левинъ понялъ, что она разумѣла его жену, и не зналъ, что отвѣтить.

— Пойдемте, пойдемте! — сказалъ онъ.

Но только что онъ двинулся, дверь его нумера отворилась, и Кити выглянула. Левинъ покраснѣлъ и отъ стыда, и отъ досады на свою жену, поставившую себя и его въ это тяжелое положеніе, но Марья Николаевна покраснѣла еще больше. Она вся сжалась и покраснѣла до слезъ и, ухвативъ обѣими руками концы платка, свертывала ихъ красными пальцами, не зная, что говорить и что дѣлать.

Первое мгновеніе Левинъ видѣлъ выраженіе жаднаго любопытства въ томъ взглядѣ, которымъ Кити смотрѣла на эту непонятную, для нея ужасную женщину; но это продолжалось только одно мгновеніе.

— Ну, что же? что же онъ? — обратилась она къ мужу и потомъ къ ней.

- Да нельзя же въ коридоръ разговаривать! сказалъ Левинъ, съ досадой оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, какъ будто по своему дълу шелъ въ это время по коридору.
- Ну такъ войдите, сказала Кити, обращаясь къ оправившейся Марьъ Николаевнъ; но замътивъ испуганное лицо мужа, или идите, идите и пришлите за мной, сказала она и вернулась въ нумеръ. Левинъ пошелъ къ брату.

Онъ никакъ не ожидалъ того, что онъ увидалъ и почувствовалъ у брата. Онъ ожидалъ найти то же состояніе самообманыванія, которое, онъ слыхалъ, такъ часто бываетъ у чахоточныхъ и которое такъ сильно поразило его во время осенняго прівзда брата. Онъ ожидалъ найти физическіе признаки приближающейся смерти болве опредвленными, большую слабость, большую худобу, но все-таки — почти то же положеніе. Онъ ожидалъ, что самъ испытаетъ то же чувство жалости къ утратв любимаго брата и ужаса передъ смертью, которое онъ испыталъ тогда, но только въ большей степени. И онъ готовился на это; но нашелъ совсвиъ другое.

Въ маленькомъ, грязномъ нумерѣ, заплеванномъ по раскрашеннымъ панно стѣнъ, за тонкой перегородкой котораго слышался говоръ, въ пропитанномъ удушливымъ запахомъ нечистотъ воздухѣ, на отодвинутой отъ стѣны кровати лежало покрытое одѣяломъ тѣло. Одна рука этого тѣла была сверхъ одѣяла, и огромная, какъ грабли, кистъ этой руки непонятно была прикрѣплена къ тонкой и ровной отъ начала до средины длинной цѣвкѣ. Голова лежала бокомъ на подушкѣ. Левину видны были потные, рѣдкіе волосы на вискахъ и обтянутый, точно прозрачный лобъ.

«Не можеть быть, чтобъ это страшное тѣло быль брать Николай», подумаль Левинъ. Но онъ подошель ближе, увидалъ лицо, и сомнѣніе уже стало невоз-

можно. Несмотря на страшное измѣненіе лица, Левину стоило взглянуть въ эти живые, поднявшіеся на входившаго глаза, замѣтить легкое движеніе рта подъ слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тѣло былъ живой брать.

Блестящіе глаза строго и укоризненно взглянули на входившаго брата. И тотчасъ этимъ взглядомъ установилось живое отношеніе между живыми. Левинъ тотчасъ же почувствовалъ укоризну въ устремленномъ на него взглядѣ и раскаяніе за свое счастіе.

Когда Константинъ взялъ его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть замѣтная, и, несмотря на улыбку, строгое выраженіе глазъ не измѣнилось.

- Ты не ожидалъ меня найти такимъ, съ трудомъ выговорилъ онъ.
- Да... нѣтъ, говорилъ Левинъ, путаясь въ словахъ. Какъ же ты не далъ знать прежде, то-есть во время еще моей свадьбы? Я наводилъ справки вездѣ.

Надо было говорить, чтобы не молчать, а онъ не зналъ, что говорить, тѣмъ болѣе что братъ ничего не отвѣчалъ, а только смотрѣлъ, не спуская глазъ, и очевидно вникалъ въ значеніе каждаго слова. Левинъ сообщилъ брату, что жена его пріѣхала съ нимъ. Николай выразилъ удовольствіе, но сказалъ, что боится испугать ее своимъ положеніемъ. Наступило молчаніе. Вдругъ Николай зашевелился и началъ что-то говорить. Левинъ ждалъ чего-нибудь особенно значительнаго и важнаго по выраженію его лица, но Николай заговорилъ о своемъ здоровьѣ. Онъ обвинялъ доктора, жалѣлъ, что нѣтъ московскаго знаменитаго доктора, и Левинъ понялъ, что онъ все еще надѣялся.

Выбравъ первую минуту молчанія, Левинъ всталъ, желая избавиться хоть на минуту отъ мучительнаго чувства, и сказалъ, что пойдетъ приведетъ жену. — Ну хорошо, а я велю подчистить здѣсь. Здѣсь грязно и воняетъ, я думаю. Маша, убери здѣсь, — съ трудомъ сказалъ больной. — Да какъ уберешь, сама уйди, — прибавилъ онъ, вопросительно глядя на брата.

Левинъ ничего не отвѣтилъ. Выйдя въ коридоръ, онъ остановился. Онъ сказалъ, что приведеть жену, но теперь, давъ себѣ отчетъ въ томъ чувствѣ, которое онъ испытывалъ, онъ рѣшилъ, что, напротивъ, постарается уговорить ее, чтобъ она не ходила къ больному. «За что ей мучиться, какъ я?» подумалъ онъ.

- Ну, что? какъ? съ испуганнымъ лицомъ спросила Кити.
- Ахъ, это ужасно, ужасно! Зачѣмъ ты пріѣхала? — сказалъ Левинъ.

Кити помолчала нѣсколько секундъ, робко и жалостно глядя на мужа; потомъ подошла и обѣими руками взялась за его локоть.

— Костя, сведи меня къ нему, намъ легче будетъ вдвоемъ. Ты только сведи меня, сведи меня пожалуйста и уйди, — заговорила она. — Ты пойми, что мнѣ видѣть тебя и не видѣть его тажелѣе гораздо. Тамъ я могу быть, можетъ быть, полезна тебѣ и ему. Пожалуйста, позволь! — умоляла она мужа, какъ будто счастіе жизни ея зависѣло отъ этого.

Левинъ долженъ былъ согласиться, и, оправившись и совершенно забывъ уже про Марью Николаевну, онъ опять съ Кити пошелъ къ брату.

Легко ступая и безпрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла въ комнату больного и, неторопливо повернушись, безшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла къ одру больного и, зайдя такъ, чтобъ ему не нужно было поворачивать головы, тотчасъ же взяла въ свою свѣжую, молодую руку остовъ его огромной руки, пожала ее и съ тою, только женщинамъ

свойственною, неоскорбляющею и сочувствующею тихою оживленностью начала говорить съ нимъ.

- Мы встрѣчались, но не были знакомы, въ Соденѣ, сказала она. Вы не думали, что я буду ваша сестра.
- Вы бы не узнали меня? сказалъ онъ съ просіявшею при ея входъ улыбкой.
- Нѣтъ, я узнала бы. Какъ хорошо вы сдѣлали, что дали намъ знать! Не было дня, чтобы Костя не вспоминалъ о васъ и не безпокоился.

Но оживление больного продолжалось недолго.

Еще она не кончила говорить, какъ на лицѣ его установилось опять строгое, укоризненное выраженіе зависти умирающаго къ живому.

— Я боюсь, что вамъ здёсь не совсёмъ хорошо, — сказала она, отворачиваясь отъ его пристальнаго взгляда и оглядывая комнату. — Надо будетъ спросить у хозяина другую комнату, — сказала она мужу, — и потомъ чтобы намъ быть ближе.

## XVIII

Левинъ не могъ спокойно смотрѣть на брата, не могъ быть самъ естественъ и спокоенъ въ его присутствіи. Когда онъ входилъ къ больному, глаза и вниманіе его безсознательно застилались п онъ не видѣлъ и не различалъ подробностей положенія брата. Онъ слышалъ ужасный запахъ, видѣлъ грязь, безпорядокъ и мучителное положеніе и стоны и чувствовалъ, что помочь этому нельзя. Ему и въ голову не приходило подумать, чтобы разобрать всѣ подробности состоянія больного, подумать о томъ, какъ лежало тамъ, подъ одѣяломъ, это тѣло, какъ сгибаясь уложены были эти исхудалыя голени, кострецы, спина и нельзя ли какънибудь лучше уложить ихъ, сдѣлать что-нибудь, чтобы было хоть не лучше, но менѣе дурно. Его морозъ про-

биралъ по спинѣ, когда онъ начиналъ думать о всѣхъ этихъ подробностяхъ. Онъ былъ убѣжденъ несомнѣнно, что ничего сдѣлать нельзя ни для продленія жизни, ни для облегченія страданій. Но сознаніе того, что онъ признаеть всякую помощь невозможной, чувствовалось больнымъ и раздражало его. И потому Левину было еще тяжелѣе. Быть въ комнатѣ больного было для него мучительно, не быть — еще хуже. И онъ безпрестанно подъ разными предлогами выходилъ и опять входилъ, не въ силахъ будучи оставаться однимъ.

Но Кити думала, чувствовала и дъйствовала совсѣмъ не такъ. При видѣ больного ей стало жалко его. И жалость въ ел женской душъ произвела совсъмъ не то чувство ужаса и гадливости, которое она произвела въ ея мужъ, а потребность дъйствовать, узнать всъ подробности его состоянія и помочь имъ. И такъ какъ въ ней не было ни малъйшаго сомнънія, что она должна помочь ему, она не сомнъвалась и въ томъ, что это можно, и тотчасъ же принялась за дело. Те самыя подробности, одна мысль о которыхъ приводила ея мужа въ ужасъ, тотчасъ же обратили ея вниманіе. Она послала за докторомъ, нослала въ аптеку, заставила прі хавшую съ ней дівушку и Марью Николаевну мести, стирать ныль, мыть, что-то сама обмывала, промывала, что-то подкладывала подъ одеяло. Что-то по ея распоряженію вносили и уносили изъ компаты больного. Сама она нѣсколько разъ ходила въ свой нумеръ, не обращая вниманія на проходившихъ ей навстръчу господъ, доставала и приносила простыни, наволочки, полотенца, рубашки.

Лакей, подававшій въ общей залѣ обѣдъ инжеперамъ, нѣсколько разъ съ сердитымъ лицомъ приходилъ на ея зовъ и не могъ не исполнить ея приказапій, такъ какъ она съ такою ласковою настоятельпостью отдавала ихъ, что никакъ нельзя было уйти отъ нея. Левинъ не одобрялъ этого всего; опъ не върилъ, чтобы изъ этого вышла какая-нибудь польза для больного. Болье же всего онъ боялся, чтобы больной не разсердился. Но больной, хотя, казалось, и быль равнодушень къ этому, не сердился, а только стыдился, вообще же какъ будто интересовался темъ, что она надъ нимъ дълала. Вернувшись отъ доктора, къ которому посылала его Кити, Левинъ, отворивъ дверь, засталь больного въ ту минуту, когда ему, по распоряженію Кити, перемфияли бфлье. Длинный, бфлый остовъ спины съ огромными, выдающимися лопатками и торчащими ребрами и позвонками былъ обнаженъ, и Марья Николаевна съ лакеемъ запутались въ рукавъ рубашки и не могли направить въ него длинную, виствшую руку. Кити, посптино затворившая дверь за Левинымъ, не смотръла въ ту сторону; но больной застональ, и она быстро направилась къ нему.

- Скоръе же, сказала она.
- Да не ходите, проговорилъ сердито больной, я самъ...
- Что говорите? переспросила Марья Николаевна.

Но Кити разслышала и поняла, что ему совъстно и непріятно было быть обнаженнымъ при ней.

- Я не смотрю, не смотрю! сказала она, поправляя руку. — Марья Николаевна, а вы зайдите съ той стороны, поправьте, — прибавила она.
- Поди, пожалуйста, у меня въ маленькомъ мѣшочкѣ сткляночку, — обратилась она къ мужу, знаешь, въ боковомъ карманчикѣ, принеси пожалуйста, а покуда здѣсь уберуть совсѣмъ.

Вернувшись со стклянкой, Левинъ нашелъ уже больного уложеннымъ и все вокругъ него совершенно измѣненнымъ. Тяжелый запахъ замѣнился запахомъ уксуса съ духами, который, выставивъ губы и раздувъ румяныя щеки, Кити прыскала въ трубочку. Пыли

нигдѣ не было видно, подъ кроватью былъ коверъ. На столѣ стояли аккуратно стклянки, графинъ и сложено было нужное бѣлье и работа broderie anglaise Кити. На другомъ столѣ у кровати больного были питье, свѣча и порошки. Самъ больной, вымытый и причесанный, лежалъ на чистыхъ простыняхъ, на высоко поднятыхъ подушкахъ, въ чистой рубашкѣ съ бѣлымъ воротникомъ около неестественно тонкой шеи и съ новымъ выраженіемъ надежды, не спуская глазъ, смотрѣлъ на Кити.

Привезенный Левинымъ и найденный въ клубѣ докторъ былъ не тотъ, который лѣчилъ Николая Левина и которымъ тотъ былъ недоволенъ. Новый докторъ досталъ трубочку и прослушалъ больного, покачалъ головой, прописалъ лѣкарство и съ особенною подробностью объяснилъ сначала, какъ принимать лѣкарство, потомъ, какую соблюдать діэту. Онъ совѣтовалъ яйца сырыя или чуть сваренныя и сельтерскую воду съ парнымъ молокомъ извѣстной температуры. Когда докторъ уѣхалъ, больной что-то сказалъ брату, но Левинъ разслышалъ только послѣднія слова: «твоя Катя», по взгляду же, которымъ онъ посмотрѣлъ на нее, Левинъ понялъ, что онъ хвалить ее. Онъ подозвалъ и Катю, какъ онъ звалъ ее.

- Мит гораздо ужъ лучше, сказалъ онъ. Вотъ съ вами я бы давно выздоровтъв. Какъ хорошо! Онъ взялъ ея руку и потянулъ ее къ своимъ губамъ, но, какъ бы боясь, что это ей непріятно будетъ, раздумалъ, выпустилъ и только погладилъ ее. Кити взяла эту руку объими руками и пожала ее.
- Теперь переложите меня на лѣвую сторону и идите спать, проговорилъ онъ.

Никто не разслышалъ того, что онъ сказалъ, одна Кити поняла. Она понимала, потому что не переставая слъдила мыслыо за тъмъ, что ему нужно было.

— На другую сторону, — сказала она мужу, —

онъ спить всегда на той. Переложи его, непріятно звать слугъ. Я не могу. А вы не можете? — обратилась она къ Марьъ Николаевнъ.

— Я боюсь, — отвъчала Марья Николаевна.

Какъ ни страшно было Левину обнять руками это страшное тѣло, взяться за тѣ мѣста подъ одѣяломъ, про которыя онъ хотѣлъ не знатъ, но, поддаваясь вліянію жены, Левинъ сдѣлалъ свое рѣшительное лицо, какое знала его жена, и, запустивъ руки, взялся, но, несмотря на свою силу, былъ пораженъ странною тяжестью этихъ изможденныхъ членовъ. Пока онъ поворачивалъ его, чувствуя свою шею обнятою огромною, исхудалою рукой, Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и рѣдкіе его волосы, опять прилипшіе на вискѣ.

Больной удержалъ въ своей рукъ руку брата. Левинъ чувствовалъ, что онъ хочетъ что-то сдълать съ его рукой и тянетъ ее куда-то. Левинъ отдавался замирая. Да, онъ притянулъ ее къ своему рту и поцъловалъ. Левинъ затрясся отъ рыданія и, не въ силахъ ничего выговорить, вышелъ изъ комнаты.

### XIX

«Скрылъ отъ премудрыхъ и открылъ дѣтямъ и неразумнымъ», такъ думалъ Левинъ про свою жену, разговаривая съ ней въ этотъ вечеръ.

Левинъ думалъ объ евангельскомъ изречени не потому, чтобъ онъ считалъ себя премудрымъ. Онъ не считалъ себя премудрымъ, но не могъ не знатъ, что онъ былъ умнѣе жены и Агаеьи Михайловны, и пе могъ не знатъ того, что, когда онъ думалъ о смерти, онъ думалъ всѣми силами души. Онъ зналъ тоже, что многіе мужскіе большіе умы, мысли которыхъ объ этомъ онъ читалъ, думали объ этомъ и не знали одной сотой того, что знали объ этомъ его жена и Агаеья Михай-

ловна. Какъ ни различны были эти двъ женщины, Аганья Михайловна и Катя, какъ ее называль брать Николай и какъ теперь Левину было особенно пріятно называть ее, онъ въ этомъ были совершенно похожи. Объ несомнънно знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никакъ не могли отвътить и не поняли бы даже тъхъ вопросовъ, которые представлялись Левину, объ не сомнъвались въ значеніи этого явленія и совершенно одинаково, не только между собой, но раздёляя этоть взглядь съ милліонами людей, смотрели на это. Доказательство того, что онъ знали твердо, что такое была смерть, состояло въ томъ, что онъ, ни секунды не сомнъваясь, знали, какъ надо дъйствовать съ умирающими, и не боялись ихъ. Левинъ же и другіе, хотя и мпогое могли сказать о смерти, очевидно не знали, потому что боялись смерти и рѣшительно не знали, что дѣлать, когда люди умирають. Если бы Левинъ былъ теперь одинъ съ братомъ Николаемъ, онъ бы съ ужасомъ смотрѣлъ на него и еще съ большимъ ужасомъ ждалъ, и больше ничего бы не умълъ сдълать.

Мало того, онъ не зналъ, что говорить, какъ смотрѣть, какъ ходить. Говорить о постороннемъ ему казалось оскорбительнымъ, нельзя; говорить о смерти, о мрачномъ — тоже нельзя. Молчать — тоже нельзя. «Смотрѣть — онъ подумаетъ, что я изучаю его, боюсь; не смотрѣть — онъ подумаетъ, что я о другомъ думаю; ходить на цыпочкахъ — онъ будетъ недоволенъ; на всю ногу — совѣстно». Кити же очевидно не думала и не имѣла времени думать о себѣ; она думала о немъ, потому что знала что-то, и все выходило хорошо. Она и про себя разсказывала, и про свою свадьбу, и улыбалась, и жалѣла, и ласкала его, и говорила о случаяхъ выздоровленія, и все выходило хорошо; стало быть, она знала. Доказательствомъ того, что дѣятельность ея и Агаоьи Михайловны была не инстинктивная, живот-

ная, неразумная, было то, что, кромѣ физическаго ухода, облегченія страданій, и Агаоья Михайловна и Кити требовали для умирающаго еще чего-то такого, болѣе важнаго, чѣмъ физическій уходъ, и чего-то такого, что не имѣло ничего общаго съ условіями физическими. Агаоья Михайловна, говоря объ умершемъ старикѣ, сказала: «Что жъ, слава Богу, причастили, соборовали, дай Богъ каждому такъ умереть». Катя точно такъ же, кромѣ всѣхъ заботъ о бѣльѣ, пролежияхъ, питъѣ, въ первый же день успѣла уговорить больного въ необходимости причаститься и собороваться.

Вернувшись отъ больного на ночь въ свои два нумера, Левинъ сидълъ, опустивъ голову, не зная, что делать. Не говоря уже о томъ, чтобъ ужинать, устраиваться на ночлегь, обдумывать, что они будуть дълать, онъ даже и говорить съ женой не могь: ему совъстно было. Кити же, напротивъ, была дъятельнъе обыкновеннаго. Она даже была оживленнъе обыкновеннаго. Она велъла принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпать ихъ персидскимъ порошкомъ. Въ ней были возбужденіе и быстрота соображенія, которыя появляются у мужчинъ предъ сраженіемъ, борьбой, въ опасныя и ръшительныя минуты жизни, — тъ минуты, когда разъ навсегда мужчина показываеть свою цвну и то, что все прошедшее его было не даромъ, а приготовленіемъ къ этимъ минутамъ.

Все дёло спорилось у нея, и еще не было двёнадцати, какъ всё вещи были разобраны чисто, аккуратно, какъ-то такъ особенно, что нумеръ сталъ похожъ на домъ, на ея комнаты: постели постланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки ностланы.

Левинъ находилъ, что непростительно феть, спать, говорить даже теперь, и чувствовалъ, что каждое движеніе его было неприлично. Она же разбирала щеточки,

но дѣлала все это такъ, что ничего въ этомъ оскорбительнаго не было.

Всть однако они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать.

- Я очень рада, что уговорила его завтра собороваться, говорила она, сидя въ кофточкъ предъсвоимъ складнымъ зеркаломъ и расчесывая частымъ гребнемъ мягкіе душистые волосы. Я никогда не видала этого, но знаю, мама мнъ говорила, что тутъ молитвы объ исцъленіи.
- Неужели ты думаешь, что онъ можеть выздоровьть? сказалъ Левинъ, глядя на постоянно закрывавшійся, какъ только она впередъ проводила гребень, узкій рядъ назади ея круглой головки.
- Я спрашивала доктора: онъ сказалъ, что онъ не можетъ жить больше трехъ дней. Но развѣ они могутъ знать? Я все-таки очень рада, что уговорила его, сказала она, косясь на мужа изъ-за волосъ. Все можетъ быть, прибавила она съ тѣмъ особеннымъ, нѣсколько хитрымъ выраженіемъ, которое на ея лицѣ всегда бывало, когда она говорила о религіи.

Послѣ ихъ разговора о религіи, когда они были еще женихомъ и невѣстой, ни онъ, ни она никогда не затѣвали разговора объ этомъ, но она исполняла свои обряды посѣщенія церкви, молитвы, всегда съ одинаковымъ спокойнымъ сознаніемъ, что это такъ нужно. Несмотря на его увѣренія въ противномъ, она была твердо увѣрена, что онъ такой же и еще лучше христіанинъ, чѣмъ она, и что все то, что онъ говоритъ объ этомъ, есть одна изъ его смѣшныхъ мужскихъ выходокъ, какъ то, что онъ говорилъ про broderie anglaise: будто добрые люди штопаютъ дыры, а она ихъ нарочно вырѣзываетъ, и т. п.

— Да, воть эта женщина, Марья Николаевна, не умѣла устроить всего этого, — сказалъ Левинъ. — И . . . долженъ признаться, что я очень, очень радъ, что

ты пріёхала. Ты такая чистота, что... — Онъ взялъ ея руку и не поцёловалъ (цёловать ея руку въ этой близости смерти ему казалось непристойнымъ), а только пожалъ ее, съ виноватымъ выраженіемъ глядя въ ея просвётлёвшіе глаза.

- Тебѣ бы такъ мучительно было одному, сказала она и, поднявъ высоко руки, которыя закрывали ея покраснѣвшія отъ удовольствія щеки, свернула на затылкѣ косы и зашпилила ихъ. Нѣтъ, продолжала она, она не знала... Я, къ счастію, научилась многому въ Соденѣ.
  - Неужели тамъ такіе же были большые?
  - Хуже.
- Для меня ужасно то, что я не могу не видътъ его, какимъ онъ былъ молодымъ... Ты не повършшь, какой онъ былъ прелестный юноша, но я не понималъ его тогда.
- Очень, очень вѣрю. Какъ я чувствую, мы бы дружны были съ нимъ, сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза.
- Да, были бы, сказаль онь грустно. Воть именно одинь изъ тъхъ людей, о которыхъ говорять, что они не для этого міра.
- Однако намъ много предстоитъ дней, надо ложиться, сказала Кити, взглянувъ на свои крошечные часы.

#### XX

# Смерть

На другой день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левинъ горячо молился. Въ большихъ глазахъ его, устремленныхъ на поставленный на ломберномъ, покрытомъ цвътною салфеткой столъ образъ, выражалась такая страстная мольба и надежда,

что Левину было ужасно смотръть на это. Левинъ зналь, что эта страстная мольба и надежда сдёлають только еще тяжелъе для него разлуку съ жизнью, которую онъ такъ любилъ. Левинъ зналъ брата и ходъ его мыслей; онъ зналъ, что невъріе его произошло не потому, что ему легче было жить безъ в ры, но потому, что шагъ за шагомъ современно-научныя объясненія явленій міра вытъснили върованія, и потому онъ зналь, что теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путемъ той же мысли, но было только временное, корыстное, съ безумною падеждой исцёленія. Левинъ зналъ тоже, что Кити усилила эту надежду еще разсказами о слышанныхъ ею необыкновенныхъ исцъленіяхъ. Все это зналъ Левинъ, и ему мучительно больно было смотръть на этотъ умоляющій, полный надежды взглядъ и на эту исхудалую кисть руки, съ трудомъ поднимающуюся и кладущую крестное знаменіе на туго-обтянутый лобъ, на эти выдающіяся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вм встить въ себъ той жизни, о которой больной просилъ. Во время таинства Левинъ и делалъ то, что онъ, невърующій, тысячу разъ дълалъ. Онъ говорилъ, обращаясь къ Богу: «сдѣлай, если Ты существуешь, то, чтобъ исцелился этотъ человекъ (ведь это самое повторялось много разъ), и Ты спасешь его и меня».

Послѣ помазанія больному стало вдругъ гораздо лучше. Онъ не кашляль ни разу въ продолженіе часа, улыбался, цѣловалъ руку Кити, со слезами благодаря ее, и говорилъ, что ему хорошо, нигдѣ не больно и что онъ чувствуетъ аппетитъ и силу. Онъ даже самъ поднялся, когда ему принесли супъ, и попросилъ еще котлету. Какъ ни безнадеженъ онъ былъ, какъ ни очевидно было при взглядѣ на него, что онъ не можетъ выздоровѣтъ, Левинъ и Кити находились этотъ часъ въ одномъ и томъ же счастливомъ и робкомъ, какъ бы пе ошибиться, возбужденіи.

— Лучше? — Да, гораздо. — Удивительно. — Ничего пътъ удивительнаго. — Все-таки лучше, — говорили они шопотомъ, улыбаясь другъ другу.

Обольщение это было непродолжительно. Больной заснуль спокойно, но черезъ полчаса кашель разбудиль его. И вдругъ исчезли всѣ надежды и въ окружающихъ его, и въ немъ самомъ. Дѣйствительность страданія безъ сомнѣнія, даже безъ воспоминаній о прежнихъ надеждахъ, разрушила ихъ въ Левинѣ и Кити и въ самомъ больномъ.

Не поминая даже о томъ, чему онъ вѣрилъ полчаса назадъ, какъ будто совѣстно и вспоминать объ этомъ, онъ потребовалъ, чтобы ему дали іоду для вдыханія въ стклянкѣ, покрытой бумажкою съ проткнутыми дырочками. Левинъ подалъ ему банку, и тотъ же взглядъ страстной надежды, съ которою онъ соборовался, устремился теперь на брата, требуя отъ него подтвержденія словъ доктора о томъ, что вдыханія іода производять чудеса.

— Что, Кити нѣтъ? — прохрипѣлъ онъ оглядываясь, когда Левинъ неохотно подтвердилъ слова доктора. — Нѣтъ, такъ можно сказатъ... Для нея я продѣлалъ эту комедію. Она такая милая, но уже намъ съ тобою нельзя обманывать себя. Вотъ этому я вѣрю, — сказалъ онъ и, сжимая стклянку костлявою рукой, сталъ дышать надъ ней.

Въ восьмомъ часу вечера Левинъ съ женой пилъ чай въ своемъ нумерѣ, когда Марья Николаевиа, запыхавшись, прибѣжала къ нимъ. Она была блѣдна, и губы ел дрожали. — Умираетъ! — прошептала она. — Я боюсь, сейчасъ умретъ.

Оба побѣжали къ нему. Онъ, поднявшись, сидѣлъ, облокотившись рукой, на кровати, согнувъ свою длинную спину и низко опустивъ голову.

— Что ты чувствуешь? — спросилъ шопотомъ Левинъ послѣ молчанія.

— Чувствую, что отправляюсь, — съ трудомъ, но съ чрезвычайною опредъленностью, медленно выжимая изъ себя слова, проговорилъ Николай. Онъ не поднималъ головы, но только направлялъ глаза вверхъ, не достигая ими лица брата. — Катя, уйди! — проговорилъ онъ еще.

Левинъ вскочилъ и повелительнымъ шопотомъ заставилъ ее выйти.

- Отправляюсь, сказалъ онъ опять.
- Почему ты думаешь? сказалъ Левинъ, чтобы сказать что-нибудь.
- Потому что отправляюсь, какъ будто полюбивъ это выраженіе, повторилъ онъ. Конецъ.

Марья Николаевна подошла къ нему.

- Вы бы легли, вамъ легче, сказала она.
- Скоро буду лежать, тихо проговориль онь, мертвый, сказаль онь насмѣшливо, сердито. Ну, положите, коли хотите.

Левинъ положилъ брата на спину, сътъ подлъ него и не дыша глядълъ на его лицо. Умирающій лежалъ, закрывъ глаза, но на лбу его изръдка шевелились мускулы, какъ у человъка, который глубоко и напряженно думаетъ. Левинъ невольно думалъ вмъстъ съ нимъ о томъ, что такое совершается теперь въ немъ, но несмотря на всъ усилія мысли, чтобъ идти съ нимъ вмъстъ, онъ видълъ по выраженію этого спокойнаго строгаго лица и игръ мускула надъ бровью, что для умирающаго уясняется и уясняется то, что все такъ же темно остается для Левина.

— Да, да, такъ, — съ разстановкой, медленно проговорилъ умирающій. — Постойте. — Опять онъ помолчалъ. — Такъ! — вдругъ успокоительно протянулъ онъ, какъ будто все разрѣшилось для него. — О Господи! — проговорилъ онъ и тяжело вздохнулъ.

Марья Николаевна пощупала его ноги. — Холодъють, — прошептала она.

Долго, очень долго, какъ показалось Левину, больной лежалъ неподвижно. Но онъ все еще былъ живъ и изрѣдка вздыхалъ. Левинъ уже усталъ отъ напряженія мысли. Онъ чувствоваль, что, несмотря на все напряжение мысли, онъ не могь понять то, что было такъ. Онъ чувствовалъ, что давно уже отсталъ отъ умирающаго. Онъ не могь уже думать о самомъ вопросв смерти, но невольно ему приходили мысли о томъ, что теперь, сейчасъ придется ему дълать: закрывать глаза, одвать, заказывать гробъ. И, странное двло, опъ чувствовалъ себя совершенно холоднымъ и не испытывалъ ни горя, ни потери, ни еще меньше жалости къ брату. Если было у него чувство къ брату теперь, то скорве зависть за то знаніе, которое имветъ теперь умирающій, но котораго онъ не можетъ имъть.

Онъ еще долго сидътъ такъ надъ нимъ, все ожидая конца. Но конецъ не приходилъ. Дверъ отворилась, и показалась Кити. Левинъ всталъ, чтобъ остановить ее. Но въ то время, какъ онъ вставалъ, онъ услыхалъ движеніе мертвеца.

— Не уходи, — сказалъ Николай и протянулъ руку. Левинъ подалъ ему свою и сердито замахалъ женъ, чтобъ она ушла.

Съ рукой мертвеца въ своей рук вонъ сидълъ полчаса, часъ, еще часъ. Онъ теперь уже вовсе не думалъ о смерти. Онъ думалъ о томъ, что дълаетъ Кити, кто живетъ въ сосъднемъ нумеръ, свой ли домъ у доктора. Ему захотълось ъсть и спать. Онъ осторожно выпросталъ руку и ощупалъ ноги. Ноги были холодны, но больной дышалъ. Левинъ опять на цыпочкахъ хотълъ выйти, но больной опять зашевелился и сказалъ: «не уходи».

. . . . . .

Разсвѣло; положение больного было то же. Левинъ потихоньку выпросталъ руку, не глядя на умирающаго, ушелъ къ себъ и заснулъ. Когда онъ проснулся, вмѣсто извѣстія о смерти брата, котораго онъ ждалъ, онъ узналъ, что больной пришелъ въ прежнее состояніе. Онъ опять сталь садиться, кашлять, сталь опять всть, сталь говорить и опять пересталь говорить о смерти, опять сталъ выражать надежду на выздоровленіе и сділался еще раздражительніве и мрачніве, чъмъ прежде. Никто, ни братъ, ни Кити, не могли успокоить его. Онъ на всёхъ сердился и всёмъ говорилъ непріятности, всёхъ упрекалъ въ своихъ страданіяхъ и требовалъ, чтобъ ему привезли знаменитаго доктора изъ Москвы. На всѣ вопросы, которые ему дёлали о томъ, какъ онъ себя чувствуеть, онъ отвёчалъ одинаково съ выраженіемъ злобы и упрека: «страдаю ужасно, невыносимо!»

Больной страдалъ все больше и больше, въ особенности отъ пролежней, которые нельзя уже было залѣчить, и все больше и больше сердился на окружающихъ, упрекая ихъ во всемъ и въ особенности за то, что ему не привозили доктора изъ Москвы. Кити всячески старалась помочь ему, успокоить его; но все было напрасно, и Левинъ видълъ, что она сама и физически и нравственно была измучена, хотя и не признавалась въ этомъ. То чувство смерти, которое было вызвано во встхъ, его прощаніемъ съ жизнью въ ту ночь, когда онъ призвалъ брата, было разрушено. Всъ знали, что онъ неизбъжно и скоро умреть, что онъ наполовину мертвъ уже. Всъ одного только желали, чтобъ онъ какъ можно скорфе умеръ, и всф, скрывая это, давали ему изъ стклянки лекарства, искали лекарствъ, докторовъ и обманывали его, и себя, и другъ друга. Все это была ложь, гадкая, оскорбительная и кощунственная ложь. И эту дожь и по свойству своего характера, и потому, что онъ больше встхъ

любилъ умирающаго, Левинъ особенно больно чувствовалъ.

Левинъ, котораго давно занимала мысль о томъ, чтобы помирить братьевъ хоть предъ смертью, писалъ брату Сергѣю Ивановичу и, получивъ отъ него отвѣтъ, прочелъ это письмо больному. Сергѣй Ивановичъ писалъ, что не можетъ самъ пріѣхать, но въ трогательныхъ выраженіяхъ просилъ прощенія у брата.

Больной ничего не сказалъ.

- Что же мнѣ писать ему? спросилъ Левинъ. — Надѣюсь, ты не сердишься на него?
- Нѣтъ, нисколько! съ досадой на этотъ вопросъ отвѣчалъ Николай. Напиши ему, чтобъ онъ прислалъ ко миѣ доктора.

Прошли еще мучительные три дня; больной былъ все въ томъ же положении. Чувство желанія его смерти испытывали теперь всѣ, кто только видѣлъ его: и лакеи гостиницы, и хозяннъ ея, и всѣ постояльцы, и докторъ, и Марья Николаевна, и Левинъ, и Кити. Только одинъ больной не выражалъ этого чувства, а напротивъ, сердился за то, что не привезли доктора, и продолжалъ приниматъ лѣкарство, и говорилъ о жизни. Только въ рѣдкія минуты, когда опіумъ заставлялъ его на мгновеніе забыться отъ непрестанныхъ страданій, онъ въ полуснѣ иногда говорилъ то, что сильнѣе, чѣмъ у всѣхъ другихъ, было въ его душѣ: «ахъ, хоть бы одинъ конецъ!» или: «когда это кончится!»

Страданія, равномѣрно увеличиваясь, дѣлали свое дѣло и приготовляли его къ смерти. Не было положенія, въ которомъ бы онъ не страдалъ, не было минуты, въ которую бы онъ забылся, не было мѣста, члена его тѣла, которые бы не болѣли, не мучили его. Даже воспоминанія, впечатлѣнія, мысли этого тѣла теперь уже возбуждали въ немъ такое же отвращеніе, какъ и самое тѣло. Видъ другихъ людей, ихъ рѣчи, свои собственныя воспоминанія — все это было для

него только мучительно. Окружающіе чувствовали это и безсознательно не позволяли себ'в при немъ ни свободныхъ движеній, ни разговоровъ, ни выраженія своихъ желаній. Вся жизнь его сливался въ одно чувство страданія и желанія избавиться отъ него.

Въ немъ очевидно совершался тотъ перевороть, который долженъ былъ заставить его смотръть на смерть, какъ на удовлетворение его желаній, какъ на счастіе. Прежде каждое отдъльное желаніе, вызванное страданіемъ или лишеніемъ, какъ голодъ, усталость, жажда, удовлетворялось отправленіемъ тёла, дававшимъ наслажденіе, но теперь лишеніе и страданіе не получали удовлетворенія, а попытка удовлетворенія вызывала новое страданіе. И потому всѣ желанія сливались въ одно — желаніе избавиться отъ всёхъ страданій и ихъ источника, тъла. Но для выраженія этого желанія освобожденія не было у него словъ, и потому онъ не говорилъ объ этомъ, а по привычкъ требовалъ удовлетворенія тѣхъ желаній, которыя уже не могли быть исполнены. — Переложите меня ча другой бокъ, — говорилъ онъ и тотчасъ послѣ требовалъ, чтобы его положили какъ прежде. — Дайте бульону. Унесите бульонъ. Разскажите что-нибудь, что вы молчите. — И какъ только начинали говорить, онъ закрывалъ глаза и выражаль усталость, равнодушіе и отвращеніе.

На десятый день послѣ пріѣзда въ городъ Кити заболѣла. У нея сдѣлалась головная боль, рвота, и она все утро не могла встать съ постели.

Докторъ объяснилъ, что болѣзнь произошла отъ усталости, волненія, и предписалъ ей душевное спокойствіе.

Посл'ь объда однако Кити встала и пошла, какъ всегда, съ работой къ больному. Онъ строго посмотрълъ на нее, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. Въ этотъ день онъ безпрестапно сморкался и жалобно стопалъ.

- Какъ вы себя чувствуете? спросила она его.
- Хуже, съ трудомъ выговорилъ опъ. Больно!
  - -- Гдѣ больно?
  - Вездъ.
- Ныиче кончится, посмотрите, сказала Марья Николаевна хотя и шопотомъ, но такъ, что больной, очень чуткій, какъ замѣчалъ Левинъ, долженъ былъ слышать ее. Левинъ зашикалъ на нее и оглянулся на больного. Николай слышалъ; но эти слова не произвели на него пикакого впечатлѣнія. Взглядъ его былъ все тотъ же укоризненный и напряженный.
- Отчего вы думаете? сросилъ Левинъ ее, когда она вышла за нимъ въ коридоръ.
- Сталъ обирать себя, сказала Марья Николаевна.
  - Какъ обирать?
- Вотъ такъ, сказала она, обдергивая складки своего шерстяного платья. Дѣйствительно, Левинъ замѣтилъ, что во весь этотъ день больной хваталъ на себѣ и какъ будто хотѣлъ сдергиватъ что-то.

Предсказаніе Марьи Николаевны было вфрно. Больной къ ночи уже былъ не въ силахъ поднимать рукъ и только смотрѣлъ предъ собой, не измѣняя внимательно сосредоточеннаго выраженія взгляда. Даже когда братъ или Кити паклонялись надъ нимъ, такъ, чтобъ опъ могъ ихъ видѣть, онъ такъ же смотрѣлъ. Кити послала за священникомъ, чтобы читать отходную.

Пока священникъ читалъ отходиую, умирающій не показывалъ никакого признака жизни; глаза были закрыты. Левинъ, Кити и Марья Николаевна стояли у постели. Молитва еще не была дочтена священникомъ, какъ умирающій потянулся, вздохнулъ и открылъ глаза. Священникъ, окончивъ молитву, приложилъ къ холодному лбу крестъ, потомъ медленно завернулъ его въ

епитрахиль и, постоявъ еще молча минуты двѣ, дотропулся до похолодѣвшей и безкровной огромной руки.

- Кончился, сказалъ священникъ и хотълъ отойти; но вдругъ слиншіеся усы мертвеца шевельнулись, и ясно въ тишинъ послышались изъ глубины груди опредъленно-ръзкіе звуки:
  - Не совсѣмъ... Скоро.

И черезъ минуту лицо просвѣтлѣло, подъ усами выступила улыбка, и собравшіяся женщины озабоченно принялись убирать покойника.

Видъ брата и близость смерти возобновили въ душѣ Левина то чувство ужаса предъ неразгаданностью и вмѣстѣ близостью и неизбѣжностью смерти, которое охватило его въ тоть осенній вечеръ, когда пріѣхалъ къ нему братъ. Чувство это теперь было еше сильнѣе, чѣмъ прежде; еще менѣе, чѣмъ прежде, онъ чувствовалъ себя способнымъ понять смыслъ смерти, и еще ужаснѣе представлялась, ему ея неизбѣжность: но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его въ отчаяніе: онъ, несмотря на смерть, чувствовалъ необходимость жить и любить. Онъ чувствовалъ, что любовь спасла его оть отчаянія и что любовь эта подъ угрозой отчаянія становилась еще сильнѣе и чище.

Не успъла на его глазахъ совершиться одна тайна смерти, остававшаяся неразгаданной, какъ возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая къ любви и жизни.

Докторъ подтвердилъ свои предположенія насчетъ Кити. Нездоровье ея была беременность.

### IXX

Съ той минуты, какъ Алексъй Александровичъ понялъ изъ объяспеній съ Бетси и со Степапомъ Ар-

кадьевичемъ, что отъ него требовалось только то, чтобы онъ оставилъ свою жену въ ноков, не утруждая ее своимъ присутствіемъ, и что сама жена его желала этого, онъ ночувствовалъ себя столь потеряннымъ, что не могъ ничего самъ рѣшить, не зналъ самъ, чего онъ котѣлъ теперь, и, отдавшись въ руки тѣхъ, которые съ такимъ удовольствіемъ занимались его дѣлами, на все отвѣчалъ согласіемъ. Только когда Анна уже уѣхала изъ его дома и англичанка прислала спросить его, должна ли она обѣдать съ нимъ или отдѣльно, онъ въ первый разъ понялъ ясно свое положеніе и ужаснулся ему.

Трудиве всего въ этомъ положеніи было то, что онъ никакъ не могъ соединить и примирить своего прошедшаго съ тъмъ, что теперь было. Не то прошедшее, когда онъ счастливо жилъ съ женой, смущало его. Переходъ отъ того прошедшаго къ знанію о невърности жены онъ страдальчески пережилъ уже; состояпіе это было тяжело, но было понятно ему. Если бы жена тогда, объявивъ о своей невфриости, ушла отъ него, онъ былъ бы огорченъ, несчастливъ, но онъ не быль бы въ томъ, для самого себя безвыходномъ, непонятномъ положеніи, въ какомъ онъ чувствовалъ себя теперь. Онъ не могъ теперь никакъ примирить свое недавнее прощеніе, свое умиленіе, свою любовь къ больной женъ и чужому ребенку съ тъмъ, что теперь было, то-есть съ тъмъ, что, какъ бы въ награду за все это, онъ теперь очутился одинъ, опозоренный, осмъянный, никому непужный и встми презпраемый.

Первые два дня послѣ отъѣзда жены Алексѣй Александровичъ принималъ просителей, правителя дѣлъ, ѣздилъ въ комитетъ и выходилъ обѣдать въ столовую, какъ и обыкновенно. Не давая себѣ отчета, для чего онъ это дѣлаетъ, онъ всѣ силы своей души напрягалъ въ эти два дня только на то, чтобъ имѣть видъ спокойный и даже равнодушный. Отъѣчая на вопросы

о томъ, какъ распорядиться съ вещами и комнатами Анны Аркадьевны, онъ дѣлалъ величайшія усилія надъ собой, чтобы имѣть видъ человѣка, для котораго случившееся событіе не было непредвидѣннымъ и не имѣетъ въ себѣ ничего выходящаго изъ ряда обыкновенныхъ событій, и онъ достигалъ своей цѣли: никто не могъ замѣтить въ немъ признаковъ отчаянія. Но на второй день послѣ отъѣзда, когда Корней подалъ ему счетъ изъ моднаго магазина, который забыла заплатить Анна, и доложилъ, что приказчикъ самъ тутъ, Алексѣй Александровичъ велѣлъ позвать приказчика.

— Извините, ваше превосходительство, что осмъливаюсь безнокоить васъ. Но если прикажете обратиться къ ея превосходительству, то не благоволите ли сообщить ихъ адресъ.

Алексъй Александровичъ задумался, какъ показалось приказчику, и вдругъ, повернувшись, сълъ къ столу. Опустивъ голову на руки, онъ долго сидълъ въ этомъ положеніи, нъсколько разъ пытался заговорить и останавливался.

Понявъ чувства барина, Корней попросилъ приказчика придти въ другой разъ. Оставшись опять одинъ, Алексъй Александровичъ понялъ, что онъ не въ силахъ болъ выдержать роль твердости и спокойствія. Онъ велълъ отложить дожидавшуюся карету, никого не велълъ приниматъ и не вышелъ объдать.

Онъ почувствовалъ, что ему не выдержать того всеобщаго напора презрѣнія и ожесточенія, которыя онъ ясно видѣлъ на лицѣ и этого приказчика, и Корнея, и всѣхъ безъ исключенія, кого онъ встрѣчалъ въ эти два дня. Онъ чувствовалъ, что не можетъ отвратить отъ себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не отъ того, что онъ былъ дуренъ (тогда бы онъ могъ стараться быть лучше), но отъ того, что онъ постыдно и отвратительно несчастливъ. Онъ зналъ, что за это, за то самое, что сердце

его истерзано, опи будуть безжалостны къ нему. Онъ чувствоваль, что люди уничтожать его, какъ собаки задушать истерзанную, визжащую оть боли собаку. Онъ зналь, что единственное спасеніе оть людей — скрыть оть нихъ свои раны, и онъ это безсознательно пытался дёлать два дня, но теперь почувствоваль себя уже не въ силахъ продолжать эту неравную борьбу.

Отчаяніе его еще усиливалось сознаніемъ, что онъ былъ совершенно одинокъ со своимъ горемъ. Не только въ Петербургѣ у него не было ни одного человѣка, кому бы онъ могъ высказать все, что испытывалъ, кто бы пожалѣлъ его не какъ высшаго чиновника, не какъ члена общества, но просто какъ страдающаго человѣка, но и нигдѣ у него не было такого человѣка.

Алексъй Александровичъ росъ сиротой. Ихъ было два брата. Отца они не помнили, мать умерла, когда Алексъю Александровичу было десять лътъ. Состояню было маленькое. Дядя Каренинъ, важный чиповникъ и когда-то любимецъ покойнаго императора, воспиталъ ихъ.

Окончивъ курсы въ гимназіи и университеть съ медалями, Алексъй Александровичъ съ помощью дяди тотчасъ сталъ на видную служебную дорогу и съ той норы исключительно отдался служебному честолюбію. Ни въ гимназіи, ни въ университеть, ни посль, на службь, Алексъй Александровичъ не завязалъ ни съ къмъ дружескихъ отношеній. Братъ былъ ему самый близкій по душь человькъ, но онъ служилъ по министерству иностранныхъ дълъ, жилъ всегда за границей, гдъ онъ и умеръ скоро посль женитьбы Алексъя Александровича.

Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела хоть не молодого уже человъка, но молодого губернатора со своею племянницей и поставила его въ такое положеніе, что онъ долженъ былъ или высказаться, или уъхать изъ города.

Алексви Александровичь долго колебался. Столько же доводовъ было тогда за этотъ шагъ, сколько и противъ, и не было того рѣшительнаго повода, который бы заставилъ его измѣнить своему правилу: воздерживаться въ сомнѣніи; но тетка Анны внушила ему черезъ знакомаго, что онъ уже компрометировалъ дѣвушку и что долгъ чести обязываетъ его сдѣлатъ предложеніе. Онъ сдѣлалъ предложеніе и отдалъ невѣстѣ и женѣ все то чувство, на которое былъ способенъ.

Та привязанность, которую онъ испытывалъ къ Аннъ, исключила въ его душъ послъднія потребности сердечныхъ отношеній къ людямъ. И теперь изъ всёхъ его знакомыхъ у него не было никого близкаго. Много было того, что называется связями, но дружескихъ отношеній не было. Было у Алексья Александровича много такихъ людей, которыхъ онъ могъ позвать къ себѣ обѣдать, попросить объ участій въ интересовавшемъ его дълъ, о протекціи къ какому-нибудь искателю, съ которыми онъ могъ обсуждать откровенно дъйствія другихъ лицъ и высшаго правительства; но отношенія къ этимъ лицамъ были заключены въ одну, твердо опредъленную обычаемъ и привычкой область, изъ которой невозможно было выйти. Былъ одинъ университетскій товарищъ, съ которымъ онъ сблизился послѣ и съ которымъ онъ могъ бы поговорить о личномъ горф; но товарищъ этотъ былъ попечителемъ въ дальнемъ учебномъ округъ. Изъ лицъ же, бывшихъ въ Петербургъ, ближе и возможнъе всъхъ были правитель канцеляріи и докторъ.

Михаилъ Васильевичъ Слюдинъ, правитель дѣлъ, былъ простой, умный, добрый и правственный человѣкъ, и въ немъ Алексѣй Александровичъ чувствовалъ личное къ себѣ расположеніе; но пятилѣтияя служебная ихъ дѣятельность положила между ними преграду для душевныхъ объясиеній.

Алексъй Александровичъ, окончивъ подписку бу-

магъ, долго молчалъ, взглядывая на Михаила Васильевича, и иѣсколько разъ пытался, по не могъ заговорить. Опъ приготовилъ уже фразу: «вы слышали о моемъ горѣ?» по кончилъ тѣмъ, что сказалъ, какъ и обыкновенно: — такъ вы это приготовите миѣ, — и съ тѣмъ отпустилъ его.

Другой человъкъ былъ докторъ, который тоже былъ хорошо расположенъ къ нему; но между ними уже давно было молчаливымъ соглашеніемъ признано, что оба завалены дълами и обоимъ надо торопиться.

О женскихъ своихъ друзьяхъ и о первѣйшемъ изънихъ, о графинѣ Лидіи Ивановнѣ, Алексѣй Александровичъ не думалъ. Всѣ женщины, просто какъ женщины, были страшны и противны ему.

### XXII

Алексъй Александровичъ забылъ о графинъ Лидіи Ивановиъ, но она не забыла его. Въ эту самую тяжелую минуту одинокаго отчаянія она прівхала кънему и безъ доклада вошла въ его кабинеть. Она застала его въ томъ положеніи, въ которомъ онъ сидълъ, опершись головой на объ руки.

— J'ai forcé la consigne, — сказала она, входя быстрыми шагами и тяжело дыша отъ волненія и быстраго движенія. — Я все слышала, Алексъй Александровичъ, другъ мой! — продолжала она, кръпко объими руками пожимая его руку и глядя ему въ глаза своими прекрасными задумчивыми глазами.

Алексъй Александровичъ хмурясь привсталъ и, выпроставъ отъ нея руку, подвинулъ ей стулъ.

- Не угодно ли, графиня? Я не принимаю, потому что я боленъ, графиня, сказалъ онъ, и губы его задрожали.
- Другъ мой! повторила графиня Лидія Иваповна, не спуская съ него глазъ, и вдругъ брови ея

поднялись внутренними сторонами, образуя треугольникъ на лбу; некрасивое желтое лицо ея стало еще некрасивъе; но Алексъй Александровичъ почувствовалъ, что она жалѣетъ его и готова плакать. И на него нашло умиленіе: онъ схватилъ ея пухлую руку и сталъ цъловать ее.

- Другъ мой! сказала она прерывающимся отъ волненія голосомъ, вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утъщеніе.
- Я разбитъ, я убитъ, я не человѣкъ болѣе! сказалъ Алексѣй Александровичъ, выпуская ея руку, но продолжая глядѣтъ въ ея наполненные слезами глаза. Положеніе мое тѣмъ ужасно, что я не нахожу нигдѣ, въ самомъ себѣ не нахожу точки опоры.
- Вы найдете опору, ищите ее не во мнѣ, хотя прошу васъ вѣрить въ мою дружбу, сказала она со вздохомъ. Опора наша есть любовь, та любовь, которую Онъ завѣщалъ намъ. Бремя Его легко, сказала она съ тѣмъ восторженнымъ взглядомъ, который такъ зналъ Алексѣй Александровичъ. Онъ поддержитъ васъ и поможетъ вамъ.

Несмотря на то, что въ этихъ словахъ было то умиленіе предъ своими высокими чувствами и было то, казавшееся Алексѣю Александровичу излишнимъ, новое, восторженное, недавно распространившееся въ Петербургѣ мистическое настроеніе, Алексѣю Александровичу пріятно было это слышать теперь.

- Я слабъ. Я уничтоженъ. Я ничего не предвидътъ и теперь ничего не понимаю.
  - Другъ мой! повторяла Лидія Ивановна.
- Не потеря того, чего нѣтъ теперь, не это! продолжалъ Алексѣй Александровичъ. Я не жалѣю. Но я пе могу не стыдиться предъ людьми за то положеніе, въ которомъ я нахожусь. Это дурно, но я не могу, я не могу.

— Не вы совершили тоть высокій поступокъ прощенія, которымъ я восхищаюсь и всѣ, но Онъ, обитая въ вашемъ сердцѣ, — сказала графиня Лидія Ивановна, восторженно поднимая глаза, и потому вы не можете стыдиться своего поступка.

У Алексъй Александровичъ нахмурился и, загнувъруки, сталъ трещать пальцами.

- Надо знать всв подробности, сказаль онъ тонкимъ голосомъ. — Силы человъка имъютъ предълы, графиня, и я нашелъ предёлъ своихъ. Цёлый день нынче я долженъ былъ дёлать распоряженія, распоряженія по дому, вытекавшія (опъ налегъ на слово вытекавшія) изъ моего новаго, одинокаго положенія. Прислуга, гувернантка, счеты... Этотъ мелкій огонь сжегъ меня, я не въ силахъ былъ выдержать. За объдомъ... я вчера едва не ушелъ отъ объда. Я не могъ перенести того, какъ сынъ мой смотрѣлъ на меня. Онъ не спрашивалъ меня о значеніи всего этого, но онъ хотълъ спросить, и я не могъ выдержать этого взгляда. Онъ боялся смотрѣть на меня, но этого мало... — Алексъй Александровичъ хотълъ упомянуть про счеть, который принесли ему, но голось его задрожалъ и онъ остановился. Про этотъ счетъ на синей бумагъ за шляпку ленты, онъ не могъ вспомнить безъ жалости къ самому себъ.
- Я понимаю, другъ мой! сказала графиня Лидія Ивановна. Я все понимаю. Помощь и утъщеніе вы найдете не во мнѣ, но я все-таки пріѣхала только за тѣмъ, чтобы помочь вамъ, если могу. Если бы я могла снять съ васъ всѣ эти мелкія унижающія заботы... Я понимаю, что нужно женское слово, женское распоряженіе. Вы поручаете мпѣ?

Алексви Александровичъ молча и благодарно пожалъ ея руку.

— Мы вмѣстѣ займемся Сережей. Я не сильна въ практическихъ дѣлахъ. Но я возьмусь, я буду ваша экономка. Не благодарите меня. Я дълаю это не сама...

- Я не могу не благодарить.
- Но, другъ мой, не отдавайтесь этому чувству, о которомъ вы говорили, стыдиться того, что есть высшая высота христіанина: кто унижаетъ себя, тото возвысится. И благодарить меня вы не можете. Надо благодарить Его и просить Его о помощи. Въ Немъ одномъ мы найдемъ спокойствіе, утѣшеніе, спасеніе и любовь, сказала она и, подиявъ глаза къ небу, начала молиться, какъ понялъ Алексѣй Александровичъ по ея молчанію.

Алексъй Александровичъ слушалъ ее теперь, и тъ выраженія, которыя прежде не то что были непріятны ему, а казались излишними, теперь показались естественны и утъшительны. Алексъй Александровичъ не любиль этоть новый восторженный духь. Онь быль върующій человъкъ, интересовавшійся религіей преимущественно въ политическомъ смыслъ, и новое ученіе, позволявшее себ'в н'вкоторыя новыя толкованія, потому именно, что оно открывало двери спору и анализу, по принципу было непріятно ему. Онъ прежде относился холодно и даже враждебно къ этому новому ученію и съ графиней Лидіей Ивановной, увлекавшейся имъ, никогда не спорилъ, а старательно обходилъ молчаніемъ ея вызовы. Теперь же въ первый разъ опъ слушалъ ея слова съ удовольствіемъ и внутренно не возражалъ имъ.

— Я очень, очень благодаренъ вамъ и за дѣла, и за слова ваши, — сказалъ онъ, когда она кончила молиться.

Графиня Лидія Ивановна еще разъ пожала объ руки своего друга.

— Теперь я приступаю къ дѣлу, — сказала она съ улыбкой, помолчавъ и отирая съ лица остатки слезъ. — Я иду къ Сережѣ. Только въ крайнемъ слу-

чаъ я обращусь къ вамъ. — И она встала и вышла.

Графиня Лидія Ивановна пошла на половину Сережи и тамъ, обливая слезами щеки испуганнаго мальчика, сказала ему, что отецъ его святой и что мать

его умерла.

Графиня Лидія Ивановна исполнила свое объщаніе. Она дів потвительно взяла на себя всіт заботы по устройству и веденію дома Алекстя Александровича. Но опа не преувеличивала, говоря, что опа не сильпа въ практическихъ дълахъ. Всъ ея распоряженія надо было измфиять, такъ какъ они были неисполнимы, и измфиялись они Корпеемъ, камердиперомъ Алексфя Александровича, который незамьтно для всьхъ повель теперь весь домъ Каренина и спокойно и осторожно во время одъванья барина докладываль ему, что было нужно. Но помощь Лидіи Ивановны все-таки была въ высшей степени дъйствительна: она дала правственную опору Алексъю Александровичу въ сознаніи ея любви и уваженія къ нему, и въ особенности въ томъ, что, какъ ей утъщительно было думать, она почти обратила его въ христіанство, то-есть изъ равподушно и лѣниво вѣрующаго обратила его въ горячаго и твердаго сторонника того новаго объясненія христіанскаго ученія, которое распространилось въ послѣднее время въ Петербургъ. Алексъю Александровичу легко было убъдиться въ этомъ объясненіи. Алексъй Александровичъ, такъ же какъ и Лидія Ивановна и другіе люди, раздёлявшіе ихъ воззрёнія, былъ вовсе лишенъ глубины воображенія, той душевной способности, благодаря которой представленія, вызываемыя воображеніемъ, становятся такъ дъйствительны, что требують соотвътствія съ другими представленіями и съ дъйствительностью. Онъ не видълъ ничего невозможнаго и несообразнаго въ представленіи о томъ, что смерть, существующая для невърующихъ, для него не существуетъ и что, такъ какъ опъ обладаетъ поливищею върой, судьей мъры которой опъ самъ, то и гръха уже нътъ въ его душъ, и опъ испытываетъ здъсь на землъ уже полное спасеніе.

Правда, что легкость и ошибочность этого представленія о своей въръ смутно чувствовалась Алексъю Александровичу и онъ зналъ, что, когда онъ, вовсе не думая о томъ, что его прощеніе есть дъйствіе высшей силы, отдался этому непосредственному чувству, онъ испыталъ больше счастія, чъмъ когда онъ, какъ теперь, каждую минуту думалъ, что въ его душѣ живетъ Христосъ и что, подписывая бумаги, онъ исполняетъ Его волю; но для Алексъя Александровича было необходимо такъ думать, ему было такъ необходимо въ его униженіи имъть ту, хотя бы и выдуманную, высоту, съ которой онъ, презпраемый всѣми, могъ бы презирать другихъ, что опъ держался, какъ за спасеніе, за свое мнимое снасеніе.

### XXIII

Графиня Лидія Ивановна очень молодою восторженною дівушкой была выдана замужь за богатаго, знатнаго, добродушнаго и распутнівнаго весельчака. На второй місяць мужь бросиль ее и на восторженныя ея увітренія въ ніжности отвічаль только насмішкой и даже враждебностью, которую люди, знавшіе и доброе сердце графа и не видівшіе никакихь недостатковь въ восторженной Лидіи, никакь не могли объяснить себі. Съ тіхь поръ, хотя они не были въ разводі, они жили врозь, и когда мужь встрічался съ женой, то всегда относился къ ней съ неизмітною ядовитою насмішкой, причину которой нельзя было понять.

Графиня Лидія Ивановна давно уже перестала быть влюбленною въ мужа, но никогда съ тъхъ поръ не

переставала быть влюбленною въ кого-инбудь. Она бывала влюблена въ нѣсколькихъ вдругъ, и въ мужчинъ, и въ женщинъ; опа бывала влюблена во всъхъ почти людей, чемъ-нибудь особенно выдающихся. Опа была влюблена во всъхъ новыхъ прищессъ и принцевъ, вступавшихъ въ родство съ царскою фамиліей, была влюблена въ одного митрополита, въ одного викарнаго и одного священника; была влюблена въ одпого журналиста, въ трехъ славянъ, въ Комисарова; въ одного министра, одного доктора, одного англійскаго миссіонера и въ Каренина. Всъ эти любови, то ослабъвая, то усиливаясь, не мъшали ей въ веденін самыхъ распространенныхъ и сложныхъ придворныхъ и свътскихъ отношеній. Но съ тъхъ поръ какъ она, послъ несчастія, постигшаго Каренина, взяла его подъ свое особенное покровительство, съ техъ поръ какъ она потрудилась въ домѣ Каренина, заботясь о его благосостоянін, сна почувствовала, что всв остальныя любови не настоящія, а что она истинно влюблена теперь въ одного Каренина. Чувство, которое она теперь испытывала къ нему, казалось ей сильнье всъхъ прежнихъ чувствъ. Анализируя свое чувство и сравнивая его съ прежними, она ясно видъла, что не была бы влюблена въ Комисарова, если бъ онъ не спасъ жизни государя, не была бы влюблена въ Ристичъ-Куджицкаго, если бы не было славянскаго вопроса, но что Каренина она любила за него самого, за его высокую непонятую душу, за милый для нея тонкій звукъ его голоса, съ его протяжными интонаціями, за его усталый взглядъ, за его характерь и мягкія бёлыя руки съ напухшими жилами. Она не только радовалась встръчъ съ нимъ, но она искала на его лицъ признаковъ того впечатлънія, которое она производила на него. Она хотъла нравиться ему не только ръчами, но и всею своею особой. Она для него занималась теперь своимъ туалетомъ больше, чъмъ

когда-нибудь прежде. Она заставала себя на мечтаніяхъ о томъ, что было бы, если бъ она не была замужемъ и онъ былъ бы свободенъ. Она краснъла отъ волненія, когда онъ входилъ въ комнату; она не могла удержать улыбку восторга, когда онъ говорилъ ей пріятное.

Уже нъсколько дней графиня Лидія Ивановна находилась въ сильнъйшемъ волненіи: она узнала, что Анна съ Вронскимъ въ Петербургъ. Надо было спасти Алексъя Александровича отъ свиданія съ нею, надо было спасти его даже отъ мучительнаго знанія того, что эта ужасная женщина находится въ одномъ городъ съ нимъ и что онъ каждую минуту можетъ встрътить ее.

Лидія Ивановна черезъ своихъ знакомыхъ развъдывала о томъ, что намърены дълать эти отвратительные люди, какъ она называла Анну съ Вронскимъ, и старалась руководить въ эти дни встми движеніями своего друга, чтобъ онъ не могъ встрѣтить ихъ. Молодой адъютанть, пріятель Вронскаго, черезъ котораго она получала свъдънія и который черезъ графиню Лидію Ивановну надъялся получить концессію, сказалъ ей, что они кончили свои дъла и уважаютъ на другой день. Лидія Ивановна уже стала успокоиваться, какъ на другое же утро ей принесли записку, почеркъ которой она съ ужасомъ узнала. Это былъ почеркъ Анны Карениной. Конвертъ былъ изъ толстой, какъ лубокъ, бумаги; на продолговатой желтой бумагь была огромная монограмма, и отъ письма пахло прекрасно.

— Кто принесъ?

— Комиссіонеръ изъ гостиницы. Графиня Лидія Ивановна долго не могла състь, чтобы прочесть письмо. У нея отъ волненія сділался припадокъ одышки, которой она была подвержена. Когда она успокоилась, она прочла следующее французское письмо.

«Madame la Comtesse, христіанскія чувства, которыя наполняють ваше сердце, дають мнв, я чувствую, непростительную смёлость писать вамъ. Я несчастна отъ разлуки съ сыномъ. Я умоляю о позволеніи видъть его одинъ разъ передъ моимъ отъъздомъ. Простите меня, что я напоминаю вамъ о себъ. Я обращаюсь къ вамъ, а не къ Алексвю Александровичу только потому, что не хочу заставить страдать этого великодушнаго человъка воспоминаніемъ о себъ. Зная вашу дружбу къ нему, вы поймете меня. Пришлете ли вы Сережу ко мив, или мив прівхать въ домъ въ извъстный назначенный часъ, или вы мит дадите знать, когда и гдв я могу его видъть вив дома? Я не предполагаю отказа, зная великодушіе того, оть кого это зависить. Вы не можете себъ представить ту жажду его видъть, которую я испытываю, и потому не можете представить ту благодарность, которую во мив возбудить ваша помощь».

Все въ этомъ письмѣ раздражило графиню Лидію Ивановну: и содержаніе, и намекъ на великодушіе, и въ особенности развязный, какъ ей показалось, тонъ.

— Скажи, что отвъта не будетъ, — сказала графиня Лидія Ивановна и тотчасъ, открывъ бюваръ, написала Алексъю Александровичу, что надъется видъть его въ первомъ часу на поздравленіи во дворцъ.

«Мнѣ нужно переговорить съ вами о важномъ и грустномъ дѣлѣ. Тамъ мы условимся — гдѣ. Лучше всего у меня, гдѣ я велю приготовить вашъ чай. Необходимо. Онъ налагаетъ крестъ, но Онъ даетъ и силы», прибавила она, чтобы хоть немного приготовить его.

Графиня Лидія Ивановна писала обыкновенно по двѣ и по три записки въ день Алексѣю Александровичу. Она любила этотъ процессъ сообщенія съ нимъ, имѣющій въ себѣ элегантность и таинственность, какихъ недоставало въ ея личныхъ сношеніяхъ.

#### XXIV

Поздравленіе кончилось. У взжавшіе, встр вчаясь, переговаривались о послідней новости дня — вновь полученных в наградах в и перемівщеній важных служащих.

- Какъ бы графинѣ Марьѣ Борисовнѣ военное министерство, а начальникомъ бы штаба княгиню Вятковскую, говорилъ, обращаясь къ высокой красавицѣ-фрейлинѣ, спрашивавшей у него о перемѣщеніи, сѣдой старичокъ въ расшитомъ золотомъ мундирѣ.
- A меня въ адъютанты, отвѣчала фрейлина улыбаясь.
- Вамъ ужъ есть назпаченіе. Васъ по духовному въдомству. И въ помощники вамъ Каренина.
- Здравствуйте, князь! сказалъ старичокъ, пожимая руку подошедшему.
- Что вы про Каренина говорили? сказалъ князь.
- Онъ и Путятовъ Александра Невскаго получили.
  - Я думалъ, что у него ужъ есть.
- Нѣтъ. Вы взгляните на него, сказалъ старичокъ, указывая расшитою шляпой на остановившагося въ дверяхъ залы съ однимъ изъ вліятельныхъ членовъ государственнаго совѣта Каренина въ придворномъ мупдирѣ съ новою красною лентой черезъ плечо. Счастливъ и доволенъ, какъ мѣдный грошъ, прибавилъ онъ, останавливаясь, чтобы пожать руку атлетически-сложенному красавцу-камергеру.
  - Нѣтъ, онъ постарѣлъ, сказалъ камергеръ.
- Отъ заботъ. Онъ теперь все проекты пишетъ. Онъ теперь не отпуститъ несчастнаго, пока не изложитъ все по пунктамъ.
  - Какъ постарълъ? Il fait des passions. Я ду-

маю, графиня Лидія Ивановна ревнуеть его теперь къженъ.

- Ну что! Про графиню Лидію Ивановну пожалуйста не говорите дурного.
- Да развъ это дурно, что она влюблена въ Карепина?

— А правда, что Каренина здѣсь?

- То-есть не здѣсь, во дворцѣ, а въ Петербургѣ. Я вчера встрѣтилъ ихъ, съ Алексѣемъ Вронскимъ, bras dessus, bras dessous, на Морской.
- C'est un homme qui n'a pas... началъ было камергеръ, но остановился, давая дорогу и кла-

няясь проходившей особъ царской фамилін.

Такъ не переставая говорили объ Алексѣѣ Александровичѣ, осуждая его и смѣясь надъ нимъ, между тѣмъ какъ онъ, заступивъ дорогу пойманному имъ члепу государственнаго совѣта и ни на минуту не прекращая своего изложенія, чтобы не упустить его, по пунктамъ излагалъ ему финансовый проектъ.

Почти въ одно и то же время, какъ жена ушла оть Алексъя Александровича, съ нимъ случилось и самое горькое для служащаго человака событіе: прекращеніе восходящаго служебнаго движенія. Прекращеніе это совершилось, и всѣ ясно видѣли это, но самъ Алексъй Александровичъ не сознавалъ еще того, что карьера его кончена. Столкновение ли со Стремовымъ, несчастіе ли съ женой, или просто то, что Алексъй Александровичъ дошелъ до предъла, который ему быль предназначень, но для всёхь въ нынешнемь году стало очевидно, что служебное поприще его кончено. Онъ еще занималъ важное мъсто, онъ былъ членомъ многихъ комиссій и комитетовъ; по онъ былъ челов вкомъ, который весь вышелъ и отъ котораго ничего болве не ждуть. Что бы онъ ни говорилъ, что бы ни предлагаль, его слушали такь, какь будто то, что онъ предлагаетъ, давно уже извъстно и есть то

самое, что не нужно. Но Алексвй Александровичь не чувствоваль этого и, напротивь того, будучи устранень оть прямого участія въ правительственной діятельности, ясніве чімь прежде видіяль теперь недостатки и ошибки въ діятельности другихъ и считаль своимъ долгомъ указывать на средства къ исправленію ихъ. Вскорів послів своей разлуки съ женой онъ началь писать свою первую записку о новомъ судів изъ безчисленнаго ряда никому ненужныхъ записокъ по всімь отраслямь управленія, которыя было суждено написать ему.

Алексъй Александровичъ не только не замъчалъ своего безнадежнаго положенія въ служебномъ міръ и не только не огорчался имъ, но больше чъмъ когданибудь былъ доволенъ своею дъятельностью.

«Женатый заботится о мірскомъ, какъ угодить женѣ, неженатый заботится о Господнемъ, какъ угодить Господу», говоритъ апостолъ Павелъ, и Алексѣй Александровичъ, во всѣхъ дѣлахъ руководившійся теперь Писаніемъ, часто всиоминалъ этотъ текстъ. Ему казалось, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ остался безъ жены, онъ этими самыми проектами болѣе служилъ Господу, чѣмъ прежде.

Очевидное нетерпѣніе члена совѣта, желавшаго уйти отъ него, не смущало Алексѣя Александровича; онъ пересталъ излагать, только когда членъ, воспользовавшись проходомъ лица царской фамиліи, ускользнулъ отъ него.

Оставшись одинъ, Алексѣй Александровичъ опустилъ голову, собирая мысли, потомъ разсѣянно оглянулся и пошелъ къ двери, у которой надѣялся встрѣтить графиню Лидію Ивановиу.

«И какъ они всѣ сильны и здоровы физически», подумалъ Алексѣй Александровичъ, глядя на могучаго, съ расчесанными душистыми бакенбардами, камергера и на красную шею затянутаго въ мундирѣ князя, мимо

которыхъ ему надо было пройти. «Справедливо сказано, что все въ мірѣ есть зло», подумалъ онъ, косясь еще разъ на икры камергера.

Неторопливо передвигая погами, Алексъй Александровичъ съ обычнымъ видомъ усталости и достоинства поклонился этимъ господамъ, говорившимъ о иемъ, и, глядя въ дверь, отыскивалъ глазами графиню Лидію Ивановну.

- А! Алексъй Александровичъ! сказалъ старичокъ, злобно блестя глазами, въ то время какъ Каренинъ поровнялся съ нимъ и холоднымъ жестомъ склонилъ голову. Я васъ еще не поздравилъ, сказалъ старичокъ, указывая на его новополученную ленту.
- Благодарю васъ, отвѣчалъ Алексѣй Александровичъ. Какой нынче прекрасный день, прибавилъ онъ, по своей привычкѣ особенно налегая на словѣ «прекрасный».

Что они смѣялись надъ нимъ, онъ зналъ это, но онъ и не ждалъ отъ нихъ ничего, кромѣ враждебности; онъ уже привыкъ къ этому.

Увидавъ воздымающіяся изъ корсета желтыя плечи графини Лидіи Ивановны, вошедшей въ дверь, и зовущіе къ себѣ прекрасные задумчивые глаза ея, Алексѣй Александровичъ улыбнулся, открывъ неувядающіе бѣлые зубы, и подошелъ къ ней.

Туалетъ Лидіи Ивановны стоилъ ей большого труда, какъ и всё ея туалеты въ это послёднее время. Цёль ея туалета была теперь совсёмъ обратная той, которую она преслёдовала тридцать лётъ тому назадъ. Тогда ей хотёлось украсить себя чёмъ-нибудь, и чёмъ больше, тёмъ лучше. Теперь, напротивъ, она обязательно была такъ несоотвётственно годамъ и фигурё разукрашена, что заботилась лишь о томъ, чтобы противоположность этихъ украшеній съ ея наружностью была не слишкомъ ужасна. И въ отношеніи Алексёя Александровича она достигла этого и

казалась ему привлекательной. Для него она была единственнымъ островомъ не только добраго къ нему расположенія, но любви среди моря враждебности и насмѣшки, которое окружало его.

Проходя сквозь строй насмѣшливыхъ взглядовъ, онъ естественно тянулся къ ея влюбленному взгляду, какъ растеніе къ свѣту.

— Поздравляю васъ, — сказала она ему, указывая глазами на ленту.

Сдерживая улыбку удовольствія, онъ пожалъ плечами, закрывъ глаза, какъ бы говоря, что это не можетъ радовать его. Графиня Лидія Ивановна знала хорошо, что это одна изъ его главныхъ радостей, хотя онъ и никогда не признается въ этомъ.

— Что нашъ ангелъ? — сказала графиня Лидія

Ивановна, подразумъвая Сережу.

— Не могу сказать, чтобъ я быль вполнѣ доволенъ имъ, — поднимая брови и открывая глаза, сказалъ Алексѣй Александровичъ. — И Ситниковъ недоволенъ имъ. (Ситниковъ былъ педагогъ, которому было поручено свѣтское воспитаніе Сережи). Какъ я говорилъ вамъ, есть въ немъ какая-то холодность къ тѣмъ самымъ главнымъ вопросамъ, которые должны трогатъ душу всякаго человѣка и всякаго ребенка, — началъ излагать свои мысли Алексѣй Александровичъ по единственному, кромѣ службы, интересовавшему его вопросу, воспитанію сына.

Когда Алексъй Александровичъ съ помощью Лидіи Ивановны вновь вернулся къ жизни и дъятельности, онъ почувствовалъ своею обязанностью заняться воспитаніемъ оставшагося на его рукахъ сына. Никогда прежде не занимавшись вопросами воспитанія, Алексъй Александровичъ посвятилъ нъсколько времени на теоретическое изученіе предмета. Прочтя нъсколько книгъ антропологіи, педагогики и дидактики, Алексъй Александровичъ составилъ себъ планъ воспитанія и, пригласивъ

лучшаго петербургскаго недагога для руководства, приступиль къ дѣлу. И дѣло это постоянно занимало его.

- Да, но сердце? Я вижу въ немъ сердце отца, и съ такимъ сердцемъ ребенокъ не можетъ быть дуренъ, сказала Лидія Ивановна съ восторгомъ.
- Да, можетъ быть... Что до меня, то я исполимо свой долгъ. Это все, что я могу сдълать.
- Вы прівдете ко мнв, сказала графиня Лидія Ивановна, помолчавъ, намъ надо поговорить о грустномъ для васъ двлв. Я все бы дала, чтобъ избавить васъ отъ нвкоторыхъ воспоминаній, по другіе не такъ думають. Я получила отъ нея письмо. Она здвсь, въ Петербургв.

Алексъй Александровичъ вздрогнулъ при упоминаніи о женъ, но тотчасъ же на лицъ его установилась та мертвая неподвижность, которая выражала совершенную безпомощность въ этомъ дълъ.

— Я ждаль этого, — сказаль онъ.

Графиня Лидія Ивановна посмотрѣла на него восторженно, и слезы восхищенія предъ величіемъ его души выступили на ея глаза.

## XXV

Когда Алексъй Александровичъ вошелъ въ маленькій, уставленный стариннымъ фарфоромъ и увъшанный портретами, уютный кабинетъ графини Лидіи Ивановны, самой хозяйки еще не было.

Она переод валась.

На кругломъ столѣ была пакрыта скатерть и стоялъ китайскій приборъ и серебряный спиртовой чайникъ. Алексѣй Александровичъ разсѣянно оглянулъ безчисленные знакомые портреты, украшавшіе кабинетъ, и, присѣвъ къ столу, раскрылъ лежавшее на немъ Евангеліе. Шумъ шелковаго платья графини развлекъ его. — Ну вотъ, теперь мы сядемъ спокойно, — сказала графиня Лидія Ивановна, съ взволнованною улыбкой поспѣшно пролѣзая между столомъ и диваномъ, — и поговоримъ за нашимъ чаемъ.

Послѣ нѣсколькихъ словъ приготовленія графиня Лидія Ивановна, тяжело дыша и краснѣя, передала въ руки Алексѣя Александровича полученное ею письмо.

Прочтя письмо, онъ долго молчалъ.

— Я не полагаю, чтобъ я имѣлъ право отказать ей, — сказалъ онъ робко, поднявъ глаза.

— Другъ мой, вы ни въ комъ не видите зла!

— Я, напротивъ, вижу, что все есть зло. Но справедливо ли это...

Въ лицъ его была неръшительность и исканіе совъта, поддержки и руководства въ дълъ для него непонятномъ.

- Нѣтъ, перебила его графиня Лидія Ивановна. Есть предѣлъ всему. Я понимаю безнравственность, не совсѣмъ искренно сказала она, такъ какъ она никогда не могла попять того, что приводитъ женщинъ къ безнравственности, но я не понимаю жестокости, къ кому же? къ вамъ! Какъ оставаться въ томъ городѣ, гдѣ вы? Нѣтъ, вѣкъ живи вѣкъ учись. И я учусь понимать вашу высоту и ея низость.
- А кто бросить камень? сказалъ Алексѣй Александровичъ, очевидно довольный своею ролью. Я все простилъ и потому не могу лишать ее того, что есть потребность любви для нея, любви късыну...
- Но любовь ли это, другъ мой? Искренно ли это? Положимъ, вы простили, вы прощаете... но имъемъ ли мы право дъйствовать на душу этого ангела? Онъ считаеть ее умершею. Онъ молится за пее и проситъ Бога простить ея гръхи... И такъ лучше. А тутъ что онъ будетъ думать?

— Я не думалъ объ этомъ, — сказалъ Алексъй Александровичъ, очевидно соглашаясь.

Графиня Лидія Ивановна закрыла лицо руками и помолчала. Она молилась.

— Если вы спрашиваете моего совѣта, — сказала она, помолившись и открывая лицо, — то я не совѣтую вамъ дѣлать этого. Развѣ я не вижу, какъ вы страдаете, какъ это раскрыло всѣ ваши раны? Но, положимъ, вы, какъ всегда, забываете о себѣ. Но къ чему же это можетъ повести? Къ новымъ страданіямъ съ вашей стороны, къ мученіямъ для ребенка? Если въ ней осталось что-нибудь человѣческое, она сама не должна желать этого. Нѣтъ, я, не колеблясь, не совѣтую, и если вы разрѣшаете мнѣ, я напишу къ ней.

И Алексъй Александровичъ согласился, и графиня Лидія Ивановна написала слъдующее французское письмо:

# «Милостивая Государыня,

«Воспоминаніе о васъ для вашего сына можеть повести къ вопросамъ съ его стороны, на которые нельзя отвѣчать, не вложивъ въ душу ребенка духа осужденія къ тому, что должно быть для него святыней, и потому прошу понять отказъ вашего мужа въ духѣ христіанской любви. Прошу Всевышняго о милосердіи къ вамъ».

«Графиня Лидія».

Письмо это достигло той затаенной цѣли, которую княгиня Лидія Ивановна скрывала отъ самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну.

Съ своей стороны Алексѣй Александровичъ, вернувшись отъ Лидіи Ивановны домой, не могъ въ этотъ день предаться своимъ обычнымъ занятіямъ и найти то душевное спокойствіе вѣрующаго и спасеннаго человѣка, которое онъ чувствовалъ прежде.

Воспоминаніе о женѣ, которая такъ много была виновата предъ нимъ и предъ которою онъ былъ такъ свять, какъ справедливо говорила ему графиня Лидія Ивановна, не должно было бы смущать его; но онъ не быль спокоень: онь не могь понимать книги, которую онъ читалъ, не могъ отогнать мучительныхъ воспоминаній о своихъ отношеніяхъ къ ней, о тъхъ ошибкахъ, которыя онъ, какъ ему теперь казалось, сдълалъ относительно ея. Воспоминание о томъ, какъ онъ принялъ, возвращаясь со скачекъ, ея признаніе въ невърности (то въ особенности, что онъ требовалъ оть нея только вившняго приличія, а не вызваль на дуэль), какъ раскаяніе мучило его. Также мучило его воспоминаніе о письм'в, которое онъ написалъ ей; въ особенности его прощеніе, никому ненужное, и его заботы о чужомъ ребенкъ жгли его сердце стыдомъ и раскаяніемъ.

И точно такое же чувство стыда и раскаянія онъ испытываль теперь, перебирая все свое прошедшее съ нею и вспоминая неловкія слова, которыми опъ послѣ долгихъ колебаній сдѣлалъ ей предложеніе.

«Но въ чемъ же я виноватъ?» говорилъ онъ себъ. И этотъ вопросъ всегда вызывалъ въ немъ другой вопросъ, — о томъ, иначе ли чувствуютъ, иначе ли любятъ, иначе ли женятся эти другіе люди, эти Вронскіе, Облонскіе... эти камергеры съ толстыми икрами. И ему представлялся цѣлый рядъ этихъ сочныхъ, сильныхъ, несомнѣвающихся людей, которые невольно всегда и вездѣ обращали на себя его любопытное вниманіе. Онъ отгонялъ отъ себя эти мысли, онъ старался убѣждать себя, что онъ живетъ не для здѣшней временной жизни, а для вѣчной, что въ душѣ его находятся миръ и любовь. Но то, что онъ въ этой временной, ничтожной жизни сдѣлалъ, какъ ему казалось, нѣкоторыя ничтожныя ошибки, мучило его такъ, какъ будто и не было того вѣчнаго спасенія,

въ которое онъ вѣрилъ. Но искушеніе это продолжалось недолго, и скоро опять въ душѣ Алексѣя Александровича возстаповились то спокойствіе и та высота, благодаря которымъ онъ могъ забывать о томъ, чего не хотѣлъ помнить.

# XXVI

- Ну что, Капитонычъ? сказалъ Сережа, румяный и веселый, возвратившись съ гулянья наканунъ дня своего рожденія и отдавая свою сборчатую поддевку высокому, улыбающемуся на маленькаго человѣка съ высоты своего роста, старому швейцару. Что, былъ сегодня подвязанный чиновникъ? Принялъ папа?
- Приняли. Только правитель вышли, я и доложиль, весело подмигнувъ, сказалъ швейцаръ. Пожалуйте, я сниму.
- Сережа! сказалъ славянинъ-гувернеръ, остановясь въ дверяхъ, ведшихъ во внутреннія комнаты, сами снимите.

Но Сережа, хотя и слышалъ слабый голосъ гувернера, не обратилъ на него вниманія. Онъ стоялъ, держась рукой за перевязь швейцара, и смотрѣлъ ему въ лицо.

— Что жъ, и сдълалъ для него папа, что надо?

Швейцаръ утвердительно кивнулъ головой.

Подвязанный чиновникъ, ходившій уже семь разъ о чемъ-то просить Алексѣя Александровича, интересоваль и Сережу, и швейцара. Сережа засталь его разъ въ сѣняхъ и слышалъ, какъ онъ жалостно просилъ швейцара доложить о себѣ, говоря. что ему съ дѣтьми умирать приходится.

Съ тъхъ поръ Сережа, другой разъ встрътивъ чиновника въ съняхъ, заинтересовался имъ.

- Что жъ, очень радъ былъ? спрашивалъ онъ.
- Какъ же не радъ! Чуть не прыгаеть пошелъ отсюда.
- А что-нибудь принесли? спросилъ Сережа помолчавъ.
- Ну, сударь, покачивая головой, шопотомъ сказалъ швейцаръ, есть отъ графини.

Сережа тотчасъ понялъ, что то, о чемъ говорилъ швейцаръ, былъ подарокъ отъ графини Лидіи Ивановны къ его рожденію.

- Что ты говоришь? Гдѣ?
- Къпапъ Корней внесъ. Должно хороша штучка!
- Какъ велико? Этакъ будеть?
- Поменьше, да хороша.
- Книжка?
- Нѣтъ, штука. Идите, идите, Василій Лукичъ зоветъ, сказалъ швейцаръ, слыша приближавшіеся шаги гувернера и осторожно расправляя ручку въ до половины снятой перчаткѣ, державшую его за перевязь, и подмигивая головой на Вунича.
- Василій Лукичь, сію минуточку! отвѣчаль Сережа съ тою веселою и любящею улыбкой, которая всегда побѣждала исполнительнаго Василія Лукича.

Сережѣ было слишкомъ весело, слишкомъ все было счастливо, чтобъ онъ могъ не подѣлиться со своимъ другомъ швейцаромъ еще семейною радостью, про которую онъ узналъ на гуляньи въ Лѣтнемъ саду отъ племянницы графини Лидіи Ивановны. Радость эта особенно важна казалась ему по совпаденію съ радостью чиновника и своею радостью о томъ, что принесли игрушки. Сережѣ казалось, что нынче такой день, въ который всѣ должны быть рады и веселы.

— Ты знаешь, папа получилъ Александра Невскаго?

- Какъ не знать! Ужъ прівзжали поздравлять.
- Что жъ, онъ радъ?
- Какъ царской милости не радоваться! Значитъ заслужилъ, сказалъ швейцаръ строго и серьезно.

Сережа задумался, вглядываясь въ изученное до малъйшихъ подробностей лицо щвейцара, въ особенности въ подбородокъ, висъвшій между съдыми бакенбардами, котораго никто пе видалъ, кромъ Сережи, смотръвшаго на него всегда не иначе, какъ снизу.

- Ну, а твоя дочь давно была у тебя? Дочь швейцара была балетная танцовщица.
- Когда же ходить по буднямъ? У нихъ тоже ученье. И вамъ ученье, сударь, идите.

Придя въ комнату, Сережа, вмѣсто того чтобы сѣсть за уроки, разсказалъ учителю свое предположеніе о томъ, что то, что принесли, должно быть машина. — Какъ вы думаете? — спросилъ онъ.

Но Василій Лукичъ думалъ только о томъ, что надо учить урокъ грамматики для учителя, который придетъ въ два часа.

— Нѣтъ, вы мпѣ только скажите, Василій Лукичъ, — спросилъ онъ вдругъ, уже сидя за рабочимъ столомъ и держа въ рукахъ книгу, — что больше Александра Невскаго? Вы знаете, папа получилъ Александра Невскаго?

Василій Лукичъ отвѣчалъ, что больше Александра

Невскаго есть Владиміръ.

- А выше?
- А выше всего Андрей Первозванный.
- А выше еще Андрея?
- Я не знаю.
- Какъ, и вы не знаете? и Сережа, облокотившись на руки, углубился въ размышленія.

Размышленія его были самыя сложныя и разнообразныя. Онъ соображаль о томъ, какъ отецъ его

получить вдругь и Владиміра и Андрея, и какъ онъ вслѣдствіе этого нынче на урокѣ будеть гораздо добрѣе, и какъ онъ самъ, когда будетъ большой, получить всѣ ордена и то, что выдумаютъ выше Андрея. Только что выдумаютъ, а онъ заслужитъ. Они еще выше выдумаютъ, а онъ сейчасъ и заслужитъ.

Въ такихъ размышленіяхъ прошло время, и когда учитель пришелъ, урокъ объ обстоятельствахъ времени и мъста и образа дъйствія былъ не готовъ, и учитель былъ не только педоволенъ, но и огорченъ. Это огорченіе учителя тронуло Сережу. Онъ чувствовалъ себя невиноватымъ за то, что не выучилъ урока; какъ бы онъ ни старался, онъ ръшительно не могъ этого сдълать: покуда учитель толковалъ ему, онъ върилъ и какъ будто понималъ, но какъ только онъ оставался одинъ, онъ ръшительно не могъ вспомнить и понять, что корогенькое и такое понятное слово «вдругъ» есть обстоятельство образа дъйствія; но все-таки ему жалко было то, что онъ огорчилъ учителя.

Онъ выбралъ минуту, когда учитель молча смотрѣлъ въ книгу.

- Михаилъ Иванычъ, когда бываютъ ваши именины? спросилъ онъ вдругъ.
- Вы бы лучше думали о своей работъ, а именины никакого значенія не имъютъ для разумнаго существа. Такой же день, какъ и другіе, въ которые надо работать.

Сережа внимательно посмотрълъ на учителя, на его ръдкую бородку, на очки, которыя спустились ниже зарубки, бывшей на носу, и задумался такъ, что уже ничего не слыхалъ изъ того, что ему объяснялъ учитель. Онъ понималъ, что учитель не думаетъ того, что говоритъ, онъ это чувствовалъ по тону, которымъ это было сказано. «Но для чего они всъ сговорились это говорить все однимъ манеромъ, все самое

скучное и ненужное? Зачѣмъ онъ отгалкиваеть меня отъ себя, за что онъ не любитъ меня?» спрашивалъ онъ себя съ грустью и не могъ придумать отвѣта.

### XXVII

Посл'я учителя быль урокъ отца. Пока отецъ пе приходилъ, Сережа сѣлъ къ столу, играя ножичкомъ, и сталъ думать. Въ числѣ любимыхъ занятій Сережи было отыскивание своей матери во время гулянья. Онъ не върилъ въ смерть вообще и въ особенности въ ея смерть, несмотря на то, что Лидія Ивановна сказала ему и отепъ подтвердилъ это, и потому, и послъ того какъ ему сказали, что она умерла, онъ во врем'я гулянья отыскиваль ее. Всякая женщина полная, граціозная, съ темными волосами была его мать. При видъ такой женщины въ душъ его поднималось чувство нѣжности такое, что онъ задыхался и слезы выступали на глаза. И онъ воть-воть ждаль, что она подойдеть къ нему, подниметь вуаль. лицо ея будеть видно, она улыбнется, обниметь его, онъ услышить ея запахъ, почувствуеть нажность ея руки и заплачетъ счастливо, какъ онъ разъ вечеромъ легь ей въ ноги и она щекотала его, а онъ хохоталъ и кусаль ея бёлую съ кольцами руку. Потомъ, когда онъ узналъ случайно отъ няни, что мать его не умерла, и отецъ съ Лидіей Ивановной объяснили ему, что она умерла для него, потому что она нехорошая (чему онъ ужъ никакъ не могъ върить, погому что любилъ ее), онъ точно такъ же отыскивалъ и ждалъ ее. Нынче въ Лътнемъ саду была одна дама въ лиловой вуали, за которой онъ съ замираніемъ сердца, ожидая, что это она, следиль въ то время, какъ она подходила къ нимъ по дорожкъ. Дама эта не дошла до нихъ и куда-то скрылась. Нынче сильнее, чемъ когда-нибудь, Сережа чувствоваль приливы любви къ ней и

теперь, забывшись, ожидая отца, изрѣзалъ весь край стола ножичкомъ, блестящими глазами глядя предъ собой и думая о ней.

— Папа идетъ, — развлекъ его Василій Лукичъ. Сережа вскочилъ, подошелъ къ отцу и, поцѣловавъ его руку, поглядѣлъ на него внимательно, отыскивая признаковъ радости въ полученіи Александра Невскаго.

- Ты гулялъ хорошо? сказалъ Алексъй Александровичъ, садясь на свое кресло, подвигая къ себъ книгу Ветхаго завъта и открывая ее. Несмотря на то, что Алексъй Александровичъ не разъ говорилъ Сережъ, что всякій христіанинъ долженъ твердо знать священную исторію, онъ самъ въ Ветхомъ завътъ часто справлялся съ книгой, и Сережа замътилъ это.
- Да, очень весело было, папа, сказалъ Сережа, садясь бокомъ на стулѣ и качая его, что было запрещено. Я видѣлъ Надепьку. (Наденька была воспитывавшаяся у Лидіи Ивановны ея племянница). Она мнѣ сказала, что вамъ дали звѣзду новую. Вы рады, папа?
- Во-первыхъ, не качайся пожалуйста, сказалъ Алексви Алексапдровичъ. А во-вторыхъ, дорога не награда, а трудъ. И я желалъ бы, чтобы ты понималъ это. Воть если ты будешь трудиться, учиться для того, чтобы получить награду, то трудъ тебъ покажется тяжелъ; но когда ты трудишься (говорилъ Алексъй Александровичъ, вспоминая, какъ онъ поддерживалъ себя сознаніемъ долга при скучномъ трудъ нынъшняго утра, состоявшемъ въ подписаніи ста восемнадцати бумагъ), любя трудъ, ты въ немъ найдешь для себя награду.

Блестящіе нѣжностью и весельемъ глаза Сережи потухли и опустились подъ взглядомъ отца. Это былъ тотъ самый, давно знакомый тонъ, съ которымъ отецъ всегда относился къ нему и къ которому Сережа на-

учился уже поддѣлываться. Отецъ всегда говорилъ съ нимъ — такъ чувствовалъ Сережа — какъ будто онъ обращался къ какому-то воображаемому имъ мальчику, одному изъ такихъ, какіе бываютъ въ книжкахъ, но совсѣмъ не похожему на Сережу. И Сережа всегда съ отцомъ старался притворяться этимъ самымъ книжнымъ мальчикомъ.

- Ты понимаешь это, я надѣюсь! сказалъ отецъ.
- Да, папа, отвѣчалъ Сережа, притворяясь воображаемымъ мальчикомъ.

Урокъ состоялъ въ выучиваніи наизусть нѣсколькихъ стиховъ изъ Евангелія и повторенія начала Ветхаго завѣта. Стихи изъ Евангелія Сережа зналъ порядочно, но въ ту минуту, какъ онъ говорилъ ихъ, онъ заглядѣлся на кость лба отца, которая загибалась такъ круто у виска, что онъ запутался и конецъ одного стиха на одинаковомъ словѣ переставилъ къ началу другого. Для Алексѣя Александровича было очевидно, что онъ не понималъ того, что говорилъ, и это раздражило его.

Онъ нахмурился и началъ объяснять то, что Сережа уже много разъ слышалъ и никогда не могъ запомнить, потому что слишкомъ ясно понималъ, — въ родъ того, что «вдругъ» есть обстоятельство образа дъйствія. Сережа испуганнымъ взглядомъ смотрълъ на отца и думалъ только объ одномъ: заставить или нътъ отецъ повторить то, что онъ сказалъ, какъ это иногда бывало. И эта мысль такъ пугала Сережу, что онъ уже ничего не понималъ. Но отецъ не заставилъ повторить и перешелъ къ уроку изъ Ветхаго завъта. Сережа разсказалъ хорошо самыя событія, но, когда надо было отвъчать на вопросы о томъ, что прообразовали нъкоторыя событія, онъ ничего не зналъ, несмотря на то, что былъ уже наказанъ за этотъ урокъ. Мъсто же, гдъ онъ уже ничего не могъ

сказать и мялся, и рѣзалъ столъ, и качался на стулѣ, было то, гдѣ ему надо было сказать о допотопныхъ патріархахъ. Изъ нихъ онъ пикого не зпалъ, кромѣ Еноха, взятаго живымъ на небо. Прежде онъ помнилъ имена, но теперь забылъ совсѣмъ, въ особенности потому, что Енохъ былъ любимое его лицо изъ всего Ветхаго завѣта и ко взятію Еноха живымъ на небо въ головѣ его привязывался цѣлый длинный ходъ мысли, которому онъ и предался теперь, остановившимися глазами глядя на цѣпочку часовъ отца и до половины застегнутую пуговицу жилета.

Въ смерть, про которую ему такъ часто говорили, Сережа не върилъ совершенно. Онъ не върилъ въ то, что любимые имъ люди могутъ умереть, и въ особенности въ то, что онъ самъ умретъ. Это было для него совершенно невозможно и непонятно. Но ему говорили, что всъ умрутъ; онъ спрашивалъ даже людей, которымъ върилъ, и тъ подтверждали это: няня тоже говорила, хоть неохотно. Но Епохъ не умеръ, стало быть не всъ умираютъ. «И почему же и всякій не можетъ такъ же заслужить предъ Богомъ и быть взятъ живымъ на небо?» думалъ Сережа. Дурные, то-есть тъ, которыхъ Сережа не любить, тъ могли умереть, но хорошіе всъ могутъ быть какъ Енохъ.

- Ну, такъ какіе же патріархи?
- Енохъ, Еносъ.
- Да ужъ это ты говорилъ. Дурно, Сережа, очень дурно. Если ты не стараешься узнать того, что нужнѣе всего для христіанина, сказалъ отецъ вставая то что же можетъ занимать тебя? Я недоволенъ тобой, и Петръ Игнатьевичъ (это былъ главный педагогъ) недоволенъ тобой... Я долженъ наказать тебя.

Отецъ и педагогъ были оба недовольны Сережей, и, дъйствительно, онъ учился очень дурно. Но никакъ нельзя было сказать, чтобы онъ былъ неспособ-

ный мальчикъ. Напротивъ, онъ былъ много способиве тѣхъ мальчиковъ, которыхъ педагогъ ставилъ въ примѣръ Сережѣ. Съ точки зрѣнія отца, онъ не хотѣлъ учиться тому, чему его учили. Въ сущности же онъ не могъ этому учиться. Онъ не могъ потому, что въ душѣ его были требованія, болѣе для него обязательныя, чѣмъ тѣ, которыя заявляли отецъ и педагогъ. Эти требованія были въ противорѣчіи, и онъ прямо боролся со своими воспитателями.

Ему было девять лѣтъ, онъ былъ ребенокъ; по душу свою онъ зналъ, она была дорога ему, онъ берегъ ее, какъ вѣко бережетъ глазъ, и безъ ключа любви никого не пускалъ въ свою душу. Воспитатели его жаловались, что онъ не хотѣлъ учиться, а душа его была переполнена жаждой познанія. И опъ учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Василія Лукича, а не у учителей. Та вода, которую отецъ и педагогъ ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала въ другомъ мѣстѣ.

Отецъ наказалъ Сережу, не пустивъ его къ Наденькѣ, племянницѣ Лидіи Ивановны; но это наказаніе оказалось къ счастію для Сережи. Василій Лукичъ былъ въ духѣ и показалъ ему, какъ дѣлать вѣтряныя мельницы. Цѣлый вечеръ прошелъ за работой и мечтами о томъ, какъ можно сдѣлать такую мельницу, чтобы на ней вертѣться: схватиться руками за крылья или привязать себя и вертѣться. О матери Сережа не думалъ весь вечеръ, но, уложившись въ постель, онъ вдругъ вспомнилъ о ней и помолился своими словами о томъ, чтобы мать его завтра, къ его рожденію, перестала скрываться и пришла къ нему.

- Василій Лукичъ, знаете, о чемъ я лишнее не въ счетъ помолился?
  - Чтобъ учиться лучше?
  - Нѣтъ.
  - Игрушки?

— Нътъ. Не угадаете. Отличное, но секретъ! Когда сбудется, я вамъ скажу. Не угадали?

— Нътъ, я не угадаю. Вы скажите, — сказалъ Василій Лукичъ улыбаясь, что съ нимъ редко бывало. — Ну, ложитесь, я тушу свъчку.

— А мит безъ свтаки видите то, что я вижу и о чемъ я молился. Вотъ чуть было не сказалъ секреть! — весело засмѣявшись, сказалъ Сережа.

Когда унесли свъчу, Сережа слышалъ и чувствовалъ свою мать. Она стояла надъ нимъ и ласкала его любовнымъ взглядомъ. Но явились мельницы, ножикъ, все смѣшалось — и онъ заснулъ.

### **XXVIII**

Прітхавъ въ Петербургъ, Вронскій съ Анной остановились съ одной изъ лучшихъ гостиницъ. Вронскій отдёльно, въ нижнемъ этажё, Анна наверху съ ребенкомъ, кормилицей и дѣвушкой, въ большомъ отдѣленіи, состоящемъ изъ четырехъ комнатъ.

Въ первый же день прівзда Вронскій повхаль къ брату. Тамъ онъ засталъ прі хавшую изъ Москвы по дъламъ мать. Мать и невъстка встрътили его какъ обыкновенно; онъ разспращивали его о поъздкъ за границу, говорили объ общихъ знакомыхъ, но ни словомъ не упомянули о его связи съ Апной. Братъ же, на другой день пріфхавъ утромъ къ Вронскому, самъ спросиль его о ней, и Алексъй Вронскій прямо сказаль ему, что онъ смотрить на свою связь съ Карениной какъ на бракъ, что опъ падвется устроить разводъ и тогда женится на ней, а до тъхъ поръ считаеть ее такою же своею женой, какъ и всякую другую жену, и просить его такъ передать матери и своей жень.

— Если свътъ не одобряеть этого, то миъ все равно, — сказалъ Вронскій, — но если родные мон хотятъ быть въ родственныхъ отношеніяхъ со мной, то они должны быть въ такихъ же отношеніяхъ съ моею женой!

Старшій брать, всегда уважавшій сужденія млад-шаго, не зналь хорошенько, правъ ли онъ или ивть, до тёхъ поръ, пока світь не рішиль этого вопроса; самь же съ своей стороны ничего не иміль противъ этого и вмісті съ Алексіємь пошель къ Анні. Вронскій при браті говориль, какъ и при всіхъ, Анні вы и обращался съ нею, какъ съ близкою зна-

комой, но было подразум ваемо, что брать знаеть ихъ отношенія, и говорилось о томъ, что Анна вдеть въ имъніе Вронскаго.

Несмотря на всю свою свътскую опытность, Вронскій, вслъдствіе того новаго положенія, въ которомъ онъ находился, былъ въ странномъ заблужденіи. Казалось, ему надо бы понимать, что свъть закрытъ для него съ Анной; но теперь въ головъ его родились какія-то неясныя соображенія, что такъ было только въ старину, а что теперь, при быстромъ прогрессѣ (онъ незамѣтно для себя теперь былъ сторонникомъ всякаго прогресса), что теперь взглядъ общества измѣнился и что вопросъ о томъ, будутъ ли они приняты въ общество, еще не рѣшенъ. «Разумѣется, — думалъ онъ, — свътъ придворный не приметъ ея, но люди близкіе могутъ и должны понять это какъ слъдуетъ».
Можно просидъть нъсколько часовъ, поджавъ ноги,

въ одномъ и томъ же положении, если знаешь, что ничто не помъщаеть перемънить положение; но если человъкъ знаетъ, что онъ долженъ сидъть такъ съ поджатыми ногами, то сдълаются судороги, ноги будуть дергаться и тискаться въ то мѣсто, куда бы онъ хотёль вытянуть ихъ. Это самое испытываль Вронскій относительно свёта. Хотя опъ въ глубин души зналь, что свёть закрыть для нихъ, онъ пробовалъ, не измёнился ли теперь свёть и не примуть ли ихъ. Но онъ очень скоро замътиль, что, хотя свъть быль открыть для него лично, онъ быль закрыть для Анны. Какъ въ игръ въ кошку-мышку, руки, поднятыя для него, тотчасъ же опускались передъ Анной.

Одна изъ первыхъ дамъ петербургскаго свъта, ко-

торую увидълъ Вронскій, была его кузина Бетси.

— Наконецъ! — радостно встрътила она его. — А Анна? Какъ я рада! Гдъ вы остановились? Я воображаю, какъ послъ вашего прелестнаго путешествія вамъ ужасенъ нашъ Петербургъ; я воображаю вашъ медовый мъсяцъ въ Римъ. Что разводъ? Все это сдълали?

Вронскій зам'тилъ, что восхищеніе Бетси уменьшилось, когда она узнала, что развода еще не было.

— Въ меня кинутъ камепь, я знаю, — сказала она, — но я прівду къ Аннв; да, я непремвино прівду. Вы не долго пробудете здвсь?

И дъйствительно, она въ тотъ же день прівхала къ Аннъ; но тонъ ея былъ уже совствить не тотъ, какъ прежде. Она очевидно гордилась своею смѣлостью и желала, чтобы Анна оцѣнила върность ея дружбы. Она пробыла не болѣе десяти минутъ, разговаривая о свѣтскихъ новостяхъ, и при отъѣздѣ сказала:

— Вы мит не сказали, когда разводъ? Положимъ я забросила свой чепецъ черезъ мельницу, но другіе поднятые воротники будутъ васъ бить холодомъ, пока вы не женитесь. И это такъ просто теперь. Са se fait. Такъ вы въ пятницу трете? Жалко, что мы больше не увидимся.

По тону Бетси Вронскій могъ бы понять, чего ему надо ждать отъ свѣта; но онъ сдѣлалъ еще попытку въ своемъ семействѣ. На мать свою онъ не надѣялся. Опъ зналъ, что мать, такъ восхищавшаяся Анной во время своего перваго знакомства, теперь была неумолима къ ней за то, что она была причиной разстройства карьеры сына. Но онъ возлагалъ большія надежды на Варю, жену брата. Ему казалось, что она

не бросить камия и съ простотою и решительностью поедеть къ Анне и приметь ее.

На другой же день по своемъ прівздв Вронскій повхаль къ ней и, заставъ одпу, прямо высказаль свое желаніе.

- Ты знаешь, Алексъй, сказала она, выслушавъ его, — какъ я люблю тебя и какъ готова все для тебя сдёлать; но я молчала, потому что знала, что не могу тебъ и Аннъ Аркадьевиъ быть полезной, сказала она, особенно старательно выговоривъ «Анна Аркадьевна». — Не думай пожалуйста, чтобы я осуждала. Никогда; можеть быть, я на ея мъстъ сдълала бы то же самое. Я не вхожу и не могу входить въ подробности, — говорила она, робко взглядывая па его мрачное лицо. — Но надо называть вещи по имени. Ты хочешь, чтобы я пофхала къ ней, принимала бы ее и тъмъ реабилитировала бы ее въ обществъ; но ты пойми, что я не могу этого сдёлать. У меня дочери растуть, и я должна жить въ свътъ для мужа. Ну, я прібду къ Анив Аркадьевив; она пойметь, что я не могу ее звать къ себъ или должна это сдълать такъ, чтобы она не встрътила тъхъ, кто не смотритъ иначе; это ее же оскорбитъ. Я не могу поднять ее...
- Да я не считаю, чтобы она упала болѣе, чѣмъ сотни женщинъ, которыхъ вы принимаете! еще мрачнѣе перебилъ ее Вропскій и молча всталъ, понявъ, что рѣшеніе невѣстки неизмѣнно.
- Алексъй! не сердись на меня. Пожалуйста пойми, что я невиновата, заговорила Варя, съ робкою улыбкой глядя на пего.
- Я не сержусь на тебя, сказалъ опъ такъ же мрачно, но миѣ больно вдвойнѣ. Миѣ больно еще то, что это разрываетъ нашу дружбу. Положимъ, не разрываетъ, но ослабляетъ. Ты понимаешь, что и для меня это не можетъ быть иначе.

И съ этимъ онъ вышелъ отъ нея.

Вронскій поняль, что дальнѣйшія попытки тщетны и что падо пробыть въ Петербургѣ эти нѣсколько дней, какъ въ чужомъ городѣ, избѣгая всякихъ сношеній съ прежнимъ свѣтомъ, чтобы не подвергаться непріятностямъ и оскорбленіямъ, которыя были такъ мучительны для него. Одна изъ главныхъ непріятностей положенія въ Петербургѣ была та, что Алексѣй Александровичъ и его имя, казалось, были вездѣ. Нельзя было ни о чемъ начать говорить, чтобы разговоръ не свернулся на Алексѣя Александровича, никуда нельзя было поѣхать, чтобы не встрѣтить его. Такъ по крайней мѣрѣ казалось Вронскому, какъ кажется человѣку съ больнымъ пальцемъ, что онъ, какъ нарочно, обо все задѣваетъ этимъ самымъ больнымъ пальцемъ.

Пребываніе въ Петербургѣ казалось Вронскому еще тѣмъ тяжелѣе, что все это время онъ видѣлъ въ Аннѣ какое-то новое, непонятное для него настроеніе. То она была какъ будто влюблена въ него, то она становилась холодна, раздражительна и непроницаема. Она чѣмъ-то мучилась и что-то скрывала отъ него и какъ будто не замѣчала тѣхъ оскорбленій, которыя отравляли его жизпь и для нея, съ ея тонкостью пониманія, должны были быть еще мучительнѣе.

# XXIX

Одна изъ цѣлей поѣздки въ Россію для Анны было свиданіе съ сыномъ. Съ того дня, какъ она выѣхала изъ Италіи, мысль объ этомъ свиданіи не переставала волновать ее И чѣмъ ближе она подъѣзжала къ Петербургу, тѣмъ радость и значительность этого свиданія представлялись ей больше и больше. Она не задавала себѣ вопроса о томъ, какъ устроить это свиданіе. Ей казалось патурально и просто ви-

дѣть сына, когда она будетъ въ одномъ съ нимъ городѣ; но по пріѣздѣ въ Петербургъ ей вдругъ представилось ясно теперешнее положеніе въ обществѣ, и она поняла, что устронть свиданіе было трудно.

Она уже дня два жила въ Петербургъ. Мысль о сыпъ ни на минуту не покидала ея, но она еще не видала сына. Поъхать прямо въ домъ, гдъ можно было встрътиться съ Алексъемъ Александровичемъ, она чувствовала, что не имъла права. Ее могли не пустить и оскорбить. Писать и входить въ сношенія съ мужемъ — ей было мучительно и подумать: она могла быть спокойна только, когда не думала о мужъ. Увидать сына на гуляньи, узнавъ, куда и когда онъ выходитъ, ей было мало: она такъ готовилась къ этому свиданію, ей столько нужно было сказать ему, ей такъ котълось обнимать, цъловать его. Старая няпя Сережи могла помочь ей и научить ее. Но няня уже не находилась въ домъ Алексъя Александровича. Въ этихъ колебаніяхъ и въ разыскиваніяхъ няни прошло два дня.

Узнавъ о близкихъ отношеніяхъ Алексѣя Александровича къ графинѣ Лидіи Ивановнѣ, Анна на третій день рѣшилась написать ей, стоившее ей большого труда, письмо, въ которомъ она умышленно говорила, что разрѣшеніе видѣть сына должно зависѣть отъ великодушія мужа. Она знала, что, если письмо покажутъ мужу, онъ, продолжая свою роль великодушія, не откажетъ ей.

Комиссіонеръ, носившій письмо, передалъ ей самый жестокій и неожиданный ею отвѣтъ, что отвѣта не будетъ. Она никогда не чувствовала себя столь униженною, какъ въ ту минуту, когда, призвавъ комиссіонера, услышала отъ него подробный разсказъ о томъ, какъ онъ дожидался и какъ потомъ ему сказали: отвѣта никакого не будетъ. Анна чувствовала себя униженною, оскорбленною, но она видѣла, что съ

своей точки зрѣнія графиня Лидія Ивановна права. Горе ея было тѣмъ сильнѣе, что оно было одиноко. Она не могла и не хотѣла подѣлиться имъ съ Вронскимъ. Она знала, что для него, несмотря на то, что онъ былъ главною причиной ея несчастія, вопросъ о свиданіи ея съ сыномъ покажется самою неважною вещью. Она знала, что никогда онъ не будеть въ силахъ понять всей глубины ея страданія; она зпала, что за его холодный тонъ при упоминаніи объ этомъ она возненавидить его. И она боялась этого больше всего на свѣтѣ и потому скрывала отъ него все, что касалось сына.

Просидъвъ дома цълый день, она придумывала средства для свиданія съ сыпомъ и остановилась на ръшеніи написать мужу. Она уже сочиняла это письмо, когда ей принесли письмо Лидіи Ивановны. Молчаніе графини смирило и покорило ее, но письмо, все то, что она прочла между его строками, такъ раздражило ее, такъ ей возмутительна показалась эта злоба въ сравненіи съ ея страстною законною нъжностью къ сыну, что она возмутилась противъ другихъ и перестала обвинять себя.

«Эта холодность — притворство чувства! — говорила она себъ. — Имъ нужно только оскорбить меня и измучить ребенка, а я стану покоряться имъ! Ни за что! Она хуже меня. Я не лгу по крайней мъръ». И тутъ же она ръшила, что завтра же, въ самый день рожденія Сережи, она поъдеть прямо въ домъ мужа, подкупить людей, будеть обманывать, но во что бы ни стало увидить сына и разрушить этотъ безобразный обманъ, которымъ они окружили несчастнаго ребенка.

Она повхала въ игрущечную лавку, накупила игрушекъ и обдумала планъ дъйствій. Она прівдеть рано утромъ, въ 8 часовъ, когда Алексъй Александровичъ еще върно не вставалъ. Она будетъ имътъ въ рукахъ деньги, которыя дастъ швейцару и лакею,

съ тѣмъ чтобъ они пустили ее, и, не поднимая вуали, скажетъ, что она отъ крестиаго отца Сережи пріѣхала поздравить и что ей поручено поставить игрушки у кровати сына. Она не приготовила только тѣхъ словъ, которыя она скажетъ сыну. Сколько она ни думала объ этомъ, она ничего не могла придумать.

На другой день въ 8 часовъ утра Анна вышла одна изъ извозчичьей кареты и позвонила у большого подътзда своего бывшаго дома.

- Поди посмотри, чего надо. Какая-то барыня, сказаль Капитонычь, еще не одътый, въ пальто и калошахъ, выглянувъ въ окно на даму, покрытую вуалью, стоявшую у самой двери. Помощникъ швейцара, незнакомый Аннъ молодой малый, только что отворилъ ей дверь, какъ она уже вошла въ нее и, вынувъ изъ муфты трехрублевую бумажку, поспъшно сунула ему въ руку.
- Сережа... Сергъй Алексъевичъ, проговорила она и пошла было впередъ. Осмотръвъ бумажку, помощникъ швейцара остановилъ ее у другой стеклянной двери.
  - Вамъ кого надо? спросилъ опъ.

Она не слышала его словъ и ничего не отвъчала. Замътивъ замъшательство неизвъстной, самъ Капитонычъ вышелъ къ ней, пропустилъ въ двери и спросилъ, что ей угодно.

- Отъ князя Скородумова къ Сергвю Алексвевичу, проговорила она.
- Они не встали еще, внимательно приглядываясь, сказалъ швейцаръ.

Анна никакъ не ожидала, чтобы та, совершенно не измѣнившаяся, обстановка передней того дома, гдѣ она жила девять лѣтъ, такъ сильно подѣйствовала на нее. Одно за другимъ восноминанія, радостныя и мучительныя, поднялись въ ея душѣ, и она на мгновеніе забыла, зачѣмъ она здѣсь.

— Подождать изволите? — сказаль Капитонычь, снимая съ нея шубку.

Снявъ шубку, Капитонычъ заглянулъ ей въ лицо,

узналъ ее и молча низко поклонился ей.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, — сказалъ онъ ей.

Она хотѣла что-то сказать, но голосъ отказался произнести какіе-нибудь звуки; съ виноватою мольбой взглянувъ на старика, она быстрыми, легкими шагами пошла на лѣстницу. Перегнувшись весь впередъ и цѣпляясь калошами о ступени, Капитонычъ бѣжалъ за ней, стараясь перегнать ее.

- Учитель тамъ, можетъ не одътъ. Я доложу. Анна продолжала идти по знакомой лъстницъ, не понимая того, что говорилъ старикъ.
- Сюда, налѣво пожалуйте. Извините, что нечисто. Они теперь въ прежней диванной, отпыхиваясь, говорилъ швейцаръ. Позвольте, повремените, ваше превосходительство, я загляну, говорилъ онъ и, обогнавъ ее, пріотворилъ высокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась, ожидая. Только проснулись, сказалъ швейцаръ, опять выходя изъ двери.

И въ ту минуту, какъ швейцаръ говорилъ это, Анна услыхала звукъ дътскаго зъванья. По одному голосу этого зъванья она узнала сына и какъ живого увидала его предъ собой.

- Пусти, пусти, поди! заговорила она и вошла въ высокую дверь. Направо отъ двери стояла кровать и на кровати сидълъ, поднявшись, мальчикъ въ одной разстегнутой рубашечкъ и, перегнувшись тъльцемъ, потягиваясь, доканчивалъ зъвокъ. Въ ту минуту, какъ губы его сходились вмъстъ, онъ сложились въ блаженно-сонную улыбку, и съ этою улыбкой онъ опять медленно и сладко повалился назадъ.
- Сережа! прошептала она, неслышно подходя къ нему.

Во время разлуки съ нимъ и при томъ приливъ любви, который она испытывала все это послъднее время, она воображала его четырехлътнимъ мальчикомъ, какимъ она больше всего любила его. Теперь онъ былъ даже не такимъ, какъ она оставила его; онъ еще дальше сталъ отъ четырехлътняго, еще выросъ и похудълъ. Что это! Какъ худо его лицо, какъ коротки его волосы! Какъ длинны руки! Какъ измънился онъ съ тъхъ поръ, какъ она оставила его! Но это былъ онъ, съ его формой головы, его губами, его мягкою шейкой и широкими плечиками.

— Сережа! — повторила она надъ самымъ ухомъ ребенка.

Онъ поднялся опять на локоть, поводилъ спутанною головой на объ стороны, какъ бы отыскивая что-то, и открылъ глаза. Тихо и вопросительно онъ поглядълъ нъсколько секундъ на неподвижно стоявшую предънимъ мать, потомъ вдругъ блаженно улыбнулся и, опять закрывъ слипающіеся глаза, повалился, но не назадъ, а къ ней, къ ей рукамъ.

- Сережа! мальчикъ мой милый! проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тъло.
- Мама! проговорилъ онъ, двигаясь подъ ея руками, чтобы разными мъстами тъла касаться ея рукъ.

Сонно улыбаясь, все съ закрытыми глазами, онъ перехватился пухлыми ручонками отъ спинки кровати за ея плечи, привалился къ ней, обдавая ее тъмъ милымъ соннымъ запахомъ и теплотой, которые бываютъ только у дътей, и сталъ тереться лицомъ о ея шею и плечи.

— Я зналъ, — открывая глаза, сказалъ онъ. — Нынче мое рожденіе. Я зналъ, что ты придешь. Я встану сейчасъ.

И, говоря это, онъ засыпалъ.

Анна жадно оглядывала его; она видела, какъ

онъ выросъ и перемѣнился въ ея отсутствіе. Она узнавала и не узнавала его голыя, такія большія теперь ноги, выпроставшіяся изъ одѣяла, узнавала эти похудѣлыя щеки, эти обрѣзанные, короткіе завитки волосъ на затылкѣ, въ который она такъ часто цѣловала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить: слезы душили ее.

- О чемъ же ты плачешь, мама? сказалъ онъ, совершенно проснувшись. Мама, о чемъ ты плачешь? прокричалъ онъ плаксивымъ голосомъ.
- Я не буду плакать... Я плачу отъ радости. Я такъ давно не видала тебя. Я не буду, не буду, сказала она, глотая слезы и отворачиваясь. Ну, тебъ одъваться теперь пора, оправившись, прибавила она помолчавъ и, не выпуская его руки, съла у его кровати на стулъ, на которомъ было приготовлено платье.
- Какъ ты одъваешься безъ меня? Какъ... хотъла она начать говорить просто и весело, но не могла, и опять отвернулась.
- Я не моюсь холодной водой: папа не велѣлъ. А Василія Лукича ты не видала? Онъ придетъ. А ты сѣла на мое платье!

И Сережа расхохотался. Она посмотрѣла на него и улыбнулась.

- Мама, душечка, голубушка! закричалъ онъ, бросаясь опять къ ней и обнимая ее. Какъ будто онъ теперь только, увидавъ ея улыбку, ясно понялъ, что случилось. Это не надо, говорилъ онъ, снимая съ нея шляпу. И, какъ будто вновь увидавъ ее безъ шляпы, онъ опять бросился цъловать ее.
- Но что же ты думалъ обо мнѣ? Ты не думалъ, что я умерла?
  - Никогда не върилъ.
  - Не върилъ, другъ мой?
- Я зналъ, я зналъ! повторялъ онъ свою любимую фразу и, схвативъ ея руку, которая ласкала

его волосы, сталъ прижимать ее ладопью къ своему рту и цѣловать ее.

### XXX

Василій Лукичъ между тѣмъ, не понимавшій сначала, кто была эта дама, и узнавъ изъ разговора, что это была та самая мать, которая бросила мужа и которую онъ не зналъ, такъ какъ поступилъ въ домъ уже послѣ нея, былъ въ сомиѣніи, войти ли ему или нѣтъ, или сообщить Алексѣю Александровичу. Сообразивъ наконецъ то, что его обязанность состоитъ въ томъ, чтобы поднимать Сережу въ опредѣленный часъ, и что поэтому ему нечего разбирать, кто тамъ сидитъ, матъ или другой кто, а нужно исполнять свою обязанность, онъ одѣлся, подошелъ къ двери и отворилъ ее.

Но ласки матери и сына, звуки ихъ голосовъ и то, что они говорили, — все это заставило его измѣнить намѣреніе. Онъ покачалъ головой и, вздохнувъ, затворилъ дверь. «Подожду еще десять минутъ», сказалъ онъ себъ, откашливаясь и утирая слезы.

Между прислугой дома въ это же время происходило сильное волненіе. Всѣ узнали, что пріѣхала барыня и что Капитонычъ пустилъ ее, и что она теперь въ дѣтской, а между тѣмъ баринъ всегда въ девятомъ часу самъ заходитъ въ дѣтскую, и всѣ понимали, что встрѣча супруговъ невозможна и что надо помѣшать ей. Корней, камердинеръ, сойдя въ швейцарскую, спрашивалъ, кто и какъ пропустилъ ее, и, узнавъ, что Капитонычъ принялъ и проводилъ ее, выговаривалъ старику. Швейцаръ упорно молчалъ, но когда Корней сказалъ ему, что за это его согнатъ слѣдуетъ, Капитонычъ подскочилъ къ нему и, замахавъ руками предъ лицомъ Корнея, заговорилъ:

— Да, вотъ ты бы не впустилъ! Десять лѣтъ

служилъ да кромѣ милости ничего не видалъ; да ты бы пошелъ теперь да и сказалъ: пожалуйте, молъ, вонъ! Ты политику-то тонко понимаешь! Такъ-то! Ты бы про себя помнилъ, какъ барина обирать да енотовыя шубы таскать!

— Солдать! — презрительно сказалъ Корней и повернулся къ входившей нянѣ. — Вотъ судите, Марья Ефимовна: впустилъ, никому не сказалъ, — обратился къ ней Корней. — Алексѣй Александровичъ сейчасъ выйдутъ, пойдутъ въ дѣтскую.

— Дѣла, дѣла! — говорила няня. — Вы бы, Корней Васильевичъ, какъ-нибудь задержали его, баринато, а я побѣгу, какъ-нибудь ее уведу. Дѣла, дѣла!

Когда няня вошла въ дътскую, Сережа разсказывалъ матери о томъ, какъ они упали вмъстъ съ Наденькой, покатившись съ горы, и три раза перекувырнулись. Она слушала звуки его голоса, видъла его лицо и игру выраженія, ощущала его руку, но не понимала того, что онъ говорилъ. Надо было уходить, надо было оставить его, — только одно это и думала, и чувствовала она. Она слышала и шаги Василія Лукича, подходившаго къ двери и кашлявшаго, слышала и шаги подходившей няни, но сидъла, какъ окаменълая, не въ сплахъ ни начать говорить, ни встать.

- Барыня, голубушка! заговорила няня, подходя къ Аннъ и цълуя ея руки и плечи. Вотъ Богъ привелъ радость нашему новорожденному. Ничего-то вы не перемънялись.
- Ахъ, няня, милая, я не знала, что вы въ домѣ, — на минуту очнувшись, сказала Анна.
- Я не живу, я съ дочерью живу, я поздравить пришла, Анна Аркадьевна, голубушка!

Ияня вдругъ заплакала и опять стала цѣловать ея руку.

Сережа, сіяя глазами и улыбкой и держась одною

рукой за мать, другою за няню, топоталь по ковру жигными голыми ножками. Нѣжность любимой няни къ матери приводила его въ восхищеніе.

— Мама! она часто ходитъ ко миѣ, и когда придетъ... — началъ было онъ, но остановился, замѣтивъ, что няня шопотомъ что-то сказала матери и что на лицѣ матери выразились испугъ и что-то похожее на стыдъ, что такъ не шло къ матери.

Она подошла къ нему.

— Милый мой! — сказала она.

Она не могла сказать *прощай*, по выраженіе ея лица сказало это, и онъ понялъ. — Милый, милый Кутикъ! — проговорила она имя, которымъ звала его маленькимъ, — ты не забудень меня? Ты... — но больше она не могла говорить.

Сколько потомъ она придумывала словъ, которыя она могла сказать ему. А теперь она ничего не умѣла и не могла сказать. Но Сережа понялъ все, что она хотѣла сказать ему. Онъ понялъ, что она была несчастлива и любила его. Онъ понялъ даже то, что шопотомъ говорила няня. Онъ слышалъ слова: «всегда въ девятомъ часу», и онъ понялъ, что это говорилось про отца и что матери съ отцомъ нельзя встрѣчаться. Это онъ понималъ, но одного не могъ понять: почему на ея лицѣ показались испугъ и стыдъ?.. Она не виновата, а боится его и стыдится чего-то. Онъ хотѣлъ сдѣлать вопросъ, который разъяснилъ бы ему это сомнѣніе, но не смѣлъ этого сдѣлать: онъ видѣлъ, что она страдаетъ, и ему было жаль ея. Онъ молча прижался къ ней и шопотомъ сказалъ:

— Еще не уходи. Онъ не скоро придетъ.

Мать отстранила его отъ себя, чтобы понять, то ли онъ думаеть, что говорить, и въ испуганном выраженіи его лица она прочла, что онъ не только говориль объ отцѣ, но какъ бы спрашивалъ ее, какъ ему надо объ отцѣ думать.

— Сережа, другъ мой, — сказала она, — люби его, онъ лучше и добрѣе меня, и я предъ нимъ виновата. Когда ты вырастешь, ты разсудишь.

— Лучше тебя нѣтъ!.. — съ отчаяніемъ закричалъ онъ сквозь слезы и, схвативъ ее за плечи, изо всѣхъ силъ сталъ прижимать ее къ себѣ дрожащими отъ напряженія руками.

— Душечка, маленькій мой! — проговорила Анна и заплакала такъ же слабо, по-дѣтски, какъ плакалъ онъ.

Въ это время дверь отворилась, вошелъ Василій Лукичъ. У другой двери послышались шаги, и няня испуганнымъ шопотомъ сказала: «идетъ», и подала шляпу Аннъ.

Сережа опустился въ постель и зарыдалъ, закрывъ лицо руками. Анна отняла эти руки, еще разъ поцъловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла въ дверь. Алексъй Александровичъ шелъ ей навстръчу. Увидавъ ее, онъ остановился и наклонилъ голову.

Несмотря на то, что она только что говорила, что онъ лучше и добрѣе ея, при быстромъ взглядѣ, который она бросила на него, охвативъ всю его фигуру со всѣми подробностями, чувства отвращенія и злобы къ нему и зависти за сына охватили ее. Она быстрымъ движеніемъ опустила вуаль и, прибавивъ шагу, почти выбѣжала изъ комнаты.

Она не успѣла и вынуть и такъ и привезла домой тѣ игрушки, которыя она съ такою любовью и грустью выбирала вчера въ лавкѣ.

# XXXI

Какъ ни сильно желала Анна свиданія съ сыномъ, какъ ни давно думала о томъ и готовилась къ тому, опа никакъ пе ожидала, чтобъ это свиданіе такъ сильно подъйствовало на нее. Вернувшись въ свое одинокое отдъленіе въ гостиницъ, она долго не могла

10\*

понять, зачёмъ она здёсь. «Да, все это кончено, и я опять одна», сказала она себё и, не снимая шляпы, сёла на стоявшее у камина кресло. Уставившись неподвижными глазами на бронзовые часы, стоявшее на столё между оконъ, она стала думать.

Дѣвушка-француженка, привезенная изъ за границы, вошла предложить ей одѣваться. Опа съ удивленіемъ посмотрѣла на нее и сказала: — послѣ. — Лакей предложилъ кофе. — Послѣ, — сказала она.

Кормилица-итальянка, убравъ дѣвочку, вошла съ нею и поднесла ее Аниъ. Пухлая, хорошо выкормленная дъвочка, какъ всегда, увидавъ мать, подвернула перетянутыя ниточками голыя ручонки ладонями кинзу и, улыбаясь беззубымъ ротикомъ, начала, какъ рыба поплавками, загребать ручонками, шурша ими по накрахмаленнымъ складкамъ вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться, не поцъловать дъвочку; нельзя было не подставить ей палець, за который она ухратилась, взвизгивая и подпрыгивая всёмъ тёломъ; нельзя было не подставить ей губу, которую она, въ видъ поцълуя, забрала въ ротикъ. И все это сдълала Анна: и взяла ее на руки, и заставила ее попрыгать, и поцёловала ея свёжую щечку и оголенные локотки; но при видъ этого ребенка ей еще яснъе было, что то чувство, которое она испытывала къ ней, было даже не любовь въ сравненіи съ тѣмъ, что она чувствовала къ Сережъ. Все въ этой дъвочкъ было мило, но все это почему-то не забирало за сердце. На перваго ребенка, хотя и отъ нелюбимаго человъка, были положены вст силы любви, не получавшія удовлетворенія; дъвочка была рождена въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ, и на нее не было положено и сотой доли тахъ заботь, которыя были положены на перваго. Кром'в того, въ дъвочкъ все было еще ожиданіе, а Сережа былъ уже почти человъкъ, и любимый человъкъ; въ немъ уже боролись мысли, чувства, онъ понималъ, онъ любилъ, онъ судилъ ее, думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда не только физически, но духовно была разъединена съ нимъ, и поправить этого нельзя было.

Она отдала дъвочку кормилицъ, отпустила ее и открыла медальонъ, въ которомъ былъ портретъ Сережи, когда онъ былъ почти того же возраста, какъ и дѣвочка. Она встала и, снявъ шляпу, взяла на столикъ альбомъ, въ которомъ были фотографическія карточки сына въ другихъ возрастахъ. Она хотвла сличить карточки и стала вынимать ихъ изъ альбома. Она вынула ихъ всъ. Оставалась одна, послъдняя, лучшая карточка. Онъ въ бълой рубашкъ сидълъ верхомъ на стуль, хмурился глазами и улыбался ртомъ. Это было самое особенное, лучшее его выражение. Маленькими ловкими руками, которыя нынче особенно напряженно двигались своими бёлыми, тонкими пальцами, она нъсколько разъ задъвала за уголокъ карточки, но карточка срывалась, и она не могла достать ее. Разрѣзного ножика не было на столѣ, и она, вынувъ карточку, бывшую рядомъ (это была карточка Вронскаго, сдёланная въ Римѣ, въ круглой шляпѣ и съ длинными волосами), ею вытолкнула карточку сына. «Да, вотъ онъ!» сказала она, взглянувъ на карточку Вронскаго, и вдругъ вспомнила, кто былъ причиной ея теперешняго горя. Она ни разу не вспомнила о немъ все это утро. Но теперь вдругъ, увидавъ это мужественное, благородное, столь знакомое и милое ей лицо, она почувствовала неожиданный приливъ любви къ нему.

«Да гдѣ же онъ? Какъ же онъ оставляетъ меня одну съ моими страданіями?» вдругъ съ чувствомъ упрека подумала она, забывая, что она сама скрывала отъ него все, касавшееся сына. Она послала къ нему просить его придти къ ней сейчасъ же; съ замираніемъ сердца, придумывая слова, которыми она

скажетъ ему все, и тъ выраженія его любви, которыя утьшать ее, она ждала его. Посланный верпулся съ отвътомъ, что у него гость, но что онъ сейчасъ придетъ и приказалъ спросить ее, можеть ли она принять его съ прівхавшимъ въ Петербургъ княземъ Яшвинымъ. «Не одинъ придетъ, а со вчерашняго объда онъ не видалъ меня, — подумала она; — не такъ придетъ, чтобъ я могла все высказать ему, а придетъ съ Яшвинымъ». И вдругъ ей пришла странная мысль: что если онъ разлюбилъ ее?

И, перебирая событія послѣднихъ дней, ей казалось, что во всемъ она видѣла подтвержденіе этой страшной мысли: и то, что вчера онъ обѣдалъ не дома, и то, что онъ настоялъ на томъ, чтобъ они въ Петербургѣ остановились врозь, и то, что онъ даже теперь шелъ къ ней не одинъ, какъ бы избѣгая свиданія съ глазу на глазъ.

«Но онъ долженъ сказать мнѣ это. Мнѣ нужно знать это. Если я буду знать это, тогда я знаю, что я сдѣлаю», говорила она себѣ, не въ силахъ представить себѣ того положенія, въ которомъ она будеть, убѣдившись въ его равподушіи. Она думала, что онъ разлюбилъ ее, она чувствовала себя близкою къ отчаянію и вслѣдствіе этого она почувствовала себя особенно возбужденною. Она позвонила дѣвушку и пошла въ уборную. Одѣваясь, она занялась больше, чѣмъ всѣ эти дни, своимъ туалетомъ, какъ будто онъ могь, разлюбивъ ее, опять полюбить за то, что на ней будеть то платье и та прическа, которыя больше шли къ ней.

Она услыхала звонокъ прежде, чѣмъ была готова.

Когда она вышла въ гостиную, не онъ, а Яшвинъ встрътилъ ее взглядомъ. Онъ разсматривалъ карточки ея сына, которыя она забыла на столъ, и не торопился взглянуть на нее.

- Мы анакомы, сказала она, кладя свою маленькую руку въ огромную руку конфузившагося (что такъ странно было при его громадномъ ростъ и грубомъ лицъ) Яшвина. Знакомы съ прошлаго года, на скачкахъ. Дайте, сказала она, быстрымъ движеніемъ отбирая отъ Вронскаго карточки сына, которыя онъ смотрълъ, и значительно блестящими глазами взглядывая на него. Нынъшній годъ хороши были скачки? Вмѣсто этихъ, я смотръла скачки на Корсо въ Римъ. Вы, впрочемъ, не любите заграничной жизни, сказала она, ласково улыбаясь. Я васъ знаю и знаю всъ ваши вкусы, хотя мало встръчалась съ вами.
- Это мнѣ очень жалко, потому что мои вкусы все больше дурные, сказалъ Яшвинъ, закусывая свой лѣвый усъ.

Поговоривъ нѣсколько времени и замѣтивъ, что Вронскій взглянулъ на часы, Яшвипъ спросилъ ее, долго ли она пробудетъ еще въ Петербургъ, и, разогнувъ свою огромную фигуру, взялся за кепи.

- Кажется, не долго, сказала она съ замъшательствомъ, взглянувъ на Вронскаго.
- Такъ и не увидимся больше? сказалъ Яшвинъ, вставая и обращаясь къ Вронскому. — Гдѣ ты обѣдаешь?
- Прівзжайте объдать ко мив, решительно сказала Анна, какъ бы разсердившись на себя за свое смущеніе, но краснья, какъ всегда, когда выказывала предъ новымъ челов комъ свое положеніе. Объдъ здёсь не хорошъ, по по крайней мъръ вы увидитесь съ нимъ. Алексъй изъ всъхъ полковыхъ товарищей никого такъ не любитъ, какъ васъ.
- Очень радъ, сказалъ Яшвипъ съ улыбкой, по которой Вронскій видёль, что Анна очень понравилась ему.

Яшвинъ раскланялся и вышелъ, Вронскій остался позади.

- Ты тоже ѣдешь? сказала она ему.
- Я уже опоздалъ, отвъчалъ онъ. Иди! Я сейчасъ догоню тебя! крикнулъ онъ Яшвину.

Она взяла его за руку и, не спуская глазъ, смотрѣла на него, отыскивая въ мысляхъ, что бы сказать, чтобъ удержать его.

- Постой, миѣкое-что надо сказать, и, взявъ его короткую руку, она прижала ее къ своей шеѣ. Да, ничего, что я позвала его обѣдать?
- Прекрасно сдѣлала, сказалъ онъ со спокойною улыбкой, открывая свои сплошные зубы и цѣлуя ея руку.
- Алексѣй, ты не измѣнился ко мнѣ? сказала она, обѣими руками сжимая его руку. Алексѣй, я измучилась здѣсь. Когда мы уѣдемъ?
- Скоро, скоро. Ты не повъришь, какъ и мнъ тяжела наша жизнь здъсь, сказалъ онъ и потянулъ свою руку.
- Ну, иди, иди! съ оскорбленіемъ сказала она и быстро ушла отъ него.

#### XXXII

Когда Вронскій вернулся домой, Анны не было еще дома. Вскорѣ послѣ него, какъ ему сказали, къ ней пріѣхала какая-то дама, и она съ нею вмѣстѣ уѣхала. То, что она уѣхала, не сказавъ куда, то, что ея до сихъ поръ не было, то, что она утромъ еще ѣздила куда-то, нчего не сказавъ ему, — все это, вмѣстѣ съ странно возбужденнымъ выраженіемъ ея лица нынче утромъ и съ воспоминаніемъ того враждебнаго тона, съ которымъ она при Яшвинѣ почти вырвала изъ его рукъ карточки сына, заставило его задуматься. Онъ рѣшилъ, что необходимо объясниться съ ней. И онъ ждалъ ее въ ся гостиной. Но Анна вернулась не одна, а привезла съ собой свою тетку,

старую дѣву, княжну Облонскую. Это была та самая, которая пріѣзжала утромъ и съ которою Анна ѣздила за покупками. Анна какъ будто не замѣчала выраженія лица Вронскаго, озабоченнаго и вопросительнаго, и весело разсказывала ему, что она купила нынче утромъ. Онъ видѣлъ, что въ ней происходило что-то особенное: въ блестящихъ глазахъ, когда они мелькомъ останавливались на немъ, было напряженное вниманіе, и въ рѣчи и движеніяхъ была та нервная быстрота и грація, которыя въ первое время ихъ сближенія такъ прельщали его, а теперь тревожили и пугали.

Обѣдъ былъ накрытъ на четырехъ. Всѣ уже собрались, чтобы выйти въ маленькую столовую, какъ пріѣхалъ Тушкевичъ съ порученіемъ къ Аннѣ отъ княгини Бетси. Княгиня Бетси просила извинить, что она не пріѣхала проститься; она была нездорова, но просила Анну пріѣхать къ ней между половиной седьмого и девятью часами. Вронскій взглянулъ на Анну при этомъ опредѣленіи времени, показывавшемъ, что были приняты мѣры, чтобъ она никого не встрѣтила; но Анна какъ будто не замѣтила этого.

- Очень жалко, что я именно не могу между половиной седьмого и девятью, сказала она, чуть улыбаясь.
  - Княгиня очень будеть жалѣть.
  - И я тоже.
- Вы вѣрно ѣдете слушать Патти? сказалъ Тушкевичъ.
- Патти?.. Вы мнѣ даете мысль. Я поѣхала бы, если бы можно было достать ложу.
  - Я могу достать, вызвался Тушкевичь.
- Я бы очень, очень была вамъ благодарна, сказала Анна. Да не хотите ли съ нами объдать?

Вронскій пожаль чуть зам'ьтно плечами. Онь р'ь-

шительно не понималь, что делала Анна. Зачемъ она привезла эту старую княжиу, зачемъ оставляла обедать Тушкевича и, удивительне всего, зачемъ посылала его за ложей? Развѣ возможно было думать, чтобы въ ея положении вхать въ абонементъ Патти, гдъ будеть весь ей знакомый свъть? Опъ серьезнымъ взглядомъ посмотрълъ на нее, но она отвътила ему тымъ же вызывающимъ, не то веселымъ, не то отчаяннымъ взглядомъ, значенія котораго онъ не могъ понять. За объдомъ Анна была наступательно весела; она какъ будто кокетинчала и съ Тушкевичемъ, и съ Яшвинымъ. Когда встали отъ объда и Тушкевичъ пофхаль за ложей, а Яшвинъ пошелъ курить, Вронскій сошель вмъсть съ нимь къ себъ. Посидъвъ нъсколько времени, онъ взб'єжалъ наверхъ. Анна уже была одъта въ свътлое шелковое съ бархатомъ платье, которое она сшила въ Парижѣ, съ открытою грудью и съ бълымъ дорогимъ кружевомъ на головъ, обрамлявшимъ ея лицо и особенно выгодно выставлявшимъ ея яркую красоту.

- Вы точно поѣдете въ театръ? сказалъ онъ, стараясь не смотрѣть на нее.
- Отчего же вы такъ испуганно спрашиваете? вновь оскорбленная тѣмъ, что опъ не смотрѣлъ на нее, сказала она. Отчего же мнѣ не ѣхать?

Она какъ будто не понимала значенія его словъ.

- Разумъется, нътъ никакой причины, нахмурившись, сказалъ онъ.
- Вотъ это самое я и говорю, сказала она, умышленно не понимая ироніи его тона и спокойно заворачивая длипную душистую перчатку.
- Анна, ради Бога! что съ вами! сказалъ онъ, будя ее, точно такъ же, какъ говорилъ ей когда-то ея мужъ.
  - Я не понимаю, о чемъ вы спрашиваете.
  - Вы знаете, что нельзя тхать.

— Отчего? Я повду не одна. Княжна Варвара повхала одваться, она повдеть со мной.

Онъ пожалъ плечами съ видомъ неодумънія и отчаянія.

- Но развѣ вы не знаете... началъ было онъ.
- Да я не хочу знать! почти вскрикнула она. Не хочу. Раскаиваюсь я въ томъ, что сдѣлала? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. И если бъ опять то же съ начала, то было бы то же. Для насъ, для меня и для васъ, важно только одно: любимъ ли мы другъ друга. А другихъ нѣтъ соображеній. Для чего мы живемъ здѣсь врозь и не видимся? Почему я не могу ѣхатъ? Я тебя люблю, и мнѣ все равно, сказала она порусски, съ особеннымъ, непонятнымъ ему блескомъ глазъ взглянувъ на него, если ты не измѣнился. Отчего ты не смотришь на меня?

Онъ посмотрѣлъ на нее. Онъ видѣлъ всю красоту ея лица и наряда, всегда такъ шедшаго къ ней. Но теперь именно красота и элегантность ея были то самое, что раздражало его.

— Чувство мое не можетъ измѣниться, вы знаете, но я прошу не ѣздить, умоляю васъ, — сказалъ онъ опятъ по-французски съ нѣжной мольбой въ голосѣ, но съ холодностью во взглядѣ.

Она не слышала словъ, но видѣла холодность взгляда и съ раздраженіемъ отвѣчала:

- A я прошу васъ объявить, почему я не должна тхать.
- Потому что это можетъ причинить вамъ то... — онъ замялся.
- Ничего не понимаю. Яшвинъ n'est pas compromettant и княжна Варвара пичѣмъ не хуже другихъ. А вотъ и она.

Вронскій въ первый разъ испытывалъ противъ Анны чувство досады, почти злобы за ея умышленное непониманіе своего положенія. Чувство это усиливалось еще тѣмъ, что онъ не могъ выразить ей причину своей досады. Если бъ онъ сказалъ ей прямо то, что опъ думалъ, то онъ сказалъ бы: въ этомъ нарядѣ съ извѣстной всѣмъ княжной появиться въ театрѣ — значило не только признать свое положеніе погибшей жепщины, но и бросить вызовъ свѣту, то-есть навсегда отречься отъ него.

Онъ не могъ сказать ей это. «Но какъ она можеть не понимать этого, и что въ ней дѣлается?» говорилъ онъ себѣ. Онъ чувствовалъ, какъ въ одно и то же время уваженіе его къ ней уменьшалось и увеличивалось сознаніе ея красоты.

Нахмуренный верпулся онъ въ свой пумеръ и, подсѣвъ къ Яшвину, вытянувшему свои длинныя ноги на стулъ и пившему коньякъ съ сельтерской водой, велѣлъ себѣ подать того же.

- Ты говоришь Могучій Ланковскаго. Это лошадь хорошая, и я сов'тую теб'ть купить, — сказаль Яшвинь, взглянувъ на мрачное лицо товарища. — У него вислозадина, но ноги и голова — желать лучше нельзя.
- Я думаю, что возьму, отвѣчалъ Вронскій. Разговоръ о лошадяхъ занималъ его, но ни на минуту онъ не забывалъ Анны, невольно прислушивался къ звукамъ шаговъ по коридору и поглядывалъ на часы на каминъ.
- Анна Аркадьевна приказала доложить, что онъ поъхали въ театръ.

Яшвинъ, опрокинувъ еще рюмку коньяку въ шипящую воду, выпилъ и всталъ, застегиваясь.

— Что жъ, повдемъ? — сказалъ онъ, чуть улы-

баясь подъ усами и показывая этою улыбкой, что понимаеть причину мрачности Вронскаго, но не придаеть ей значенія.

- Я не поѣду, мрачно отвѣчалъ Вронскій.
- А мит надо, я объщалъ. Ну, до свиданья. А то прітажай въ кресла, Красинскаго кресло возьми, прибавилъ Яшвинъ, выходя.
  - Нѣтъ, мнѣ дѣло есть.

«Съ женою забота, съ не-женою еще хуже», подумалъ Яшвинъ, выходя изъ гостиницы.

Вронскій, оставшись одинъ, всталъ со стула и

принялся ходить по комнатъ.

«Да нынче что? Четвертый абонементь... Егоръ съ женой тамъ, и мать въроятно. Это значить весь Петербургъ тамъ. Теперь она вошла, сняла шубку и вышла на свътъ. Тушкевичъ, Яшвинъ, княжна Варвара... — представлялъ онъ себъ. — Что жъ я-то? Или я боюсь, или передалъ покровительство надъ ней Тушкевичу? Какъ ни смотри, глупо, глупо... И зачътъ онъ ставитъ меня въ это положение?» сказалъ онъ, махнувъ рукой.

Этимъ движеніемъ онъ зацѣпилъ столикъ, на которомъ стояла сельтерская вода и графинъ съ коньякомъ, и чуть не столкнулъ его. Онъ хотѣлъ подхватить, уронилъ и съ досады толкнулъ ногой столъ и позвонилъ.

— Если ты хочешь служить у меня, — сказаль онъ вошедшему камердинеру, — то ты помни свое дъло. Чтобъ этого не было. Ты долженъ убрать.

Камердинеръ, чувствуя себя невиноватымъ, хотѣлъ оправдываться, но, взглянувъ на барина, понялъ по его лицу, что надо только молчать, и, поспѣшно извиваясь, опустился на коверъ и сталъ разбирать цѣлыя и разбитыя рюмки и бутылки.

— Это не твое дѣло, пошли лакея убирать и приготовь мнѣ фракъ.

Вропсій вошель въ театрь въ половинъ девятаго. Спектакль быль во всемъ разгаръ. Капельдинеръ-старичокъ сиялъ шубу съ Вронскаго и, узпавъ его, назвалъ «ваше сіятельство» и предложилъ ему не брать нумерка, а просто крикнуть Өедора. Въ свътломъ коридоръ никого не было, кромъ капельдинера и двухъ лакеевъ съ шубами на рукахъ, слушавщихъ у двери. Изъ-за притворенной двери слышались звуки осторожнаго аккомпанемента стаккато оркестра и одного женскаго голоса, который отчетливо выговаривалъ музыкальную фразу. Дверь отворилась, пропуская прошмыгнувшаго капельдинера, и фраза, подходившая къ концу, ясно поразила слухъ Вронскаго. Но дверь тотчасъ же затворилась, и Вронскій не слышалъ конца фразы и каданса, но поняль по грому рукоплесканій изъ-за двери, что кадансъ кончился. Когда онъ вошель въ ярко освъщенную люстрами и бронзовыми газовыми рожками залу, шумъ еще продолжался. На сценъ пъвица, блестя обнаженными плечами и брильянтами, нагибаясь и улыбаясь, собирала съ помощью тенора, державшаго ее за руку, неловко перелетавшіе черезъ рампу букеты и подходила къ господину, съ рядомъ посреднив блествишихъ помадой волосъ, тянувшемуся длинными руками черезъ рампу съ какою-то вещью, — и вся публика въ партеръ, какъ и въ ложахъ, суетилась, тянулась впередъ, кричала и хлопала. Капельмейстеръ на своемъ возвышения помогаль въ передачв и оправляль свой бълый галстукъ. Вронскій вошель въ середину партера и, остановившись, сталъ оглядываться. Нынче менте, чтиъ когданибудь, обратилъ онъ вииманіе на знакомую, привычную обстановку, на сцену, на этотъ шумъ, на все это знакомое, неинтересное, пестрое стадо зрителей въ биткомъ набитомъ театръ.

Тѣ же, какъ всегда, были по ложамъ какія-то дамы съ какими-то офицерами въ задахъ ложъ; тѣ же,

Богъ знаетъ кто, разноцвѣтныя женщины, и мундиры, и сюртуки, та же грязная толпа въ райкѣ, и во всей этой толпѣ, въ ложахъ и въ первыхъ рядахъ, были человѣкъ сорокъ настоящихъ мужчинъ и женщинъ. И на эти оазисы Вронскій тотчасъ обратилъ вниманіе и съ ними тотчасъ же вошелъ въ сношеніе.

Актъ кончился, когда онъ вошелъ, и потому онъ, не заходя въ ложу брата, прошелъ до перваго ряда и остановился у рампы съ Серпуховскимъ, который, согнувъ колѣно и постукивая каблукомъ въ рампу и издалека увидавъ его, подозвалъ его улыбкой.

Вронскій еще не видалъ Анны, онъ нарочно не смотрѣлъ въ ея сторону. Но онъ зналъ по направленію взглядовъ, гдѣ она. Онъ незамѣтно оглядывался, но не искалъ ея; ожидая худшаго, онъ искалъ глазами Алексѣя Александровича. На его счастіе, Алексѣя Александровича нынѣшній разъ не было въ театрѣ.

- Какъ въ тебѣ мало осталось военнаго! сказалъ ему Серпуховской. Дипломать, артисть, вотъ этакое что-то.
- Да, я какъ домой вернулся, такъ надѣлъ фракъ, отвѣчалъ Вронскій, улыбаясь и медленно вынимая бинокль.
- Вотъ въ этомъ я, признаюсь, тебѣ завидую. Я когда возвращусь изъ-за границы и надѣваю это, опъ тронулъ эксельбанты, мнѣ жалко свободы.

Серпуховской уже давно махнулъ рукой на служебную дѣятельность Вронскаго, но любилъ его попрежнему и теперь былъ съ нимъ особенно любезенъ.

— Жалко, ты опоздалъ къ первому акту.

Вронскій, слушая однимъ ухомъ, переводилъ бинокль съ бенуара на бельэтажъ и оглядывалъ ложи. Подлѣ дамы въ тюрбапѣ и плѣшиваго старичка, сердито мигавшаго въ стеклѣ подвигавшагося бинокля, Вронскій вдругъ увидалъ голову Анны, гордую, поразительно красивую и улыбающуюся, въ рамкѣ кру-

жевъ. Она была въ пятомъ бенуарѣ, въ двадцати шагахъ отъ него. Сидѣла она спереди и, слегка оборотившись, говорила что-то Яшвину. Постановъ ея головы на красивыхъ и широкихъ плечахъ и сдержанио-возбужденное сіяніе ея глазъ и всего лица напоминли ему ее такою совершенно, какою онъ увидѣлъ ее на балѣ въ Москвѣ. Но онъ совсѣмъ иначе теперь ощущалъ эту красоту. Въ чувствѣ его къ ней теперь не было ничего таинственнаго, и потому красота ея, хотя и сильнѣе, чѣмъ прежде, привлекала его, вмѣстѣ съ тѣмъ теперь оскорбляла его. Она не смотрѣла въ его сторону, но Вронскій чувствовалъ, что она уже видѣла его.

Когда Вронскій опять навель въ ту сторону бинокль, онъ замѣтилъ, что княжна Варвара особенно красна, неестественно смѣется и безпрестанно оглядывается на сосѣднюю ложу; Анна же, сложивъ вѣеръ и постукивая имъ по красному бархату, приглядывается куда-то, но не видитъ и, очевидно, не хочетъ видѣть того, что происходитъ въ сосѣдней ложѣ. На лицѣ Яшвина было то выраженіе, которое бывало на немъ, когда онъ проигрывалъ. Онъ, насупившись, засовывалъ все глубже и глубже въ роть свой лѣвый усъ и косился на ту же сосѣднюю ложу.

Въ ложѣ этой, слѣва, были Картасовы. Вронскій зналъ ихъ и зналъ, что Анна съ ними была знакома. Картасова, худая, маленькая женщина, стояла въ своей ложѣ и, спиной оборотившись къ Аннѣ, надѣвала накидку, подаваемую ей мужемъ. Лицо ея было блѣдно и сердито, и она что-то взволнованно говорила. Картасовъ, толстый, плѣшивый господинъ, безпрестанно оглядываясь на Анну, старался успоконть жену. Когда жена вышла, мужъ долго медлилъ, отыскивая глазами взглядъ Анны и, видимо, желая ей поклониться. Но Анна, очевидно нарочно не замѣчая его, оборотившись назадъ, что-то говорила нагнувшемуся къ ней стри-

женою головой Яшвину. Картасовъ вышелъ не поклонившись, и ложа осталась пустой.

Вронскій не поняль того, что именно произошло между Картасовыми и Анной, но онъ поняль, что произошло-что-то унизительное для Анны. Онъ поняль это и по тому, что видѣлъ, и болѣе всего по лицу Анны, которая, онъ зналъ, собрала свои послѣднія силы, чтобы выдерживать взятую на себя роль. И эта роль внѣшняго спокойствія вполнѣ удавалась ей. Кто не зналъ ея и ея круга, не слыхалъ всѣхъ выраженій соболѣзнованія, негодованія и удивленія женщинъ, что она позволила себѣ показаться въ свѣтѣ и показаться такъ замѣтно въ своемъ кружевномъ уборѣ и со своей красотой, тѣ любовались спокойствіемъ и красотой этой женщины и не подозрѣвали, что она испытывала чувства человѣка, выставляемаго у позорнаго столба.

Зная, что что-то случилось, но не зная, что именно, Вронскій испытываль мучительную тревогу и, над'єясь узнать что-нибудь, пошель въ ложу брата. Нарочно выбравь противоположный отъ ложи Анны пролеть партера, онъ выходя столкнулся съ бывшимъ полковымъ командиромъ своимъ, говорившимъ съ двумя знакомыми. Вронскій слышалъ, какъ было произнесено имя Карениныхъ, и зам'єтилъ, какъ посп'єпилъ полковой командиръ громко назвать Вронскаго, значительно взглянувъ на говорившихъ.

- А, Вронскій! Когда же въ полкъ? Мы тебя не можемъ отпустить безъ пира. Ты самый коренной нашъ, сказалъ полковой командиръ.
- Не усп'єю, очень жалко, до другого раза, сказаль Вронскій и поб'єжаль вверхъ по л'єстниц'є въложу брата.

Старая графиня, мать Вронскаго, со своими стальными букольками, была въ ложѣ брата. Варя съ княжной Сорокиной встрѣтились ему въ коридорѣ бельэтажа.

Проводивъ княжну Сорокину до матери, Варя подала руку деверю и тотчасъ же начала говорить съ нимъ о томъ, что интересовало его. Она была взволнована такъ, какъ онъ рѣдко видалъ ее.

- Я нахожу, что это низко и гадко, и madame Картасова не имъла никакого права. Маdame Каренина... начала она.
  - Да что? Я не знаю.
  - Какъ, ты не слышалъ?
- Ты понимаешь, что я послѣдній объ этомъ услышу.
  - Есть ли злѣе существо, какъ эта Картасова!
  - Да что она сдѣлала?
- Мит мужт разсказажт... Она оскорбила Каренину. Мужт ея черезт ложу сталт говорить стией, а Картасова сдтлала ему сцену. Она, говорять, громко сказала что-то оскорбительное и вышла.
- Графъ, ваша maman зоветь васъ, сказала княжна Сорокина, выглядывая изъ двери ложи.
- А я тебя все жду, сказала ему мать, насмѣшливо улыбаясь. — Тебя совсѣмъ не видно.

Сынъ видѣлъ, что она не могла удержать улыбку радости.

- Здравствуйте, maman. Я шель къ вамъ, сказалъ онъ холодно.
- Что же ты не идешь faire la cour à madame Karénine? прибавила она, когда княжна Сорокина отошла. Elle fait sensation. On oublie la Patti pour elle.
- Maman, я васъ просилъ не говорить миѣ про это, отвъчалъ онъ хмурясь.
  - Я говорю то, что говорять всв.

Вронскій ничего не отв'єтиль и, сказавь н'єсколько словь княжн'є Сорокиной, вышель. Въ дверяхь онъ встр'єтиль брата.

— А, Алексъй! — сказаль брать. — Какая га-

дость! Дура, больше ничего... Я сейчась хотъль къ ней идти. Пойдемъ вмѣстѣ.

Вронскій не слушалъ его. Онъ быстрыми шагами пошелъ внизъ; онъ чувствовалъ, что ему надо что-то сдѣлать, но не зналъ что. Досада на нее за то, что она ставила себя и его въ такое фальшивое положеніе, вмѣстѣ съ жалостью къ ней за ея страданія волновали его. Онъ сошелъ внизъ въ партеръ и направился прямо къ бенуару Анны. У бенуара стоялъ Стремовъ и разговаривалъ съ нею.

— Теноровъ нѣтъ больше. Le moule en est brisé. Вронскій поклонился ей и остановился, здороваясь со Стремовымъ.

- Вы, кажется, поздно прівхали и не слыхали лучшей аріи, сказала Анна Вронскому, насмвшливо, какъ ему показалось, взглянувъ на него.
- Я плохой цѣнитель, сказалъ онъ, строго глядя на нее.
- Какъ князь Яшвинъ, сказала она улыбаясь, который находить, что Патти поетъ слишкомъ громко. Благодарю васъ, сказала она, взявъ въ маленькую руку въ длинной перчаткъ поднятую Вронскимъ афишу, и вдругъ въ это мгновеніе красивое лицо ея вздрогнуло. Она встала и пошла въ глубь ложи.

Замѣтивъ, что на слѣдующій актъ ложа ея осталась пустой, Вронскій, возбуждая шиканье затихшаго при звукахъ каватины театра, вышелъ изъ партера и поѣхалъ домой.

Анна уже была дома. Когда Вронскій вошель къ пей, она была въ томъ самомъ нарядѣ, въ которомъ она была въ театрѣ. Она сидѣла на первомъ у стѣны креслѣ и смотрѣла предъ собой. Она взглянула на него и тотчасъ же приняла прежнее положеніе.

<sup>—</sup> Анна, — сказалъ онъ.

- Ты, ты виновать во всемъ! вскрикнула она со слезами отчаянія и злости въ голосѣ, вставая.
- Я просилъ, я умолялъ тебя не вздить, я зналъ, что тебв будеть непріятно...
- Непріятно! вскрикнула она, ужасно! Сколько бы я ни жила, я не забуду этого. Она сказала, что позорно сидіть рядомъ со мной.
- Слова глупой женщины, сказалъ онъ, но для чего рисковать, вызывать...
- Я ненавижу твое спокойствіе. Ты не должень быль доводить меня до этого. Если бы ты любиль меня...
  - Анна! къ чему тутъ вопросъ о моей любви...
- Да, если бы ты любилъ меня, какъ я, если бы ты мучился, какъ я... сказала она, съ выраженіемъ испуга взглядывая на него.

Ему жалко было ея и все-таки досадно. Онъ увъряль ее въ своей любви, потому что видълъ, что только одно это можетъ теперь успокоить ее, и не упрекалъ ее словами, но въ душъ своей онъ упрекалъ ее.

И тѣ увѣренія въ любви, которыя ему казались такъ пошлы, что ему совѣстно было выговаривать ихъ, она впивала въ себя и понемногу успокаивалась. На другой день послѣ этого, совершенно примиренные, они уѣхали въ деревню.

## Шестая часть

T

Дарья Александровна проводила лёто съ дётьми въ Покровскомъ, у сестры своей, Кити Левиной. Въ ея имъніи домъ совстмъ развалился, и Левинъ съ женой уговорили ее провести лъто у нихъ. Степанъ Аркадьевичь очень одобриль это устройство. Онъ говориль, что очень сожальеть, что служба мышаеть ему провести съ семействомъ лѣто въ деревнѣ, что для него было бы высшимъ счастіемъ, и, оставаясь въ Москвъ, прівзжаль изръдка въ деревню на день и два. Кромъ Облонскихъ, со всъми дътьми и гувернанткой, въ это лъто гостила у Левиныхъ еще старая княгиня, считавшая своимъ долгомъ следить за неопытною дочерью, находившеюся во такомо положеніи. Кром'в того, Варенька, заграничная пріятельница Кити, исполнила свое объщание — прівхать къ ней, когда Кити будеть замужемъ, — и гостила у своего друга. Все это были родные и друзья жены Левина. И хотя онъ всёхъ ихъ любилъ, ему немного жалко было своего Левинскаго міра и порядка, который быль заглушаемъ этимъ наплывомъ «Щербацкаго элемента», какъ онъ говорилъ себъ. Изъ его родныхъ гостиль въ это лето у нихъ одинъ Сергей Ивановичъ, но и тотъ былъ не Левинскаго, а Кознышевскаго склада человъкъ, такъ что Левинскій духъ совершенно уничтожался.

Въ Левинскомъ давно пустынномъ домѣ теперь было такъ много народа, что почти всѣ комнаты были заняты и почти каждый день старой княгинѣ приходилось, садясь за столъ, нересчитывать всѣхъ и отсаживать тринадцатаго впука или внучку за особенный столикъ. И для Кити, старательно занимавшейся хозяйствомъ, было не мало хлопотъ о пріобрѣтеніи куръ, индюшекъ, утокъ, которыхъ при лѣтнихъ аппетитахъ гостей и дѣтей выходило очень много.

Все семейство сидѣло за обѣдомъ. Дѣти Долли съ гувернанткой и Варенькой дѣлали планы о томь, куда идти за грибами. Сергѣй Ивановичъ, пользовавшійся между всѣми гостями уваженіемъ къ его уму и учености, доходившимъ почти до поклоненія, удивилъ всѣхъ, вмѣшавшись въ разговоръ о грибахъ.

- И меня возьмите съ собой. Я очень люблю ходить за грибами, сказалъ онъ, глядя на Вареньку, я нахожу, что это очень хорошее занятіе.
- Что жъ, мы очень рады, покраснѣвъ отвѣчала Варенька. Кити значительно переглянулась съ Долли. Предложеніе ученаго и умнаго Сергѣя Ивановича идти за грибами съ Варенькой подтверждало нѣкоторыя предположенія Кити, въ послѣднее время очень ее занимавшія. Она поспѣшила заговорить съ матерью, чтобъ взглядъ ея не былъ замѣченъ. Послѣ обѣда Сергѣй Ивановичъ сѣлъ со своею чашкой кофе у окна въ гостиной, продолжая начатый разговоръ съ братомъ и поглядывая на дверь, изъ которой должны были выйти дѣти, собравшіяся за грибами. Левинъ присѣлъ на окнѣ возлѣ брата.

Кити стояла подлѣ мужа, очевидно дожидаясь конца неинтересовавшаго ее разговора, чтобы сказать ему что-то.

— Ты во многомъ перемѣпился съ тѣхъ поръ, какъ женился, и къ лучшему, — сказалъ Сергѣй Ивановичъ, улыбаясь Кити и очевидно мало интересуясь

начатымъ разговоромъ, — но остался въренъ своей страсти защищать самыя парадоксальныя темы.

— Катя, тебъ не хорошо стоять, — сказалъ ей мужъ, подвигая ей стулъ и значительно глядя на нее.

— Ну, да, впрочемъ, и пекогда, — прибавилъ Сергъй Ивановичъ, увидавъ выбъгавшихъ дътей.

Впереди всѣхъ бокомъ, галопомъ, въ своихъ натянутыхъ чулкахъ, махая корзинкой и шляпой Сергѣя Ивановича, прямо на него бѣжала Таня.

Смѣло подбѣжавъ къ Сергѣю Ивановичу и блестя глазами, столь похожими на прекрасные глаза отца, она подала Сергѣю Ивановичу его шляпу и сдѣлала видъ, что хочетъ надѣтъ на него, робкою и пѣжною улыбкой смягчая свою вольность.

— Варенька ждеть, — сказала она, осторожно надѣвая на него шляпу, по улыбкѣ Сергѣя Ивановича увидавъ, что это было можно.

Варенька стояла въ дверяхъ, переодѣтая въ желтое ситцевое платье, съ повязаннымъ на головѣ бѣлымъ платкомъ.

- Иду, иду, Варвара Андреевна, сказалъ Сергъй Ивановичъ, допивая изъ чашки кофей и разбирая по карманамъ платокъ и сигарочницу.
- А что за прелесть моя Варенька! А! сказала Кити мужу, какъ только Сергъй Ивановичъ всталъ. Она сказала это такъ, что Сергъй Ивановичъ могъ слышать ее, чего она очевидно хотъла. И какъ она красива, благородно красива! Варенька! прокричала Кити, вы будете въ мельничномъ лъсу? Мы пріъдемъ къ вамъ.
- Ты рѣшительно забываешь свое положеніе, Кити, — проговорила старая княгиня, поспѣшно выходя изъ двери. — Тебѣ пельзя такъ кричать.

Варенька, услыхавъ голосъ Кити и выговоръ ея матери, быстро легкими шагами подошла къ Кити. Быстрота движеній, краска, покрывавшая оживленное

- лицо, все показывало, что въ ней происходило чтото необыкновенное. Кити знала, что было это необыкновенное, и внимательно слѣдила за ней. Она теперь позвала Вареньку только за тѣмъ, чтобы мысленно благословить ее на то важное событіе, которое, по мысли Кити, должно было совершиться нынче, послѣ обѣда, въ лѣсу.
- Варенька, я очень счастлива буду, если случится одна вещь, шопотомъ сказала она, цёлуя ее.
- А вы съ нами пойдете? смутившись сказала Варенька Левину, дѣлая видъ, что не слыхала того, что ей было сказано.
  - Я пойду, но только до гумна, и тамъ останусь.
  - Ну что тебѣ за охота? сказала Кити.
- Нужно новыя фуры взглянуть и учесть, сказалъ Левинъ. — А ты гдѣ будешь?
  - На террасъ.

#### II

На террасѣ собралось все женское общество. Онѣ и вообще любили сидѣть тамъ послѣ обѣда, но нынче тамъ было еще и дѣло. Кромѣ шитья распашонокъ и вязанья свивальниковъ, которымъ всѣ были заняты, нынче тамъ варилось варенье по новой для Агаеьи Михайловны методѣ, безъ прибавленія воды. Кити вводила эту новую методу, употреблявшуюся у нихъ дома. Агаеья Михайловна, которой прежде поручено было это дѣло, считая, что то, что дѣлалось въ домѣ Левиныхъ, не могло быть дурно, все-таки налила воды въ клубнику и землянику, утверждая, что это невозможно иначе; она была уличена въ этомъ, и теперь варилась малина при всѣхъ, и Агаеья Михайловна должна была быть приведена къ убѣжденію, что и безъ воды варенье выйдетъ хорошо.

Агаеья Михайловна съ разгоряченнымъ и огор-

.... 18 ....

ченнымъ лицомъ, спутанными волосами и обнаженными по локоть худыми руками кругообразно покачивала тазикъ надъ жаровней и мрачно смотрѣла на малину, отъ всей души желая, чтобъ она застыла и не проварилась. Княгиня, чувствуя, что на нее, какъ на главную совѣтницу по варкѣ малины, долженъ быть направленъ гнѣвъ Агаөьи Михайловны, старалась сдѣлать видъ, что она занята другимъ и не интересуется малиной, говорила о постороннемъ, но искоса поглядывала на жаровню.

- Я на дешевомъ товарѣ всегда платья дѣвушкамъ покупаю сама, — говорила княгиня, продолжая начатый разговоръ. — Не снять ли теперь пѣнокъ, голубушка? — прибавила она, обращаясь къ Агаеъѣ Михайловнѣ. — Совсѣмъ тебѣ не нужно это дѣлать самой, и жарко, — остановила она Кити.
- Я сдѣлаю, сказала Долли и, вставъ, осторожно стала водить ложкой по пѣнящемуся сахару, изрѣдка, чтобъ отлѣпить отъ ложки приставшее къ ней, постукивая ею по тарелкѣ, покрытой уже разноцвѣтными, желто-розовыми, съ подтекающимъ кровянымъ сиропомъ, пѣнками. «Какъ они будутъ это лизать съ чаемъ!» думала она о своихъ дѣтяхъ, вспоминая, какъ она сама, бывши ребенкомъ, удивлялась, что большіе не ѣдять самаго лучшаго пѣнокъ.
- Стива говорить, что гораздо лучше давать деньги, продолжала между темъ Долли начатый занимательный разговоръ о томъ, какъ лучше дарить людей, но . . .
- Какъ можно деньги! въ одинъ голосъ заговорили княгиня и Кити. — Онъ цънять это.
- Ну, я, напримѣръ, въ прошломъ году купила нашей Матренѣ Семеновнѣ не поплинъ, а въ родѣ этого, сказала княгиня.
  - Я помню, она въ ваши именины въ немъ была.
  - Премиленькій узоръ, такъ просто и благо-

родно. Я сама хотѣла себѣ сдѣлать, если бъ у нея не было. Въ родѣ какъ у Вареньки. Такъ мило и дешево.

— Ну, теперь, кажется, готово, — сказала Долля, спуская сиропъ съ ложки.

— Когда крендельками, тогда готово. Еще поварите, Агаоья Михайловна.

- Эти мухи! сердито сказала Агаоья Михайловна. — Все то же будеть, — прибавила она.
- Ахъ, какъ онъ милъ, не пугайте его! неожиданно сказала Кити, глядя на воробья, который сѣлъ на перила и, перевернувъ стерженекъ малины, сталъ клевать его.
- Да, но ты бы подальше отъ жаровии, сказала мать.
- A propos de Варенька, сказала Кити пофранцузски, какъ онѣ и все время говорили, чтобъ Агаеья Михайловна не понимала ихъ. Вы знаете, татап, что я нынче почему-то жду рѣшенія. Вы понимаете какого. Какъ бы хорошо было!
- Однако какова мастерица сваха! сказала Делли. Какъ она осторожно и ловко сводитъ ихъ...
  - Нътъ, скажите, татап, что вы думаете?
- Да что же думать? Онъ (онг разумѣлся Сергѣй Ивановичъ) могъ всегда сдѣлать первую партію въ Россіи; теперь онъ ужъ не такъ молодъ, но всетаки, я знаю, за него и теперь пошли бы многія... Она очень добрая, но онъ могъ бы...
- Нѣтъ, вы поймите, мама, почему для него и для нея лучше нельзя придумать. Первое она прелесть! сказала Кити, загнувъ одинъ палецъ.
- Она очень нравится ему, это върно, подтвердила Долли.
- Потомъ, онъ такое занимаетъ положение въ свътъ, что ему ни состояние, ни положение въ свътъ его жены совершенно не нужны. Ему нужно одно хорошую, милую жену, спокойную.

- Да, ужъ съ ней можно быть спокойнымъ, подтвердила Долли.
- Третье, чтобъ она его любила. И это есть... То-есть это такъ бы хорошо было!.. Жду, что вотъ они явятся изъ лѣса и все рѣшится. Я сейчасъ увижу по глазамъ. Я бы такъ рада была! Какъ ты думаешь, Долли?
- Да ты не волнуйся. Тебъ совсъмъ не нужно волноваться, сказала мать.
- Да я не волнуюсь, мама. Мнѣ кажется, что онъ пынче сдѣлаетъ предложеніе.
- Ахъ, это такъ странно, какъ и когда мужчина дѣлаетъ предложеніе... Есть какая-то преграда и вдругъ она прорвется, сказала Долли, задумчиво улыбаясь и вспоминая свое прошедшее со Степаномъ Аркадьевичемъ.
- Мама, какъ вамъ папа сдѣлалъ предложеніе?
   вдругъ спросила Кити.
- Ничего необыкновеннаго не было, очень просто, отвъчала княгиня, но лицо ея все просіяло отъ этого воспоминанія.
- Нѣтъ, но какъ? Вы все-таки его любили, прежде чѣмъ вамъ позволили говорить?

Кити испытывала особенную прелесть въ томъ, что она съ матерью теперь могла говорить, какъ съ равною, объ этихъ самыхъ главныхъ вопросахъ въ жизни женщины.

- Разумѣется, дюбила; онъ ѣздилъ къ намъ въ деревню.
  - Но какъ рѣшилось, мама?
- Ты думаешь върно, что вы что-нибудь новое выдумали? Все одно и то же: ръшилось глазами, улыб-ками...
- Какъ вы это хорошо сказали, мама! Именно глазами и улыбками, подтвердила Долли.
  - Но какія слова онъ говорилъ?

- Какія тебѣ Костя говорилъ?
- Онъ писалъ мѣломъ. Это было удивительно... Какъ это мнѣ давно кажется! — сказала она.

И три женщины задумались объ одномъ и томъ же. Кити первая прервала молчаніе. Ей вспомнилась вся эта послѣдняя предъ ея замужествомъ зима и ея увлеченіе Вронскимъ.

- Одно... это прежняя пассія Вареньки, сказала она, по естественной связи мысли вспомнивъ объ этомъ. Я хотѣла сказать какъ-нибудь Сергѣю Ивановичу, приготовить его. Они, всѣ мужчины, прибавила она, ужасно ревпивы къ нашему прошедшему.
- Не всѣ, сказала Долли. Ты это судишь по своему мужу. Онъ до сихъ поръ мучается воспоминаніемъ о Вронскомъ. Да? правда вѣдь?
- Правда, задумчиво улыбаясь глазами, отвъчала Кити.
- Только я не знаю, вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюденіе за дочерью, какое же твое прошедшее могло его безпокоить? Что Вропскій ухаживаль за тобой? это бываеть съ каждою дѣвушкой.
- Ну, да не про это мы говоримъ, покраснъвъ сказала Кити.
- Нѣть, позволь, продолжала мать, и потомъ ты сама мнѣ не хотѣла позволить переговорить съ Вронскимъ. Помнишь?
- Ахъ, мама! съ выраженіемъ страданія сказала Кити.
- Теперь васъ не удержишь... Отношенія твои и не могли зайти дальше, чѣмъ должно; я бы сама вызвала его. Впрочемъ, тебѣ, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся.
  - Я совершенно спокойна, татап.
  - Какъ счастливо вышло тогда для Кити, что

прівхала Анна, — сказала Долли, — и какъ несчастливо для нея. Воть именно наобороть, — прибавила она, пораженная своею мыслью. — Тогда Анна была такъ счастлива, а Кити себя считала несчастливой. Какъ совсвиъ наобороть! Я часто о ней думаю.

- Есть о комъ думать! Гадкая, отвратительная женщина, безъ сердца, сказала мать, не могшая забыть, что Кити вышла не за Вронскаго, а за Левина.
- Что за охота про это говорить, съ досадой сказала Кити: я объ этомъ не думаю и не хочу думать... И не хочу думать, проговорила она, прислушиваясь къ знакомымъ шагамъ мужа по лѣстницѣ террасы.
- О чемъ это: и не хочу думать? спросилъ Левинъ, входя на террасу.

Но никто не отвѣтилъ ему, и онъ не повторилъ вопроса.

— Мив жалко, что я разстроиль ваше женское царство, — сказаль онъ, недовольно оглянувъ всвхъ и понявъ, что говорили о чемъ-то такомъ, чего бы не стали говорить при немъ.

На секунду онъ почувствовалъ, что раздѣляетъ чувство Аганьи Михайловны, недовольство на то, что варятъ малину безъ воды, и вообще на чуждое Щербацкое вліяніе. Онъ улыбнулся однако и подошелъ къ Кити.

- Ну что? спросиль онъ ее, съ тѣмъ самымъ выраженіемъ глядя на нее, съ которымъ теперь всѣ обращались къ ней.
- Ничего, прекрасно, улыбаясь сказала Кити, — а у тебя какъ?
- Да втрое больше везуть, чёмъ телёга. Такъ вхать за дётьми? Я велёлъ закладывать.
- Что жъ, ты хочешь Кити на линейкѣ везти? — съ упрекомъ сказала мать.
  - Да въдь шагомъ, княгиня.

Левинъ никогда не называлъ княгиню maman, какъ это дълають зятья, и это было непріятно княгинъ. Но Левинъ, несмотря на то, что онъ очень любилъ и уважалъ княгиню, не могъ, не осквернивъ чувства къ своей умершей матери, называть ее такъ.

- Повдемте съ нами, татап, сказала Кити.
- Не хочу я смотрѣть на эти безразсудства.
- Ну, я пѣшкомъ пойду. Вѣдь мнѣ здорово. Кити встала, подошла къ мужу и взяла его за руку.
  - Здорово, но все въ мъру, сказала княгиня.
- Ну что, Аганья Михайловна, готово варенье? сказалъ Левинъ, улыбаясь Агань Михайловнъ и желая развеселить ее. Хорошо по-новому?
  - Должно быть, хорошо. По-нашему переварепо.
- Оно и лучше, Агаеья Михайловна: не прокиснеть, а то у насъ ледъ теперь уже растаяль, а беречь негдѣ, сказала Кити, тотчасъ же понявъ намѣреніе мужа и съ тѣмъ же чувствомъ обращаясь къ старухѣ. Зато ваше соленье такое, что мама говорить, нигдѣ такого не ѣдала, прибавила она, улыбаясь и поправляя на ней косынку.

Аганья Михайловна посмотрела на Кити сердито.

- Вы меня пе утѣшайте, барыня. Я вотъ посмотрю на васъ съ нимъ, мнѣ и весело, — сказала она, и это грубое выраженіе съ нимъ, а пе съ ними тронуло Кити.
- Потдемте съ нами за грибами, вы намъ мъста покажете.

Аганья Михайловна улыбнулась, покачала головой, какъ бы говоря: «и рада бы посердиться на васъ, да нельзя».

— Сдълайте пожалуйста по моему совъту, — сказала старая княгиня: — сверхъ варенья положите бумажку и ромомъ намочите: и безъ льда никогда плъсени не будеть.

Кити была въ особенности рада случаю побыть съ глазу на глазъ съ мужемъ, потому что она замѣтила, какъ тѣнь огорченія пробѣжала на его, такъ живо все отражающемъ, лицѣ въ ту минуту, какъ онъ вошелъ на террасу и спросилъ, о чемъ говорили, и ему не отвѣчали.

Когда они пошли пѣпікомъ впередъ другихъ и вышли изъ виду дома на накатанную, пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зернами дорогу, она крѣпче оперлась на его руку и прижала ее къ себѣ. Онъ уже забылъ о минутномъ непріятномъ впечатлѣніи и наединѣ съ нею испытывалъ теперь, когда мысль о ея беременности ни на минуту не покидала его, то, еще новое для него и гадостное, совершенно чистое отъ чувственности наслажденіе близости къ любимой женщинѣ. Говорить было нечего, но ему хотѣлось слышать звукъ ея голоса, такъ же какъ и взглядъ, измѣнившагося теперь при беременности. Въ голосѣ, какъ и во взглядѣ, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бываетъ у людей, постоянно сосредоточенныхъ надъ одпимъ любимымъ дѣломъ.

- Такъ ты не устанешь? Упирайся больше, сказалъ онъ.
- Нъть, я такъ рада случаю побыть съ тобой наединъ, и признаюсь, какъ ни хорошо мнъ съ ними, жалко нашихъ зимнихъ вечеровъ вдвоемъ.
- То было хорошо, а это еще лучше. Оба лучше, сказалъ онъ, прижимая ея руку.
- Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошель?
  - Про варенье?
- Да, и про варенье; но потомъ о томъ, какъ дълаютъ предложеніе.
  - А! сказалъ Левинъ, болъе слушая звукъ

ея голоса, чёмъ слова, которыя она говорила, все время думая о дорогѣ, которая шла теперь лѣсомъ, и обходя тѣ мѣста, гдѣ бы она могла невѣрно ступить.

- И о Сергѣѣ Иванычѣ и Варенькѣ. Ты замѣтилъ?.. Я очень желаю этого, продолжала она. Какъ ты объ этомъ думаешь? И она заглянула ему въ лицо.
- Не знаю, что думать, улыбаясь отвѣчаль Левинъ. Сергѣй въ этомъ отношеніи очень страненъ для меня. Я вѣдь разсказывалъ...

— Да, что онъ былъ влюбленъ въ эту дѣвушку, которая умерла...

- Это было, когда я былъ ребенкомъ; я знаю это по преданіямъ. Я помню его тогда. Онъ былъ удивительно милъ. Но съ тѣхъ поръ я наблюдаю его съ женщинами: онъ любезенъ, нѣкоторыя ему нравятся, но чувствуешь, что онѣ для него просто люди, а не женщины.
- Да, но теперь съ Варенькой... кажется, чтото есть...
- Можеть быть и есть... Но его надо знать... Онъ особенный, удивительный человѣкъ. Онъ живеть одною духовною жизнью. Онъ слишкомъ чистый и высокой души человѣкъ.
  - Какъ? Развѣ это унизить его?
- Нѣтъ, но онъ такъ привыкъ жить одною духовною жизнью, что не можетъ примириться съ дѣйствительностью, а Варенька все-таки дѣйствительность.

Левинъ уже привыкъ теперь смѣло говорить свою мысль, не давая себѣ труда облекать ее въ точныя слова; онъ зналъ, что жена въ такія любовныя минуты, какъ теперь, пойметь, что онъ хочеть сказать, съ намека, и она поняла его.

— Да, но въ ней нътъ этой дъйствительности,

какъ во мнѣ; я понимаю, что онъ меня никогда бы не полюбилъ. Она вся духовная.

- Ну нѣть, онъ тебя такъ любить, и мнѣ это всегда такъ пріятно, что мои тебя любять...
  - Да, онъ ко мив добръ, но...
- Но не такъ, какъ съ Николенькой покойнымъ... вы полюбили другъ друга, докончилъ Левинъ. Отчего не говорить? прибавилъ онъ. Я иногда упрекаю себя; кончится тъмъ, что забудешь. Ахъ, какой былъ ужасный и прелестный человъкъ... Да, такъ о чемъ же мы говорили? помолчавъ сказалъ Левинъ.
- Ты думаешь, что онъ не можеть влюбиться? — переводя на свой языкъ, сказала Кити.
- Не то, что не можеть влюбиться, улыбаясь сказаль Левинъ, но у него нѣть той слабости, которая нужна... Я всегда завидовалъ ему и теперь даже, когда я такъ счастливъ, все-таки завидую.
  - Завидуешь, что онъ не можеть влюбиться?
- Я завидую тому, что онъ лучше меня, улыбаясь сказалъ Левинъ. Онъ живетъ не для себя. У него вся жизнь подчинена долгу. И потому онъможетъ быть спокоенъ и доволенъ.
- А ты? съ насмѣшливою, любовною улыбкой сказала Кити.

Она никакъ не могла бы выразить тотъ ходъ мыслей, который заставлялъ ее улыбаться; но послѣдній выводъ былъ тотъ, что мужъ ея, восхищающійся братомъ и унижающій себя предъ нимъ, былъ неискрененъ. Кити знала, что эта неискренность его происходила отъ любви къ брату, отъ чувства совѣстливости за то, что онъ слишкомъ счастливъ, и въ особенности отъ неоставляющаго его желанія быть лучше, — она любила это въ немъ и потому улыбалась.

— A ты? Чѣмъ же ты недоволенъ? — спросила она съ тою же улыбкой.

Ея педовѣріе къ его недовольству собой радовало его, и онъ безсознательно вызывалъ ее на то, чтобъ она высказала причины своего недовѣрія.

- Я счастливъ, но педоволенъ собой... сказалъ онъ.
- Такъ какъ же ты можешь быть недоволенъ, если ты счастливъ?
- То-есть, какъ сказать?.. Я по душѣ ничего не желаю, кромѣ того, чтобы вотъ ты не споткнулась. Ахъ, да вѣдь нельзя же такъ прыгать! прервалъ онъ свой разговоръ упрекомъ за то, что она сдѣлала слишкомъ быстрое движеніе, переступая черезъ лежавшій на тропинкѣ сукъ. Но когда я разсуждаю о себѣ и сравниваю себя съ другими, особенно съ братомъ, я чувствую, что я плохъ.
- Да чѣмъ же? съ тою же улыбкой продолжала Кити: развѣ ты тоже не дѣлаешь для другихъ? И твои хутора, и твое хозяйство, и твоя книга?..
- Нѣтъ, я чувствую и особенно теперь: ты виновата, сказалъ онъ, прижавъ ея руку, что это не то. Я дѣлаю это такъ, слегка. Если бъ я могъ любить все это дѣло, какъ я люблю тебя... а то я послѣднее время дѣлаю, какъ заданный урокъ.
- Ну, что же ты скажешь про папа? спросила Кити. — Что жъ и опъ плохъ, потому что ничего не дълалъ для общаго дъла?
- Онъ? нѣтъ. Но надо имѣтъ ту простоту, ясность, доброту, какъ твой отецъ; а у меня есть ли это? Я не дѣлаю и мучаюсь. Все это ты надѣлала. Когда тебя не было и не было еще этого, сказалъ онъ со взглядомъ на ея животъ, который она поняла, я всѣ свои силы клалъ на дѣло; а теперь не могу, и миѣ совѣстно; я дѣлаю именно, какъ заданный урокъ, я притворяюсь...
  - Ну, а захотыть бы ты сейчаст промыняться

съ Сергвемъ Ивановичемъ? — сказала Кити. — Захотвлъ бы ты двлать это общее двло и любить этотъ заданный урокъ, какъ онъ, и только?

— Разумѣется, нѣтъ, — сказалъ Левинъ. — Впрочемъ, я такъ счастливъ, что ничего не понимаю. А ты ужъ думаешь, что онъ нынче сдѣлаетъ предложеніе? — прибавилъ онъ помолчавъ.

- И думаю, и нѣтъ. Только мнѣ ужасно хочется. Вотъ постой. Она нагнулась и сорвала на краю дороги дикую ромашку. Ну, считай: сдѣлаетъ, не сдѣлаетъ предложенія, сказала она, подавая ему цвѣтокъ.
- Сдѣлаеть, не сдѣлаеть, говориль Левинь, обрывая бѣлые узкіе продороженные лепестки.
- Нѣтъ, нѣтъ! схвативъ его за руку, остановила его Кити, съ волненіемъ слѣдившая за его пальцами. Ты два оторвалъ.
- Ну, зато воть этоть маленькій не въ счетъ, — сказалъ Левинъ, срывая коротенькій недоросшій лепестокъ. — Воть и линейка догнала насъ.
- Не устала ли ты, Кити?! прокричала княгиня.
  - Нисколько.
- А то садись, если лошади смирны, и шагомъ. Но не стоило садиться, было уже близко, и всъ пошли пъшкомъ.

## IV

Варенька въ своемъ бѣломъ платкѣ на черныхъ волосахъ, окруженная дѣтьми, добродушно и весело занятая ими и, очевидно, взволнованная возможностью объясненія съ нравящимся ей мужчиной, была очень привлекательна. Сергѣй Ивановичъ ходилъ рядомъ съ цей и не переставая любовался ею. Глядя на нее, опъ вспоминалъ всѣ тѣ милыя рѣчи, которыя онъ слы-

12\*

шаль оть нея, все, что зналь про нее хорошаго, и все болье и болье сознаваль, что чувство, которое онь испытываеть къ ней, есть что-то особенное, испытанное имъ давно-давно и одинъ только разъ, въ первой молодости. Чувство радости оть близости къ пей, все усиливаясь, дошло до того, что, подавая ей въ ея корзинку найденный имъ огромный на тонкомъ кориъ съ завернувшимися краями березовый грибъ, онъ взглянуль ей въ глаза и, замътивъ краску радостнаго и испуганнаго волненія, покрывную ея лицо, самъ смутился и улыбнулся ей молча такою улыбкой, которая слишкомъ много говорила.

«Если такъ, — сказалъ онъ себѣ, — я долженъ обдумать и рѣшить, а не отдаваться, какъ мальчикъ, увлеченію минуты».

— Пойду теперь независимо отъ встхъ собирать грибы а то мои пріобрътенія незамътны, — сказаль онъ и пошелъ одинъ съ опушки леса, где они ходили по шелковистой низкой травѣ между рѣдкими старыми березами, въ середипу лъса, гдъ между бълыми березовыми стволами стрти стволы осины и темнти кусты орфшника. Отойдя шаговъ сорокъ и зайдя за кусть бересклета въ полномъ цвъту съ его розовокрасными сережками, Сергъй Ивановичъ, зная, что его не видять, остановился. Вокругь него было совершенно тихо. Только вверху березъ, подъ которыми онъ стоялъ, какъ рой пчелъ, неумолкаемо шумѣли мухи, и изръдка доносились голоса дътей. Вдругъ недалеко съ края лѣса прозвучалъ контральтовый голосъ Вареньки, звавшій Гришу, и радостная улыбка выступила на лицо Сергвя Ивановича. Сознавъ эту улыбку, Сергъй Ивановичъ покачалъ неодобрительно головой на свое состояние и, доставъ сигару, сталъ закуривать. Онъ долго не могъ зажечь спичку о стволъ березы. Нѣжная пленка бѣлой коры облѣпляла фосфоръ, и огонь тухъ. Наконецъ одна изъ спичекъ

загорѣлась, и пахучій дымъ сигары колеблющеюся широкою скатертью опредѣленно потянулся впередъ м вверхъ надъ кустомъ подъ спускавшіяся вѣтви березы. Слѣдя глазами за полосой дыма, Сергѣй Ивановичъ пошелъ тихимъ шагомъ, обдумывая свое состояніе.

«Отчего же и нъть? — думаль онъ. — Если бъ это была вспышка или страсть, если бъ я испытываль только это влеченіе — это взаимное влеченіе (я могу сказать взаимное), но чувствоваль бы, что оно идеть въ разръзъ со всъмъ складомъ моей жизни, если бъ я чувствоваль, что, отдавшись этому влеченію, я измѣняю своему призванію и долгу... но этого нѣтъ. Одно, что я могу сказать противъ, это то, что, потерявъ Marie, я/говорилъ себъ, что останусь въренъ ея памяти. Одно это я могу сказать противъ своего чувства... Это важно», говориль себъ Сергъй Ивановичь, чувствуя вм'єсть съ тымь, что это соображеніе для него лично не могло им вть никакой важности, а развъ только портило въ глазахъ другихъ людей его поэтическую роль. «Но, кром'в того, сколько бы я ни искалъ, я ничего не найду, что бы сказать противъ моего чувства. Если бы я выбиралъ однимъ разумомъ, я ничего не могъ бы найти лучше!»

Сколько онъ ни вспоминалъ женщинъ и дѣвушекъ, которыхъ онъ зналъ, онъ не могъ вспомнить дѣвушки, которая бы до такой степени соединяла всѣ, именно всѣ качества, которыя онъ, холодно разсуждая, желалъ видѣть въ своей женѣ. Она имѣла всю прелесть и свѣжесть молодости, но не была ребенкомъ, и если побила его, то любила сознательно, какъ должна любить женщина: это было одно. Другое: она была пе только далека отъ свѣтскости, но, очевидно, имѣла отвращеніе къ свѣту, а вмѣстѣ съ тѣмъ знала свѣтъ и имѣла всѣ тѣ пріемы женщины хорошаго общества, безъ которыхъ для Сергѣя Ивановича была немыслима

подруга жизни. Третье: она была религіозна и пе какъ ребенокъ безотчетно религіозна и добра, какою была, напримъръ, Кити, но жизнь ея была основана на религіозныхъ убъжденіяхъ. Даже до мелочей Сергъй Ивановичъ находилъ въ ней все то, чего онъ желаль оть жены: она была бедна и одинока, такъ что она не приведеть съ собой кучу родныхъ и ихъ вліяніе въ домъ мужа, какъ это онъ видѣлъ на Кити, а будеть всёмь обязана мужу, чего онь тоже всегда желаль для своей будущей семейной жизии. И эта дъвушка, соединявшая въ себъ всъ эти качества, любила его. Онъ былъ скроменъ, но не могъ не видъть этого. И онъ любилъ ее. Одно соображение противъ — были его года. Но его порода долговѣчна, у него не было ни одного съдого волоса, ему не давалъ никто сорока лътъ и онъ пемнилъ, что Варенька говорила, что только въ Россіч люди въ пятьдесять лътъ считаютъ себя стариками, а что во Франціи пятидесятильтній человькь считаеть себя dans la force de l'âge, a сорокальтній — un jeune homme. Но что значить счеть годовь, когда онь чувствоваль себя молодымъ душой, какимъ онъ былъ двадцать летъ тому назадъ? Развѣ не молодость было то чувство, которое онъ испытывалъ теперь, когда, выйдя съ другой стороны опять на край ліса, онъ увиділь на яркомъ свътъ косыхъ лучей солнца граціозную фигуру Вареньки, въ желтомъ плать в и съ корзинкой, шедшей легкимъ шагомъ мимо ствола старой березы, и когда это впечатлѣніе вида Вареньки слилось въ одно съ поразившимъ его своею красотой видомъ облитаго косыми лучами желтъющаго овсянаго поля и за полемъ далекаго стараго лъса, испещреннаго желтизною, тающаго въ синей дали? Сердце его радостно сжалось. Чувство умиленія охватило его. Онъ почувствоваль, что ръшился. Варенька, только что присъвшая, чтобы поднять грибъ, гибкимъ движеніемъ поднялась и оглянулась. Бросивъ сигару, Сергъй Ивановичъ ръшительными шагами направился къ ней.

### V

«Варвара Андреевна, когда я былъ еще очень молодъ, я составилъ себъ идеалъ женщины, которую я полюбилъ и которую я буду счастливъ назвать своею женой. Я прожилъ длинную жизнь и теперь въ первый разъ встрътилъ въ васъ то, чего искалъ. Я люблю васъ и предлагаю вамъ руку».

Сергъй Ивановичъ говорилъ себъ это въ то время, какъ онъ былъ уже въ десяти шагахъ отъ Вареньки. Опустившись на колъни и защищая руками грибъ отъ

Гриши, она звала маленькую Машу.

— Сюда, сюда! Маленькіе! много! — своимъ милымъ груднымъ голосомъ говорила она.

Увидавъ подходившаго Сергѣя Ивановича, она не поднялась и не перемѣнила положенія; но все говорило ему, что она чувствуетъ его приближеніе и радуется ему.

- Что, вы нашли что-нибудь? спросила она, изъ-за бѣлаго платка поворачивая къ нему свое красивое, тихо улыбающееся лицо.
- Ни одного, сказалъ Сергъй Ивановичъ. — А вы?

Она не отвѣчала ему, занятая дѣтьми, которыя окружали ее.

— Еще этоть, подлѣ вѣтки, — указала она маленькой Машѣ маленькую сыроѣжку, перерѣзанную поперекъ своей упругой розовой шляпки сухою травинкой, изъ-подъ которой она выдиралась. Варенька встала, когда Маша, разломивъ на двѣ бѣлыя половинки, подняла сыроѣжку. — Это мнѣ дѣтство напоминаетъ, — прибавила она, отходя отъ дѣтей рядомъ съ Сергѣемъ Ивановичемъ.

Они прошли молча и всколько шаговъ. Варенька видела, что онъ хотелъ говорить, она догадывалась о чемъ и замирала отъ волненія радости и страха. Они отошли такъ далеко, что никто уже не могъ бы слышать ихъ, но онъ все еще не начиналъ говорить. Вареньк в лучше было молчать. После молчанія можно было легче сказать то, что они хотели сказать, чемъ после словъ о грибахъ; но противъ своей воли, какъ будто нечаянно, Варенька сказала:

— Такъ вы ничего не нашли? Впрочемъ, въ срединъ лъса всегда меньше.

Сергъй Ивановичъ вздохнулъ и ничего не отвъчалъ. Ему было досадно, что она заговорила о грибахъ. Онъ хотълъ воротить ее къ первымъ словамъ, которыя она сказала о своемъ дътствъ; но, какъ бы противъ воли своей, помолчавъ нъсколько времени, сдълалъ замъчаніе на ея послъднія слова:

— Я слышалъ только, что бѣлые бывають преимущественно на краю, хотя я и не умѣю отличить бѣлаго.

Прошло еще. нѣсколько минуть, они отошли еще дальше отъ дѣтей и были совершенно одни. Сердце Вареньки билось такъ, что она слышала удары его и чувствовала, что краснѣетъ, блѣднѣетъ и опять краснѣетъ.

Быть женой такого челов'вка, какъ Кознышевъ, послъ своего положенія у госпожи Шталь представлялось ей верхомъ счастія. Кром'в того, она почти была ув'врена, что она влюблена въ него. И сейчасъ это должно было р'вшиться. Ей страшно было. Страшпо было и то, что онъ скажеть, и то, что онъ не скажеть.

Теперь или никогда надо было объясниться; это чувствоваль и Сергъй Ивановичь. Все — во взглядъ, въ румянцъ, въ опущенныхъ глазахъ Вареньки — показывало болъзненное ожиданіе. Сергъй Ивановичъ видъль это и жалъль ее. Онъ чувствоваль даже то, что ничего не сказать теперь значило оскорбить ее.

Онъ быстро въ умѣ своемъ повторялъ себѣ всѣ доводы въ пользу своего рѣшенія. Онъ повторялъ себѣ и слова, которыми онъ хотѣлъ выразить свое предложеніе; но вмѣсто этихъ словъ, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображенію, онъ спросилъ:

— Какая же разница между бълымъ и березовымъ? Губы Вареньки дрожали отъ волненія, когда она отвътила:

— Въ шлянкѣ почти нѣтъ разницы, но въ корнѣ. И какъ только эти слова были сказаны, и онъ и она поняли, что дѣло кончено, что то, что должно было быть сказано, не будетъ сказано, и волненіе ихъ, дошедшее передъ этимъ до высшей степени, стало утихать.

- Березовый грибъ корень его напоминаетъ двухдневную небритую бороду брюнета, сказалъ уже покойно Сергъй Ивановичъ.
- Да, это правда, улыбаясь отвѣчала Варенька, и невольно направленіе ихъ прогулки измѣнилось. Они стали приближаться къ дѣтямъ. Варенькѣ было и больно и стыдно, но вмѣстѣ съ тѣмъ она испытывала и чувство облегченія.

Возвратившись домой и перебирая всё доводы, Сергый Ивановичъ нашелъ, что онъ разсуждалъ неправильно. Онъ не могъ изм'внить памяти Marie.

— Тише, дѣти, тише! — даже сердито закричалъ Левинъ на дѣтей, становясь передъ женой, чтобы защитить ее, когда толпа дѣтей съ визгомъ радости разлетѣлась имъ навстрѣчу.

Послѣ дѣтей вышли изъ лѣсу и Сергѣй Ивановичъ съ Варенькой. Кити не нужно было спрашивать Вареньку: она по спокойнымъ и нѣсколько пристыженнымъ выраженіямъ обоихъ лицъ поняла, что планы ея не сбылись.

— Ну что? — спросилъ ее мужъ, когда они опять возвращались домой.

- Не береть, сказала Кити, улыбкой и манерой говорить напоминая отца, что часто съ удовольствіемъ зам'тчалъ въ ней Левинъ.
  - Какъ не береть?
- Вотъ такъ, сказала она, взявъ руку мужа, поднося ее ко рту и дотрогиваясь до нея нераскрытыми губами. Какъ у архіерея руку цёлують.
  - У кого же не беретъ? сказалъ онъ смѣясь.
  - У обоихъ. А надо, чтобы воть такъ...
  - Мужики фдуть...
  - Нътъ, они не видали.

# VI

Во время дътскаго чая большіе сидъли на балконъ и разговаривали такъ, какъ будто ничего не случилось, хотя вст, и въ особенности Сергти Ивановичъ и Варенька, очень хорошо знали, что случилось хоть и отрицательное, но очень важное обстоятельство. Они испытывали оба одинаковое чувство, подобное тому, какое испытываеть ученикъ послѣ неудавшагося экзамена, оставшись въ томъ же классъ или навсегда исключенный изъ заведенія. Всв присутствующіе, чувствуя тоже, что что-то случилось, говорили оживленно о постороннихъ предметахъ. Левинъ и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными въ нынфшній вечеръ. И что они были счастливы своею любовью, это заключало въ себъ непріятный намекъ на тѣхъ, которые того же хотѣли и не могли, — и имъ было совъстно.

— Попомните мое слово: Alexandre не прівдеть, — сказала старая княгиня.

Нынче вечеромъ ждали съ поъзда Степана Аркадьевича, и старый князь писалъ, что, можетъ быть, и онъ пріъдеть.

— И я знаю отчего, — продолжала княгиня: —

онъ говорить, что молодыхъ надо оставлять однихъ на первое время.

- Да папа и такъ насъ оставилъ. Мы его не видали, сказала Кити. И какіе же мы молодые? Мы уже такіе старые.
- Только если онъ не прівдеть, и я прощусь съ вами, двти, грустно вздохнувъ, сказала княгиня.
- Ну, что вамъ, мама! напали на нее объ дочери.

— Ты подумай, ему-то каково? Вѣдь теперь...

И вдругъ совершенно неожиданно голосъ старой княгини задрожалъ. Дочери замолчали и переглянулись. «Матап всегда найдетъ себѣ что-нибудь грустное», сказали онѣ этимъ взглядомъ. Онѣ не знали, что какъ ни хорошо было княгинѣ у дочери, какъ она ни чувствовала себя нужною тутъ, ей было мучительно грустно и за себя, и за мужа съ тѣхъ поръ, какъ отдали замужъ послѣднюю любимую дочь и гнѣздо семейное опустѣло.

- Что вамъ, Аганоя Михайловна? спросила вдругъ Кити остановившуюся съ таинственнымъ видомъ и значительнымъ лицомъ Аганою Михайловну.
  - Насчетъ ужина.
- Ну вотъ и прекрасно, сказала Долли, ты поди распоряжайся, а я пойду съ Гришей повторю его урокъ. А то онъ ныиче ничего не дълалъ.
- Это мнѣ урокъ! Нѣтъ, Долли, я пойду, вскочивъ, проговорилъ Левинъ.

Гриша, уже поступившій въ гимназію, лѣтомъ долженъ быль повторять уроки. Дарья Александровна, еще въ Москвѣ учившаяся съ сыномъ вмѣстѣ латипскому языку, пріѣхавъ къ Левипымъ, за правило себѣ поставила повторять съ пимъ хоть разъ въ день уроки самые трудные — изъ ариометики и латинскаго. Левипъ вызвался замѣнить ее, но мать, услыхавъ разъ урокъ Левина и замѣтивъ, что это дѣлается не такъ,

какъ въ Москвъ репетировалъ учитель, конфузясь и стараясь не оскорбить Левина, ръщительно высказала ему, что надо проходить по книгъ такъ, какъ учитель, и что она лучше будетъ опять сама это дълать. Левину досадно было и на Степана Аркадьевича за то, что по его безпечности не онъ, а матъ занималась наблюденіемъ за преподаваніемъ, въ которомъ она ничего не понимала, и на учителей за то, что они такъ дурно учатъ дътей; но свояченицъ онъ объщался вести ученіе, какъ она этого хотъла. И онъ продолжалъ заниматься съ Гришей уже не по-своему, а по книгъ, а потому неохотно и часто забывая время урока. Такъ было и нынче.

— Нѣтъ, я пойду, Долли, а ты сиди, — сказалъ онъ. — Мы все сдѣлаемъ по порядку, по книжкѣ. Только вотъ какъ Стива пріѣдетъ, мы на охоту уѣдемъ, тогда ужъ пропустимъ.

И Левинъ пошелъ къ Гришъ.

То же самое сказала Варенька Кити. Варенька и въ счастливомъ, благоустроенномъ домѣ Левиныхъ сумѣла быть полезной.

- Я закажу ужинъ, а вы сидите, сказала она и встала къ Агаовъ Михайловнъ.
- Да, да, върно цыплять не нашли. Тогда своихъ... сказала Кити.
- Мы разсудимъ съ Агаеьей Михайловной, и Варенька скрылась съ нею.
  - Какая милая дъвушка! сказала княгиня.
- He милая, maman, а прелесть такая, какихъ не бываетъ.
- Такъ вы нынче ждете Степана Аркадьевича? сказалъ Сергъй Ивановичъ, очевидно не желая продолжать разговоръ о Варенькъ. Трудно найти двухъ свояковъ менъе похожихъ другъ на друга, сказалъ онъ съ тонкою улыбкой: одинъ подвижной, живущій только въ обществъ, какъ рыба въ водъ;

другой — нашъ Костя — живой, быстрый, чуткій на все, но какъ только въ обществѣ, такъ или замреть, или бьется безтолково, какъ рыба на землѣ.

- Да, онъ легкомысленъ очень, сказала княгиня, обращаясь къ Сергъю Ивановичу. Я хотъла именно просить васъ поговорить ему, что ей (она указала на Кити) невозможно оставаться здъсь, а непремънно надо пріъхать въ Москву. Онъ говорить выписать доктора...
- Maman, онъ все сдѣлаетъ, онъ на все согласенъ, — съ досадой на мать за то, что она призываетъ въ этомъ дѣлѣ судьей Сергѣя Ивановича, сказала Кити.

Въ срединъ ихъ разговора въ аллеъ послышалось фырканье лошадей и звукъ колесъ по щебню.

Не успѣла еще Долли встать, чтобы идти навстрѣчу мужу, какъ внизу, изъ окна комнаты, въ которой учился Гриша, выскочилъ Левинъ и ссадилъ Гришу.

- Это Стива! изъ-подъ балкона крикнулъ Левинъ. Мы кончили, Долли, не бойся! прибавилъ онъ и какъ мальчикъ пустился бѣжать навстрѣчу экипажу.
- Is, ea, id, ejus, ejus! кричалъ Гриша, подпрыгивая по аллеъ.
- И еще кто-то. Върно папа! прокричалъ Левинъ, остановившись у входа въ аллею. Кити, не ходи по крутой лъстницъ, а кругомъ.

Но Левинъ ошибся, принявъ того, кто сидълъ въ коляскъ, за стараго князя. Когда онъ приблизился къ коляскъ, онъ увидалъ рядомъ со Степаномъ Аркадьевичемъ не князя, а красиваго, полнаго молодого человъка въ шотландскомъ колпачкъ, съ длинными концами лентъ назади. Это былъ Васенька Весловскій, троюродный братъ Щербацкихъ, петербургско-московскій блестящій молодой человъкъ, «отличнъйшій ма-

лый и страстный охотникъ», какъ его представилъ Степанъ Аркадьевичъ.

Нисколько не смущенный тѣмъ разочарованіемъ, которое онъ произвелъ, замѣнивъ собой стараго князя, Весловскій весело поздоровался съ Левинымъ, напоминая прежнее знакомство, и, подхвативъ въ коляску Гришу, перенесъ его черезъ пойнтера, котораго везъ съ собой Степанъ Аркадьевичъ.

Левинъ не сёлъ въ коляску, а пошелъ сзади. Ему было немного досадно на то, что не пріёхалъ старый князь, котораго онъ чёмъ больше зналъ, тёмъ больше любилъ, и на то, что явился этотъ Васенька Весловскій, человёкъ совершенно чужой и лишній. Онъ показался ему еще тёмъ болёе чуждымъ и лишнимъ, что, когда Левинъ подошелъ къ крыльцу, у котораго собралась вся оживленная толпа большихъ и дётей, онъ увидалъ, что Васенька Весловскій съ особенно ласковымъ и галантнымъ видомъ цёлуетъ руку Кити.

- A мы cousins съ вашею женой, да и старые знакомые, сказалъ Васенька Весловскій, опять крѣпко-крѣпко пожимая руку Левина.
- Ну что, дичь есть? обратился къ Левину Степанъ Аркадьевичъ, едва поспѣвавшій каждому сказать привѣтствіе. Мы вотъ съ нимъ имѣемъ самыя жестокія намѣренія. Какъ же, maman, они съ тѣхъ поръ не были въ Москвѣ. Ну, Таня, вотъ тебѣ! Достань пожалуйста въ коляскѣ сзади, на всѣ стороны говорилъ онъ. Какъ ты посвѣжѣла, Долленька, говорилъ онъ женѣ, еще разъ цѣлуя ея руку, удерживая ее въ своей и потрепливая сверху другою.

Левинъ, за минуту тому назадъ бывшій въ самомъ веселомъ расположеніи духа, теперь мрачно смотрѣлъ на всѣхъ, и все ему не нравилось.

«Кого онъ вчера цёловаль этими губами?» думаль онъ, глядя на нёжности Степана Аркадьевича съ же-

ной. Онъ посмотрѣлъ на Долли, и она тоже не понравилась ему.

«Вѣдь она не вѣритъ его любви. Такъ чему же она такъ рада? Отвратительно!» думалъ Левинъ.

Онъ посмотрълъ на княгиню, которая такъ мила была ему минуту тому назадъ, и ему не понравилась та манера, съ которою она, какъ къ себъ въ домъ, привътствовала этого Васеньку съ его лентами.

Даже Сергъй Ивановичъ, который тоже вышелъ на крыльцо, показался ему непріятенъ тъмъ притворнымъ дружелюбіемъ съ которымъ онъ встръчалъ Степана Аркадьевича, тогда какъ Левинъ зналъ, что братъ его не любилъ и не уважалъ Облонскаго.

И Варенька, и та ему была противна тѣмъ, какъ опа съ своимъ видомъ sainte nitouche знакомилась съ этимъ господиномъ, тогда какъ только и думала о томъ, какъ бы ей выйти замужъ.

И противнѣе всѣхъ была Кити тѣмъ, какъ опа поддалась тому тону веселья, съ которымъ этотъ господинъ, какъ на праздникъ для себя и для всѣхъ, смотрѣлъ на свой пріѣздъ въ деревню, и въ особенности непріятна была тою особенною улыбкой, которою она отвѣчала на его улыбки.

Шумно разговаривая, всё пошли въ домъ; но, какъ только всё усёлись, Левинъ повернулся и вышелъ.

Кити видѣла, что съ мужемъ что-то сдѣлалось. Она хотѣла улучить минуту поговорить съ нимъ наединѣ, но онъ поспѣшилъ уйти отъ нея, сказавъ, что ему нужно въ контору. Давно уже ему хозяйственныя дѣла не казались такъ важны, какъ нынче. «Имъ тамъ все праздникъ, — думалъ онъ, — а тутъ дѣла не праздничныя, которыя не ждутъ и безъ которыхъ жить нельзя».

Левинъ вернулся домой только тогда, когда послали звать его къ ужину. На лѣстницѣ стояли Кити съ Аганьей Михайловной, совѣщаясь о винахъ къ ужину.

- Да что вы такой fuss дѣлаете? Подать что обыкновенно.
- Нѣтъ, Стива не пьетъ... Костя, подожди, что съ тобой? заговорила Кити, поспѣвая за нимъ, но онъ безжалостно, не дожидаясь ея, ушелъ большими шагами въ столовую и тотчасъ же вступилъ въ общій оживленный разговоръ, который поддерживали тамъ Васенька Весловскій и Степанъ Аркадьевичъ.
- Ну что же, завтра ѣдемъ на охоту? сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.
- Пожалуйста поѣдемъ, сказалъ Весловскій, пересаживаясь бокомъ на другой стуль и поджимая подъ себя жирную ногу.
- Я очень радъ, поѣдемъ. А вы охотились уже нынѣшній годъ? сказалъ Левинъ Весловскому, внимательно оглядывая его ногу, но съ притворною пріятностью, которую такъ знала въ немъ Кити и которая такъ не шла ему. Дупелей не знаю найдемъ ли, а бекасовъ много. Только надо ѣхать рано. Вы не устанете? Ты не усталъ, Стива?
- Я усталъ? Никогда еще не уставалъ. Давайте не спать всю ночь! Пойдемте гулять!
- Въ самомъ дѣлѣ, давайте не спать! отлично! — подтвердилъ Весловскій.
- О, въ этомъ мы увѣрены, что ты можешь не спать и другимъ не давать, сказала Долли мужу съ тою чуть замѣтною ироніей, съ которою она теперь почти всегда относилась къ своему мужу. А по-моему ужъ теперь пора... Я пойду, я не ужинаю.

- Нѣтъ, ты посиди, Долленька, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, переходя на ея сторону за большимъ столомъ, на которомъ ужинали. Я тебъ еще сколько разскажу.
  - Вфрно ничего.
- А ты знаешь, Весловскій быль у Анны. И онъ опять къ нимъ ѣдеть. Вѣдь они всего въ семи-десяти верстахъ отъ васъ. И я тоже непремѣнно съѣзжу. Весловскій, поди сюда!

Васенька перешелъ къ дамамъ и сѣлъ рядомъ съ Кити.

— Ахъ, разскажите пожалуйста, вы были у нея? какъ она? — обратилась къ нему Дарья Александровна.

Левинъ остался на другомъ концѣ стола и, не переставая разговаривать съ княгиней и Варенькой, видѣлъ, что между Степаномъ Аркадьевичемъ, Долли, Кити и Весловскимъ шелъ оживленный и таинственный разговоръ. Мало того, что шелъ таинственный разговоръ, онъ видѣлъ въ лицѣ своей жены выраженіе серьезнаго чувства, когда она, не спуская глазъ, смотрѣла на красивое лицо Васеньки, что-то оживленно разсказывавшаго.

- Очень у нихъ хорошо, разсказывалъ Васенька про Вронскаго и Анну. — Я, разумѣется, не беру на себя судить, но въ ихъ домѣ чувствуешь себя въ семьѣ.
  - Что жъ они намърены дълать?
  - Кажется, на зиму хотять тхать въ Москву.
- Какъ бы хорошо намъ вмѣстѣ съѣхаться у нихъ! Ты когда поѣдешь? спросилъ Степанъ Ар-кадьевичъ у Васеньки.
  - Я проведу у нихъ іюль.
- A ты поъдешь? обратился Степанъ Аркадьевичъ къ женъ.
  - Я давно хотъла и непремънно поъду, ска-

зала Долли. — Мит ее жалко, и я знаю ее. Она прекрасная женщина. Я пот одна, когда ты ут дешь, и никого этимъ не сттсию. И даже лучше безъ тебя.

- И прекрасно, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ — А ты, Кити?
- Я? Зачёмъ я поёду? вся вспыхнувъ, сказала Кити и оглянулась на мужа.
- А вы знакомы съ Анной Аркадьевной? спросилъ ее Весловскій. — Она очень привлекательная женщина.
- Да, еще болѣе краснѣя, отвѣчала она Весловскому, встала и подошла къ мужу.
- Такъ ты завтра ѣдешь на охоту? сказала она.

Ревность его въ эти нѣсколько минуть, особенно по тому румянцу, который покрылъ ея щеки, когда она говорила съ Весловскимъ, уже далеко ушла. Теперь, слушая ея слова, онъ ихъ понималъ уже посвоему. Какъ ни странно было ему потомъ вспоминать объ этомъ, теперь ему казалось ясно, что если она спрашиваетъ его, ѣдетъ ли онъ на охоту, то это интересуетъ ее только потому, чтобы знать, доставить ли онъ это удовольствіе Васенькѣ Весловскому, въ котораго она, по его понятіямъ, уже была влюблена.

- Да, я поъду, ненатуральнымъ, самому себъ противнымъ голосомъ отвъчалъ онъ ей.
- Нътъ, лучше пробудьте завтра день, а то Долли не видала мужа совсъмъ; а послъзавтра поъзжайте сказала Кити.

Смыслъ словъ Кити теперь уже переводился Левинымъ такъ: «Не разлучай меня съ нимъ. Что ты уѣдешь — мнѣ все равно, но дай мнѣ насладиться обществомъ этого прелестнаго молодого человѣка».

— Ахъ, если ты хочешь, то мы завтра пробудемъ, — съ особенною пріятностью отв'єчалъ Левинъ.

Васенька между тѣмъ, нисколько не подозрѣвая того страданія, которое причинялось его присутствіемъ, вслѣдъ за Кити всталъ отъ стола и, слѣдя за ней улыбающимся, ласковымъ взглядомъ, пошелъ за нею.

Левинъ видѣлъ этотъ взглядъ. Онъ поблѣднѣлъ и съ минуту не могъ перевести дыханія. «Какъ позволить себѣ смотрѣть такъ на мою жену!» кипѣло въ немъ.

— Такъ завтра? Поѣдемъ пожалуйста, — сказалъ Васенька, присаживаясь на стулѣ и опять подворачивая ногу по своей привычкѣ.

Ревность Левина еще дальше ушла. Уже онъ видѣлъ себя обманутымъ мужемъ, въ которомъ нуждаются жена и любовникъ только для того, чтобы доставлять имъ удобства жизни и удовольствія... Но, несмотря на то, онъ любезно и гостепріимно разспрашивалъ Васеньку объ его охотахъ, ружьѣ, сапогахъ и согласился ѣхать завтра.

На счастіе Левина, старая княгиня прекратила его страданія тімь, что сама встала и посовітовала Кити идти спать. Но и туть не обошлось безь новаго страданія для Левина. Прощаясь съ хозяйкой, Васенька опять хотіль поціловать ея руку, но Кити, покраснівь, съ наивною грубостью, за которую ей потомъ выговаривала мать, сказала, отстраняя руку:

— Это у насъ не принято.

Въ глазахъ Левина она была виновата въ томъ, что она допустила такія отношенія, и еще больше виновата въ томъ, что такъ неловко показала, что они ей не нравятся.

— Ну, что за охота спать! — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, послѣ выпитыхъ за ужиномъ нѣсколькихъ стакановъ вина пришедшій въ свое самое милое и поэтическое настроеніе. — Смотри, Кити, — говорилъ онъ, указывая на поднимавшуюся изъ-за липъ луну, — что за прелесть! Весловскій, вотъ когда

серенаду. Ты знаешь, у него славный голосъ, мы съ нимъ сиълись дорогой. Онъ привезъ съ собой прекрасные романсы, новые два. Съ Варварой Андреевной бы спъть.

Когда всѣ разошлись, Степанъ Аркадьевичъ еще долго ходилъ съ Весловскимъ по аллеѣ, и слышались ихъ спѣвавшіеся на новомъ романсѣ голоса.

Слушая эти голоса, Левинъ, насупившись, сидълъ на креслѣ въ спальнѣ жены и упорно молчалъ на ея вопросы о томъ, что съ нимъ; но когда наконецъ она сама, робко улыбаясь, спросила: «Ужъ не что ли нибудь не понравилось тебѣ съ Весловскимъ?» его прорвало и онъ высказалъ все; то, что онъ высказывалъ, оскорбляло его и потому еще больше его раздражало.

Онъ стоялъ предъ ней съ страшно блествишми изъ-подъ насупленныхъ бровей глазами и прижималъ къ груди сильныя руки, какъ будто напрягая всв силы свои, чтобъ удержатъ себя. Выраженіе лица его было бы сурово и даже жестоко, если бъ оно вмъств съ тъмъ не выражало страданія, которое трогало ее. Скулы его тряслись, и голосъ обрывался.

- Ты пойми, что я не ревную: это мерзкое слово. Я не могу ревновать и върить, чтобъ... Я не могу сказать, что я чувствую, но это ужасно... Я не ревную, но я оскорбленъ, униженъ тъмъ, что ктонибудь смъетъ думать, смъетъ смотръть на тебя такими глазами...
- Да какими глазами? говорила Кити, стараясь какъ можно добросовъстнъе вспомнить всъ ръчи и жесты нынъшняго вечера и всъ ихъ оттънки.

Въ глубинъ души она находила, что было что-то именно въ ту минуту, какъ онъ перешелъ за ней на другой конецъ стола, но не смъла признаться въ этомъ

даже самой себъ, тъмъ болье не ръшалась сказать это ему и усилить этимъ его страданіе.

- И что же можетъ быть привлекательнаго во мнъ, какая я?...
- Ахъ! вскрикнулъ онъ, хватаясь за голову. Ты бы не говорила!... Значитъ, если бы ты была привлекательна...
- Да нѣтъ, Костя, да постой, да послушай! говорила она, съ страдальчески-соболѣзнующимъ выраженіемъ глядя на него. Ну, что же ты можешь думать? Когда для меня нѣтъ людей, нѣту, нѣту!.. Ну хочешь ты, чтобъ я никого не видала?

Въ первую минуту ей была оскорбительна его ревность; ей было досадно, что малъйшее развлеченіе и самое невинное было ей запрещено; но теперь она охотно пожертвовала бы и не такими пустяками, а всъмъ для его спокойствія, чтобъ избавить его отъ страданія, которое онъ испытывалъ.

- Ты пойми ужасъ и комизмъ моего положенія, продолжалъ онъ отчаяннымъ шопотомъ, что онъ у меня въ домѣ, что онъ ничего неприличнаго собственно вѣдь не сдѣлалъ, кромѣ этой развязности и поджиманія ногъ. Онъ считаетъ это самымъ хорошимъ тономъ, и потому я долженъ бытъ любезенъ съ нимъ.
- Но, Костя, ты преувеличиваешь, говорила Кити, въ глубинѣ души радуясь той силѣ любви къ ней, которая выражалась теперь въ его ревности.
- Ужаснъе всего то, что ты какая ты всегда, и теперь, когда ты такая святыня для меня, мы такъ счастливы, такъ особенно счастливы, и вдругь такая дрянь... Не дрянь, зачъмъ я его браню? Мнъ до него дъла нътъ. Но за что мое, твое счастіе?..
- Знаешь, я понимаю, отчего это сдълалось, начала Кити.

- Oruero? oruero?
- Я видѣла, какъ ты смотрѣлъ, когда мы говорили за ужиномъ.

— Ну да, ну да! — испуганно сказалъ Левинъ. Она разсказала ему, о чемъ они говорили. И, разсказывая это, она задыхалась отъ волненія. Левинъ помолчалъ, потомъ приглядѣлся къ ея блѣдному, испуганному лицу и вдругъ схватился за голову.

- Катя, я измучилъ тебя! Голубчикъ, прости меня! Это сумасшествіе! Катя, я кругомъ виноватъ. И можно ли было изъ такой глупости такъ мучиться.
  - Нътъ, мит тебя жалко.
- Меня? Меня? Что я, сумасшедшій!.. А тебя за что? Это ужасно думать, что всякій человѣкъ чужой можетъ разстроить наше счастіе.
  - Разумфется, это-то и оскорбительно...
- Нѣтъ, такъ я, напротивъ, оставлю его нарочно у насъ все лѣто и буду разсыпаться съ нимъ въ любезностяхъ, говорилъ Левинъ, цѣлуя ея руки. Вотъ увидишь. Завтра... Да, правда, завтра мы ѣдемъ.

## VIII

На другой день, дамы еще не вставали, какъ охотничьи экипажи, катки и телъжка стояли у подъъзда, и Ласка, еще съ утра понявшая, что ъдутъ на охоту, навизжавшись и напрыгавшись досыта, сидъла на каткахъ подлъ кучера, взволнованно и неодобрительно за промедленіе глядя на дверь, изъ которой все еще не выходили охотники. Первый вышелъ Васенька Весловскій въ большихъ новыхъ сапогахъ, доходившихъ до половины толстыхъ ляжекъ, въ зеленой блузъ, подпоясанной новымъ, пахнущимъ кожей патронташемъ, и въ своемъ колпачкъ съ лентами, и съ англійскимъ новенькимъ ружьемъ безъ антапокъ и перевязи. Ласка

подскочила къ нему, попривътствовала его, попрыгавъ спросила у него по-своему, скоро ли выйдуть тѣ, но, не получивъ отъ него отвъта, вернулась на свой постъ ожиданія и опять замерла, повернувъ на бокъ голову и настороживъ одно ухо. Наконецъ дверь съ грохотомъ отворилась, вылетълъ, кружась и повертываясь на воздухф, Кракъ, половопфгій пойнтеръ Степана Аркадьевича, и вышелъ самъ Степанъ Аркадьевичъ съ ружьемъ въ рукахъ и съ сигарой во рту. «Тубо, тубо, Кракъ!» покрикивалъ онъ ласково на собаку, которая вскидывала ему лапы на животъ и грудь, цепляясь ими за ягдташъ. Степанъ Аркадьевичъ былъ одътъ въ поршни и подвертки, въ оборванныя панталоны и короткое пальто. На головъ была развалина какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрущечка, и ягдташъ и патронташъ, хотя истасканные, были наилучшей доброты.

Васенька Весловскій не понималь прежде этого настоящаго, охотничьяго щегольства — быть въ отрепкахъ, но имѣть охотничью снасть самаго лучшаго качества. Онъ поняль это теперь, глядя на Степана Аркадьевича, въ этихъ отрепкахъ сіявшаго своею элегантною, откормленною и веселою барскою фигурой, и рѣшилъ, что онъ къ слѣдующей охотѣ непремѣнно такъ устроится.

- Ну, а хозяинъ нашъ что? спросилъ онъ.
- Молодая жена, улыбаясь сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.
  - Да, и такая прелестная.
- Опъ уже быль одъть. Върно опять побъжаль къ ней.

Степанъ Аркадьевичъ угадалъ. Левинъ забѣжалъ опять къ женѣ спросить у нея еще разъ, простила ли она его за вчерашнюю глупость, и еще за тѣмъ, чтобы попросить ее, чтобъ она была ради Христа осторожиѣе. Главное отъ дѣтей была бы дальше, — они

всегда могуть толкнуть. Потомъ, надо было еще разъ получить отъ нея подтвержденіе, что она не сердится на него за то, что онъ утажаетъ на два дня, и еще просить ее непремтино прислать ему записку завтра утромъ съ верховымъ, написать хоть только два слова, только чтобъ онъ могъ знать, что она благополучна.

Кити, какъ всегда, больно было на два дня разставаться съ мужемъ; но, увидавъ его оживленную фигуру, казавшуюся особенно большою и сильною въ охотничьихъ сапогахъ и бѣлой блузѣ, и какое-то непонятное ей сіяніе охотничьяго возбужденія, она изъза его радости забыла свое огорченіе и весело простилась съ нимъ.

- Виновать, господа! сказаль онъ, вбъгая на крыльцо. Завтракъ положили? Зачъмъ рыжаго направо? Ну, все равно. Ласка, брось, пошла сидъть!
- Пусти въ холостое стадо, обратился онъ къ скотнику, дожидавшемуся его у крыльца съ вопросомъ о валушкахъ. Виноватъ, вотъ еще злодъй идетъ.

Левинъ соскочилъ съ катковъ, на которые онъ уже сѣлъ было, къ рядчику-плотнику, съ саженью шедшему къ крыльцу.

- Вотъ вчера не пришелъ въ контору, теперъ меня задерживаетъ. Ну что?
- Прикажите еще поворотъ сдълать. Всего три ступеньки прибавить. И пригонимъ въ самый разъ. Много покойнъ будетъ.
- Ты бы слушалъ меня, съ досадой отвѣчалъ Левинъ. Я говорилъ, установи тетивы и потомъ ступени врубай. Теперь не поправишь. Дѣлай, какъ я велѣлъ, руби новую.

Дѣло было въ томъ, что въ строящемся флигелѣ рядчикъ испортилъ лѣстницу, срубивъ ее отдѣльно и не разочтя подъемъ, такъ что ступени всѣ вышли по-

катыя, когда ее поставили на мѣсто. Теперь рядчикъ хотѣлъ, оставивъ ту же лѣстницу, прибавить три ступени.

- Много лучше будетъ.
- Да куда же она у тебя выйдеть съ тремя ступенями?
- Помилуйте-съ, съ презрительною улыбкой сказалъ плотникъ. Въ самую тахту выйдетъ. Какъ значитъ возьмется снизу, съ убъдительнымъ жестомъ сказалъ онъ, пойдетъ, пойдетъ и придетъ.
- Въдь три ступеньки и въ длину прибавятъ... Куда жъ она придетъ?
- Такъ она значить снизу какъ пойдеть, такъ и придеть, упорно и убъдительно говорилъ рядчикъ.
  - Подъ потолокъ и въ ствну она придетъ.
- Помилуйте. Вѣдь снизу пойдеть. Пойдеть, пойдеть и придеть.

Левинъ досталъ шомполъ и сталъ по пыли рисовать ему лъстницу.

- Ну, видишь?
- Какъ прикажете, сказалъ плотникъ, вдругъ просвътлъвъ глазами и, очевидно, понявъ наконецъ дъло. Видно приходится новую рубить.
- Ну такъ, такъ и дѣлай, какъ велѣно, крикнулъ Левинъ, садясь на катки. — Пошелъ! Собакъ держи, Филиппъ!

Левинъ испытывалъ теперь, оставивъ позади себя всѣ заботы семейныя и хозяйственныя, такое сильное чувство радости жизни и ожиданья, что ему не хотѣлось говорить. Кромѣ того, онъ испытывалъ то чувство сосредоточеннаго волненія, которое испытываетъ сикій охотникъ, приближаясь къ мѣсту дѣйствія. Если его что и занимало теперь, то лишь вопросы о томъ, найдуть ли они что въ Колпенскомъ болотѣ, о томъ, какова окажется Ласка въ сравненіи съ Кракомъ, и

какъ-то самому ему удастся стрѣлять нынче. Какъ бы не осрамиться ему предъ новымъ человѣкомъ? Какъ бы Облонскій не обстрѣлялъ его? — тоже приходило ему въ голову.

Облонскій испытываль подобное же чувство и быль тоже не разговорчивъ. Одинъ Васенька Весловскій не переставая весело разговаривалъ. Теперь, слушая его, Левину совъстно было вспомнить, какъ онъ былъ неправъ къ нему вчера. Васенька былъ дъйствительно славный малый, простой, добродушный и очень веселый. Если бы Левинъ сошелся съ нимъ холостымъ, онъ бы сблизился съ нимъ. Было немножко непріятно Левину его праздничное отношение къ жизни и какаято развязность элегантности. Какъ будто онъ признавалъ за собою высокое несомнънное значение за то, что у него были длинные ногти и шапочка и остальное соотвътствующее; но это можно было извинить за его добродушіе и порядочность. Онъ нравился Левину своимъ хорошимъ воспитаніемъ, отличнымъ выговоромъ на французскомъ и англійскомъ языкахъ и твмъ, что онъ быль человвкъ его міра.

Васенькѣ чрезвычайно понравилась степная донская лошадь на лѣвой пристяжкѣ. Онъ все восхищался ею: «какъ хорошо верхомъ на степной лошади скакать по степи. А? Не правда ли?» говориль онъ. Что-то такое онъ представлялъ себѣ въ ѣздѣ на степной лошади дикое, поэтическое, изъ котораго ничего не выходило; но наивность его, въ особенности въ соединеніи съ его красотой, милою улыбкой и граціей движеній, была очень привлекательна. Оттого ли, что натура его была симпатична Левину, или потому, что Левинъ старался въ искупленіе вчерашняго грѣха найти въ немъ все хорошее, Левину было пріятно съ нимъ.

Отъвхавъ три версты, Весловкій вдругъ хватился сигаръ и бумажника и не зналъ, потерялъ ли ихъ или

оставилъ на столѣ. Въ бумажникѣ было триста семьдесятъ рублей, и потому нельзя было такъ оставить этого.

- Знаете что, Левинъ, я на этой донской пристяжной проскачу домой. Это будетъ отлично. А? говорилъ онъ, уже готовясь влъзать.
- Нѣтъ, зачѣмъ же? отвѣчалъ Левинъ, разсчитавшій, что въ Васенькѣ должно быть не менѣе шести пудовъ вѣса. Я кучера пошлю.

Кучеръ повхалъ на пристяжной, а Левинъ сталъ самъ править парой.

### IX

- Ну, какой же нашъ маршруть? Разскажика хорошенько, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.
- Планъ слѣдующій: теперь мы ѣдемъ до Гвоздева. Въ Гвоздевѣ болото дупелиное по сю сторону, а за Гвоздевымъ идуть чудныя бекасиныя болота, и дупеля бываютъ. Теперь жарко, и мы къ вечеру (двадцать верстъ) пріѣдемъ и возьмемъ вечернее поле; переночуемъ, а ужъ завтра въ большія болота.
  - А дорогой развѣ ничего нѣтъ?
- Есть; но задержимся, и жарко. Есть славныя два мъстечка, да едва ли есть что.

Левину самому захотѣлось зайти въ эти мѣстечки, но мѣстечки были отъ дома близкія, онъ всегда могъ взять ихъ, и мѣстечки были маленькія, — троимъ негдѣ стрѣлять. И потому онъ кривилъ душой, говоря, что едва ли есть что. Поровнявшись съ маленькимъ болотцемъ, Левинъ хотѣлъ проѣхать мимо, но опытный охотничій глазъ Степана Аркадьевича тотчасъ же разсмотрѣлъ видную съ дороги мочежину.

- Не завдемъ ли? сказалъ онъ, указывая на болотце.
  - Левинъ, пожалуйста! какъ отлично! сталъ

просить Васенька Весловскій, и Левинъ не могь не согласиться.

Не успѣли они остановиться, какъ собаки, перегоняя одна другую, уже летѣли къ болоту.

— Кракъ! Ласка!..

Собаки верпулись.

- Втроемъ тѣсно будеть. Я побуду здѣсь, сказалъ Левинъ, надѣясь, что они ничего не найдутъ, кромѣ чибисовъ, которые поднялись отъ собакъ и, перекачиваясь на лету, жалобно плакали надъ болотомъ.
- Нѣтъ! Пойдемте Левинъ, пойдемъ вмѣстѣ! звалъ Весловскій.
- Право, тѣсно. Ласка, назадъ! Ласка! Вѣдь вамъ не нужно другой собаки?

Левинъ остался у линейки и съ завистью смотрѣлъ на охотниковъ. Охотники прошли все болотце. Кромѣ курочки и чибисовъ, изъ которыхъ одного убилъ Васенька, ничего не было въ болотѣ.

- Ну вотъ видите, что я не жалѣлъ болота, сказалъ Левинъ, только время терять.
- Нѣтъ, все-таки весело. Вы видѣли? говорилъ Васенька Весловскій, неловко взлѣзая на катки съ ружьемъ и чибисомъ въ рукахъ. Какъ я славно убилъ этого! Не правда ли? Ну, скоро ли мы прі-ѣдемъ на настоящее?

Вдругъ лошади рванулись, Левинъ ударился головой о стволъ чьего-то ружья, и раздался выстрълъ. Выстрълъ собственно раздался прежде, но такъ показалось Левину. Дъло было въ томъ, что Васенька Весловскій, спуская курки, жалъ одну гашетку, а придерживалъ другой курокъ. Зарядъ влетълъ въ землю, никому не сдълавъ вреда. Степанъ Аркадьевичъ покачалъ головой и посмъялся укоризненно Весловскому. Но Левинъ не имълъ духа выговорить ему. Во-первыхъ, всякій упрекъ показался бы вызваннымъ мино-

вавшею опасностью и шишкой, которая вскочила на лбу у Левина; а во-вторыхъ, Весловскій былъ такъ наивно огорченъ сначала и потомъ такъ смѣялся добродушно и увлекательно ихъ общему переполоху, что нельзя было самому не смѣяться.

Когда они подъвхали ко второму болоту, которое было довольно велико и должно было взять много времени, Левинъ уговаривалъ не выходить. Но Весловскій опять упросилъ его. Опять, такъ какъ болото было узко, Левинъ, какъ гостепріимный хозяинъ, остался у экипажей.

Прямо съ прихода Кракъ потянулъ къ кочкамъ. Васенька Весловскій первый побѣжалъ за собакой. И не успѣлъ Степанъ Аркадьевичъ подойти, какъ уже вылетѣлъ дупель. Весловскій сдѣлалъ промахъ, и дупель пересѣлъ въ некошенный лугъ. Весловскому предоставленъ былъ этотъ дупель. Кракъ опять нашелъ его, сталъ, и Весловскій убилъ его и вернулся къ экипажамъ.

— Теперь идите вы, а я побуду съ лошадьми, — сказалъ онъ.

Левина начинала разбирать охотничья зависть. Онъ передалъ вожжи Весловскому и пошелъ въболото.

Ласка, уже давно жалобно визжавшая и жаловавшаяся на несправедливость, понеслась впередъ прямо къ надежному, знакомому Левину кочкарнику, въ который не заходилъ еще Кракъ.

- Что жъ ты ея не остановишь? крикнулъ Степанъ Аркадьевичъ.
- Опа не спугнеть, отвъчалъ Левинъ, радуясь на собаку и спъша за нею.

Въ поискъ Ласки, чъмъ ближе и ближе она подходила къ знакомымъ кочкамъ, становилось больше и больше серьезности. Маленькая болотная птичка только на мгновеніе развлекла ее. Она сдълала одинъ кругъ передъ кочками, начала другой и вдругъ вздрогнула и замерла.

— Иди, иди, Стива! — крикнулъ Левинъ, чувствуя, какъ сердце у него начинаетъ сильше биться и какъ вдругъ, какъ будто какая-то задвижка отодвинулась въ его напряженномъ слухв, всв звуки, потерявъ меру разстоянія, безпорядочно, но ярко стали поражать его. Онъ слышалъ шаги Степана Аркадьевича, принимая ихъ за дальній топотъ лошадей; слышалъ хрупкій звукъ оторвавшагося съ кореньями угла кочки, на которую онъ наступилъ, принимая этотъ звукъ за полетъ дупеля; слышалъ тоже сзади недалеко какое-то шлепанье по воде, въ которомъ онъ не могъ дать себе отчета.

Выбирая мѣсто для ноги, онъ подвигался къ собакѣ.

#### - Пиль!

Не дупель, а бекасъ вырвался изъ-подъ собаки. Левинъ повелъ ружьемъ, но въ то самое время, какъ онъ цѣлился, тотъ самый звукъ шлепанья по водѣ усилился, приблизился, и къ нему присоединился голосъ Весловскаго, что-то странно громко кричавшаго. Левинъ видѣлъ, что онъ беретъ ружьемъ сзади бекаса, но все-таки выстрѣлилъ.

Убъдившись въ томъ, что сдъланъ промахъ, Левинъ оглянулся и увидалъ, что лошади съ катками уже не на дорогъ, а въ болотъ.

Весловскій, желая вид'єть стр'єльбу, за єхалъ въболото и увязилъ лошадей.

«И чортъ его носить!» проговорилъ про себя Левинъ, возвращаясь къ завязшему экипажу. — Зачъмъ вы поъхали? — сухо сказалъ онъ ему и, кликнувъ кучера, принялся выпрастывать лошадей.

Левину было досадно и то, что ему помѣшали стрѣлять, и то, что увязили его лошадей, и то главное, что, для того чтобы выпростать лошадей, отпрячь ихъ, ни

Степанъ Аркадьевичъ, ни Весловскій не помогали ему и кучеру, такъ какъ не имѣли ни тотъ, ни другой ни малѣйшаго понятія, въ чемъ состоитъ запряжка. Ни слова не отвѣчая Васенькѣ на его увѣренія, что тутъ было совсѣмъ сухо, Левинъ молча работалъ съ кучеромъ, чтобы выпростать лошадей. Но потомъ, разогрѣвшись работой и увидавъ, какъ старательно усердно Весловскій тащилъ катки за крыло, такъ что даже отломилъ его, Левинъ упрекнулъ себя за то, что онъ подъ вліяніемъ вчерашняго чувства былъ слишкомъ холоденъ къ Весловскому, и постарался особенною любезностью загладить свою сухость. Когда все было приведено въ порядокъ и экипажи выведены на дорогу, Левинъ велѣлъ достать завтракъ.

— Bon appétit — bonne conscience! Се poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes, — говорилъ французскую прибауточку опять повеселѣвшій Васенька, доѣдая второго цыпленка. — Ну, теперь бѣдствія наши кончились; теперь пойдеть все благополучно. Только я за свою вину обязанъ сидѣть на козлахъ. Не правда ли? А? Нѣть, нѣть, я Автомедонъ. Посмотрите, какъ я васъ довезу! — отвѣчалъ онъ, не пуская вожжи, когда Левинъ просилъ его пустить кучера. — Нѣтъ, я долженъ свою вину искупить, и мнѣ прекрасно на козлахъ. — И онъ поѣхалъ.

Левинъ боялся немного, что онъ замучаетъ лошадей, особенно лѣваго, рыжаго, котораго онъ не умѣлъ держать; но неволно онъ подчинялся его веселью, слушалъ романсы, которые Весловскій, сидя на козлахъ, распѣвалъ всю дорогу, или разсказы и представленія въ лицахъ, какъ надо править по-англійски, four in hand; и они всѣ послѣ завтрака въ самомъ веселомъ расположеніи духа доѣхали до Гвоздевскаго болота. Васенька такъ шибко гналъ лошадей, что они прітакали къ болоту слишкомъ рано, такъ что было еще жарко.

Подъйхавъ къ серьезному болоту, главной цфли пойздки, Левийъ невольно подумалъ о томъ, какъ бы ему избавиться отъ Васеньки и ходить безъ помфхи. Степайъ Аркадьевичъ очевидно желалъ того же, и на лицф его Левийъ видфлъ выражение озабоченности, которое всегда бываетъ у настоящаго охотника предъначаломъ охоты, и ифкоторой свойственной ему добродушной хитрости.

- Какъ же мы пойдемъ? Болото отличное, и я вижу, и ястреба, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, указывая на двухъ вившихся надъ осокой большихъ птицъ. Гдѣ ястреба, тамъ навѣрное и дичь есть.
- Ну вотъ видите ли, господа, сказалъ Левинъ, съ нѣсколько мрачнымъ выраженіемъ подтягивая сапоги и осматривая пистоны на ружьѣ. Видите эту осоку? Онъ указалъ на темнѣвшій черною зеленью островокъ въ огромномъ, раскинувшемся по правую сторону рѣки, до половины скошенномъ, мокромъ лугѣ. Болото начинается вотъ здѣсь, прямо предъ нами, видите гдѣ зеленѣе. Отсюда оно идетъ направо, гдѣ лошади ходятъ; тамъ кочки, дупеля бываютъ; и кругомъ этой осоки вонъ до того ольшанника и до самой мельницы. Вонъ тамъ, видишь, гдѣ заливъ. Это лучшее мѣсто. Тамъ я разъ семнадцать бекасовъ убилъ. Мы разойдемся съ двумя собаками въ разные стороны и тамъ у мельницы сойдемся.
- Ну, кто жъ направо, кто налѣво? спросилъ Степанъ Аркадьевичъ. Направо шире, идите вы вдвоемъ, а я налѣво, беззаботно какъ будто сказалъ онъ.

— Прекрасно! мы его обстрѣляемъ. Ну, пойдемъ, пойдемъ, пойдемъ! — подхватилъ Васенька.

Левину нельзя было не согласиться, и они разошлись.

Только что они вошли въ болото, объ собаки вмъстъ заискали и потянули къ ржавчинъ. Левинъ зналъ этотъ поискъ Ласки, осторожный и неопредъленный; онъ зналъ и мъсто и ждалъ табунка бекасовъ.

- Весловскій, рядомъ, рядомъ идите! замирающимъ голосомъ проговорилъ онъ плескавшемуся сзади по водѣ товарищу, направленіе ружья котораго послѣ нечаяннаго выстрѣла на Колпенскомъ болотѣ невольно интересовало Левина.
- Нѣтъ, я васъ не буду стѣснять, вы обо мнѣ не думайте.

Но Левинъ невольно думалъ и вспоминалъ слова Кити, когда она отпускала его: «смотрите, не застрълите другъ друга». Ближе и ближе подходили собаки, минуя одна другую, каждая ведя свою нить; ожиданіе бекаса было такъ сильно, что чмоканье своего каблука, вытаскиваемаго изъ ржавчины, представлялось Левину крикомъ бекаса, и онъ схватывалъ и сжималъ прикладъ ружья.

Бацъ! бацъ! раздалось у него надъ ухомъ. Васенька выстрелилъ въ стадо утокъ, которыя вились надъ болотомъ и далеко не въ меру налетели въ это время на охотниковъ. Не успелъ Левинъ оглянуться, какъ чмокнулъ одинъ бекасъ, другой, третій и еще штукъ восемь поднялось одинъ за другимъ.

Степанъ Аркадьевичъ срѣзалъ одного въ тотъ самый моментъ, какъ онъ собирался начать свои зигзаги, и бекасъ комочкомъ упалъ въ трясину. Облонскій неторопливо повелъ за другимъ, еще низомъ летъвшимъ къ осокъ, и вмѣстѣ съ звукомъ выстрѣла и этотъ бекасъ упалъ; и видно было, какъ онъ вы-

прыгивалъ изъ скошенной осоки, біясь уцѣлѣвшимъ бѣлымъ снизу крыломъ.

Левинъ не былъ такъ счастливъ: онъ ударилъ перваго бекаса слишкомъ близко и промахнулся, повелъ за нимъ, когда онъ уже сталъ подниматься, но въ это время вылетѣлъ еще одинъ изъ-подъ ногъ и развлекъ его, и онъ сдѣлалъ другой промахъ.

Покуда заряжали ружья, поднялся еще бекасъ, и Весловскій, успѣвшій зарядить другой разъ, пустилъ по водѣ еще два заряда мелкой дроби. Степанъ Аркадьевичъ подобралъ своихъ бекасовъ и блестящими глазами взглянулъ на Левина.

— Ну, теперь расходимся, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ и, прихрамывая на лѣвую ногу и держа ружье наготовѣ и посвистывая собакѣ, пошелъ въ одну сторону. Левинъ съ Весловкимъ пошли въ другую.

Съ Левинымъ всегда бывало такъ, что, когда первые выстрълы были неудачны, онъ горячился, досадоваль и стръляль цълый день дурно. Такъ было и нынче. Бекасовъ оказалось очень много. Изъ-подъ собаки, изъ-подъ ногъ охотниковъ безпрестанно вылетали бекасы, и Левинъ могъ бы поправиться; но чёмъ больше онъ стреляль, темь больше срамился передъ Весловскимъ, весело палившимъ въ мъру, и не въ мъру, ничего не убивавшимъ и нисколько этимъ не смущавшимся. Левинъ торопился, не выдерживалъ, горячился все больще и больше и дошель до того уже, что, стрѣляя, почти не надъялся, что убьеть. Казалось и Ласка понимала это. Она лънивъе стала искать и точно съ недоумъніемъ или укоризною оглядывалась на охотниковъ. Выстрёлы слёдовали за выстрёлами. Пороховой дымъ стоялъ вокругъ охотниковъ, а въ большой просторной съткъ ягдташа были только три легонькіе, маленькіе бекаса. И то одинъ былъ убитъ Весловскимъ и одинъ общій. Между тімь по другой стороні болота слышались не частые, но, какъ Левину казалось, значительные выстрёлы Степана Аркадьевича, при чемъ почти за каждымъ слышалось: «Кракъ, Кракъ, апортъ!»

Это еще болъе волновало Левина. Бекасы не переставая вились въ воздухъ надъ осокой. Чмоканье по землъ и карканье въ вышинъ не умолкая были слышны со всъхъ сторонъ; поднятые прежде и носившеся въ воздухъ бекасы садились передъ охотниками. Вмъсто двухъ ястребовъ теперь десятки ихъ съ пискомъ вились надъ болотомъ.

Пройдя большую половину болота, Левинъ съ Весловскимъ добрались до того мѣста, по которому длинными полосками, упирающимися въ осоку, былъ раздѣленъ мужицкій покосъ, отмѣченный гдѣ протоитанными полосками, гдѣ прокошеннымъ рядкомъ. Половина изъ этихъ полосъ была уже скошена.

Хотя по нескошенному было мало надежды найти столько же, сколько по скошенному, Левинъ объщалъ Степану Аркадьевичу сойтись съ нимъ и пошелъ съ своимъ спутникомъ дальше по прокошеннымъ и непрокошеннымъ полосамъ.

— Эй, охотники, — прокричалъ имъ одинъ изъ мужиковъ, сидъвшихъ у отпряженной телъги, — иди съ нами полудновать! Вино пить!

Левинъ оглянулся.

- Иди, ничаво! прокричалъ съ краснымъ лицомъ веселый бородатый мужикъ, осклабляя бѣлые зубы и поднимая зеленоватый, блестящій на солнцѣ штофъ.
- Qu'est ce qu'ils disent? спросилъ Весловскій.
- Зовуть водку пить. Они вѣрно луга дѣлили. Я бы выпилъ, не безъ хитрости сказалъ Левинъ, надѣясь, что Весловскій соблазнится водкой и уйдетъ къ нимъ.

- Зачъмъ же они угощають?
- Такъ, веселятся. Право, подойдите къ нимъ. Вамъ интересно.
  - Allons, c'est curieux.
- Идите, идите, вы найдете дорогу на мельницу! крикнулъ Левинъ и, оглянувшись, съ удовольствіемъ увидѣлъ, что Весловскій, нагнувшись и спотыкаясь усталыми ногами и держа ружье въ вытянутой рукѣ, выбирался изъ болота къ мужикамъ.
- Иди и ты! кричалъ мужикъ на Левина. Нябось! Закусишь пирожка!

Левину сильно хотѣлось выпить водки и съѣсть кусокъ хлѣба. Онъ ослабѣлъ и чувствовалъ, что насилу выдираетъ заплетающіяся ноги изъ трясины, и онъ на минуту быль въ сомнѣніи. Но собака стала. И тотчасъ вся усталость исчезла, и онъ легко пошелъ по трясинѣ къ собакѣ. Изъ-подъ ногъ его вылетѣлъ бекасъ; онъ ударилъ и убилъ, — собака продолжала стоять. «Пиль!» Изъ-подъ собаки поднялся другой. Левинъ выстрѣлилъ. Но день былъ несчастный; онъ промахнулся, и когда пошелъ искать убитаго, то не нашелъ и его. Онъ излазилъ всю осоку, но Ласка не вѣрила, что онъ убилъ, и, когда онъ посылалъ ее искатъ, притворялась, что ищетъ, но не искала.

И безъ Васеньки, котораго Левинъ упрекалъ въ своей неудачѣ, дѣло не поправилось. Бекасовъ было много и тутъ, но Левинъ дѣлалъ промахъ за промахомъ.

Косые лучи солнца были еще жарки; платье, насквозь промокшее отъ пота, липло къ тѣлу; лѣвый сапогь, полный воды, былъ тяжелъ и чмокалъ; по испачканному пороховымъ осадкомъ лицу каплями скатывался потъ; во рту была горечь, въ носу запахъ пороха и ржавчины, въ ушахъ неперестающее чмоканье бекасовъ; до стволовъ нельзя было дотронуться:

такъ они разгорѣлись; сердце стучало быстро и коротко; руки тряслись отъ волненія, и усталыя ноги спотыкались и переплетались по кочкамъ и трясинѣ; но онъ все ходиль и стрѣлялъ. Наконецъ, сдѣлавъ постыдный промахъ, онъ бросилъ наземь ружье и шляпу.

«Нѣтъ, надо опомниться!» сказалъ онъ себѣ. Онъ, поднявъ ружье и шляпу, подозвалъ къ ногамъ Ласку и вышелъ изъ болота. Выйдя на сухое, онъ сѣлъ на кочку, разулся, вылилъ изъ сапога, потомъ подошелъ къ болоту, напился со ржавымъ вкусомъ воды, намочилъ разгорѣвшіеся стволы и обмылъ себѣ лицо и руки. Освѣжившись, онъ двинулся опять къ тому мѣсту, куда пересѣлъ бекасъ, съ твердымъ намѣреніемъ не горячиться.

Онъ хотъль быть спокойнымъ, но было то же. Палецъ его прижималъ гашетку прежде, чъмъ онъ бралъ на цъль птицу. Все шло хуже и хуже.

У него было только пять штукъ въ ягдташѣ, когда онъ вышелъ изъ болота къ ольшаннику, гдѣ долженъ былъ сойтись со Степаномъ Аркадьевичемъ.

Прежде чѣмъ увидать Степана Аркадьевича, онъ увидалъ его собаку. Изъ-подъ вывороченнаго корня ольхи выскочилъ Кракъ, весь черный отъ вонючей болотной тины, и съ видомъ побѣдителя обнюхался съ Лаской. За Кракомъ показалась въ тѣни ольхъ и статная фигура Степана Аркадьевича. Онъ шелъ навстрѣчу красный, распотѣвшій, съ разстегнутымъ воротомъ, все такъ же прихрамывая.

- Ну что? Вы палили много! сказалъ онъ, весело улыбаясь.
- A ты? спросилъ Левинъ. Но спрашивать было не нужно, потому что онъ уже видѣлъ полный ягдташъ.
  - Да ничего.

У него было четырнадцать штукъ.

— Славное болото! Тебѣ вѣрно Весловскій мѣшалъ. Двумъ съ одною собакой неловко, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, смягчая свое торжество.

#### XI

Когда Левинъ со Степаномъ Аркадьевичемъ пришли въ избу мужика, у котораго всегда останавливался Левинъ, Весловскій уже былъ тамъ. Онъ сидѣлъ въ срединѣ избы и, держась обѣими руками за лавку, съ которой его стаскивалъ солдатъ, братъ хозяйки, за облитые тиной сапоги, смѣялся своимъ заразительновеселымъ смѣхомъ.

- Я только что пришель. Ils ont été charmants. Представьте себѣ, напоили меня, накормили. Какой хлѣбъ, это чудо! Délicieux! И водка я никогда вкуснѣе не пилъ! И ни за что не хотѣли взять деньги. И все говорять: «не обсудись», какъ-то.
- Зачѣмъ же деньги брать? Они васъ, значитъ, поштовали. Развѣ у нихъ продажная водка? сказалъ солдатъ, стащивъ наконецъ съ почернѣвшимъ чулкомъ замокшій сапогъ.

Несмотря на нечистоту избы, загаженной сапогами охотниковъ и грязными, облизывавшимися собаками, на болотный и пороховой запахъ, которымъ она наполнилась, и на отсутствіе ножей и вилокъ, охотники напились чаю и поужинали съ такимъ вкусомъ, какъ такимъ только на охотт. Умытые и чистые, они пошли въ подметенный стиной сарай, гдт кучера приготовили господамъ постели.

Хотя уже смерклось, никому изъ охотниковъ не хотълось спать.

Поколебавшись между воспоминаніями и разсказами о стрёльбё, о собакахъ, о прежнихъ охотахъ, разговоръ напалъ на заинтересовавшую всёхъ тему. По случаю нёсколько разъ уже повторяемыхъ выраженій восхищенія Васеньки о прелести этого ночлега и запаха сѣна, о прелести сломанной телѣги (ему она казалась сломанною, потому что была снята съ передковъ), о добродушіи мужиковъ, напоившихъ его водкой, о собакахъ, лежавшихъ каждая у ногъ своего хозяина, Облонскій разсказалъ про прелесть охоты у Мальтуса, на которой онъ былъ прошлымъ лѣтомъ. Мальтусъ былъ извѣстный желѣзнодорожный богачъ. Степанъ Аркадьевичъ разсказывалъ, какія у этого Мальтуса были въ Тверской губерніи откуплены болота и какъ сбережены и о томъ, какіе экипажи, догкарты, подвезли охотниковъ и какая палатка съ завтракомъ была раскинута у болота.

— Не понимаю тебя, — сказалъ Левинъ, поднимаясь на своемъ сѣнѣ, — какъ тебѣ не противны эти люди? Я понимаю, что завтракъ съ лафитомъ очень пріятенъ, но неужели тебѣ не противна именно эта роскошь? Всѣ эти люди, какъ прежде наши откупщики, наживаютъ деньги такъ, что при наживѣ заслуживаютъ презрѣніе людей, пренебрегаютъ этимъ презрѣніемъ, а потомъ безчестно нажитымъ откупаются отъ прежняго презрѣнія.

— Совершенно справедливо! — отозвался Васенька Весловскій. — Совершенно! Разумъется, Облонскій дълаеть это изъ bonhommie, а другіе говорять: Облонскій же ъздить...

— Нисколько, — Левинъ слышалъ, что Облонскій улыбался, говоря это: — я просто не считаю его болѣе безчестнымъ, чѣмъ кого бы то ни было изъ богатыхъ купцовъ и дворянъ. И тѣ и эти нажили одинаково трудомъ и умомъ.

— Да, но какимъ трудомъ? Развѣ это трудъ, чтобы добыть концессію и перепродать?

— Разумѣется, трудъ. Трудъ въ томъ смыслѣ, что если бы не было его или другихъ ему подобныхъ, то и дорогъ бы не было.

- Но трудъ не такой, какъ трудъ мужика или ученаго.
- Положимъ, но трудъ въ томъ смыслѣ, что дѣятельность его даетъ результатъ — дороги. Но вѣдь ты паходишь, что дороги безполезны.
- Нѣтъ, это другой вопросъ; л готовъ признать, что онѣ полезны. Но всякое пріобрѣтеніе, несоотвѣтственное положенному труду, не честно.
  - · Да кто жъ опредвлить соотвътствіе?
- Пріобрѣтеніе нечестнымъ путемъ, хитростью, сказалъ Левинъ, чувствуя, что онъ не умѣетъ яспо опредѣлить черту между честиымъ и безчестнымъ, такъ, какъ пріобрѣтеніе банкирскихъ конторъ, продолжалъ онъ. Это зло, пріобрѣтеніе громадныхъ состояній безъ труда, какъ это было при откупахъ, только перемѣнило форму. Le roi est mort, vive le roi! Только что успѣли уничтожить откуна, какъ явились желѣзныя дороги, банки: тоже нажива безъ труда.
- Да, это все можеть быть вёрно и остроумно... Лежать, Кракъ! крикнулъ Степанъ Аркадьевичъ на чесавшуюся и ворочавшую все сёно собаку, очевидно увёренный въ справедливости своей темы и потому спокойно и неторопливо. Но ты не опредёлилъ черты между честнымъ и безчестнымъ трудомъ. То, что я получаю жалованья больше, чёмъ мой столоначальникъ, хотя онъ лучше меня знаетъ дёло, это безчестно?
  - Я не знаю.
- Ну, такъ я тебѣ скажу: то, что ты получаешь за свой трудъ въ хозяйствѣ лишнихъ, положимъ, нятъ тысячъ, а нашъ хозяинъ мужикъ, какъ бы онъ ни трудился, не получитъ больше пятидесяти рублей, точно такъ же безчестно, какъ то, что я получаю больше столоначальника и что Мальтусъ получаетъ больше дорожнаго мастера. Напротивъ, я вижу какое-то враж-

дебное, ни на чемъ не основанное отношеніе общества къ этимъ людямъ и мнѣ кажется, что тутъ зависть...

- Нѣтъ, это несправедливо, сказалъ Весловскій: зависти не можетъ быть, а что-то есть нечистое въ этомъ дѣлѣ.
- Нѣтъ, позволь, продолжалъ Левинъ. Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысячъ, а мужикъ пятьдесятъ рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...
- Оно въ самомъ дѣлѣ. За что мы ѣдимъ, пьемъ, охотимся, ничего не дѣлаемъ, а онъ вѣчно, вѣчно въ трудѣ? сказалъ Васенька Весловскій, очевидно въ первый разъ въ жизни ясно подумавъ объ этомъ и потому вполнѣ искренно.
- Да, ты чувствуешь, но ты не отдашь ему своего имѣнія, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, какъ будто нарочно задиравшій Левина.

Въ послѣднее время между двумя свояками установилось какъ бы тайное враждебное отношеніе; какъ будто съ тѣхъ поръ, какъ они были женаты на сестрахъ, между ними возникло соперничество въ томъ, кто лучше устроилъ свою жизнь, и теперь эта враждебность выражалась въ начавшемъ принимать личный оттѣнокъ разговорѣ.

- Я не отдаю потому, что никто этого отъ меня не требуеть, и если бы я хотѣлъ, то мнѣ нельзя отдать, отвѣчалъ Левинъ, и некому.
  - Отдай этому мужику; онъ не откажется.
- Да, но какъ же я отдамъ его? Поѣду съ нимъ и совершу купчую?
- Я не знаю, но если ты убъжденъ, что ты не имъещь права...
- Я вовсе не убъжденъ. Я, напротивъ, чувствую, что не имъю права отдать, что у меня есть обязанности и къ землъ, и къ семьъ.

- Нѣтъ, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему ты не дѣйствуешь такъ?..
- Я и дѣйствую, только отрицательно, въ томъ смыслѣ, что я не буду стараться увеличить ту разницу положенія, которая существуеть между мною и имъ.
  - Нътъ, ужъ извини меня, это парадоксъ.
- Да это что-то софистическое объясненіе, подтвердиль Весловскій. А, хозяинь! сказаль онъ мужику, который, скрипя воротами, входиль въсарай. Что, не спишь еще?
- Нѣтъ, какой сонъ! Я думалъ, господа наши спятъ, да слышу гуторятъ. Миѣ крюкъ взятъ тута. Не укуситъ она? прибавилъ онъ, осторожно ступая босыми ногами.
  - А ты гдѣ же спать будешь?
  - Мы въ ночное.
- Ахъ, какая ночь! сказалъ Весловскій, глядя на виднѣвшійся при слабомъ свѣтѣ зари въ большой рамѣ отворенныхъ теперь воротъ край избы и отпряженныхъ катковъ. Да слушайте, это женскіе голоса поютъ и, право, недурно. Это кто поетъ, хозяинъ?
  - А это дворовыя дѣвки, тутъ, рядомъ.
- Пойдемте погуляемъ! Вѣдь не заспемъ. Облопскій, пойдемъ!
- Какъ бы это и лежать и пойти, потягиваясь, отвъчалъ Облонскій. Лежать отлично.
- Ну, я одинъ пойду, живо вставая и обуваясь, сказалъ Весловскій. До свиданья, господа. Если весело, я васъ позову. Вы меня дичью угощали, и я васъ не забуду.
- Не правда ли, славный малый? сказалъ Облонскій, когда Весловскій ушелъ и мужикъ за нимъ затворилъ ворота.
  - Да, славный, отвътилъ Левинъ, продолжая

думать о предметѣ только что бывшаго разговора. Ему казалось, что онъ, насколько умѣлъ, ясно высказалъ свои мысли и чувства, а между тѣмъ оба они, люди неглупые и искренніе, въ одинъ голосъ сказали, что опъ утѣшается софизмами. Это смущало его.

- Такъ такъ-то, мой другъ. Надо одно изъ двухъ: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, и тогда отстанвать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, какъ я и дѣлаю, и пользоваться ими съ удовольствіемъ.
- Нѣтъ, если бы это было несправедливо, ты бы не могъ пользоваться этими благами съ удовольствіемъ, по крайней мѣрѣ я не могъ бы. Мнѣ, главное, надо чувствовать, что я не виноватъ.
- А что, въ самомъ дѣлѣ, не пойти ли? сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, очевидно уставъ отъ напряженія мысли. Вѣдь не заснемъ. Право, пойдемъ!

Левинъ не отвѣчалъ. Сказанное имъ въ разговорѣ слово о томъ, что онъ дѣйствуетъ справедливо только въ отрицательномъ смыслѣ, занимало его. «Неужели только отрицательно можно быть справедливымъ?» спрашивалъ онъ себя.

- Однако какъ сильно пахнетъ свѣжее сѣно! сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, приподнимаясь. Не засну ни за что. Васенька что-то затѣялъ тамъ. Слышишь хохотъ и его голосъ? Не пойти ли? Пойдемъ!
  - Нътъ, я не пойду, отвъчалъ Левинъ.
- Неужели ты это тоже изъ принципа? улыбаясь сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, отыскивая вътемнотъ свою фуражку.
  - Не изъ принципа, а зачъмъ я пойду?
- А знаешь, ты себѣ надѣлаешь бѣдъ, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, найдя фуражку и вставая.

- Отчего?
- Развѣ я не вижу, какъ ты себя поставилъ съ женой? Я слышалъ, какъ у васъ вопросъ первой важности поѣдешь ли ты или нѣтъ на два дня на охоту. Все это хорошо, какъ идиллія, но на цѣлую жизнь этого не хватить. Мужчина долженъ быть независимъ, у него есть свои мужскіе интересы. Мужчина долженъ быть мужественъ, сказалъ Облопскій, отворяя ворота.
- То-есть что же, пойти ухаживать за дворовыми дъвками? спросилъ Левинъ.
- Отчего же и не пойти, если весело. Ça ne tire pas à conséquence. Жент моей отъ этого не хуже будеть, а мнт будеть весело. Главное дто, блюди святыню дома. Въ домт чтобы ничего не было. А рукъ себт не завязывай.
- Можетъ быть, сухо сказалъ Левинъ и повернулся на бокъ. Завтра рано надо идти, и я не бужу никого и иду на разсвътъ.
- Messieurs, venez vite! послышался голосъ возвратившагося Весловскаго. Charmante! Это я открылъ. Charmante, совершенная Гретхенъ, и мы съ ней ужъ познакомились. Право, прехорошенькая! разсказывалъ онъ съ такимъ одобряющимъ видомъ, какъ будто именно для него сдѣлана она была хорошенькой и онъ былъ доволенъ тѣмъ, кто приготовилъ это для него.

Левинъ притворился спящимъ, а Облонскій, надѣвъ туфли и закуривъ сигару, пошелъ изъ сарая, и скоро голоса ихъ затихли.

Левинъ долго не могъ спать. Онъ слышалъ, какъ его лошади жевали сѣно, потомъ, какъ хозяинъ со старшимъ малымъ собирался и уѣхалъ въ ночное; потомъ слышалъ, какъ солдатъ укладывался спать съ другой стороны сарая съ племянникомъ, маленькимъ сыномъ хозяина; слышалъ, какъ мальчикъ тоненькимъ

голоскомъ сообщилъ дядѣ свое впечатлѣніе о собакахъ, которыя казались мальчику страшными и огромными; потомъ, какъ мальчикъ разспрашивалъ, кого будутъ ловить эти собаки, и какъ солдатъ хриплымъ и соннымъ голосомъ говорилъ ему, что завтра охотники пойдутъ въ болото и будутъ палить изъ ружей, и какъ потомъ, чтобъ отдѣлаться отъ вопросовъ мальчика, онъ сказалъ: «спи, Васька, спи, а то смотри», и скоро самъ захрапѣлъ, и все затихло; только слышно было ржаніе лошадей и карканье бекаса. «Неужели только отрицательно?» повторилъ онъ себѣ. «Ну и что жъ? я не виноватъ». И онъ сталъ думать о завтрашнемъ днѣ.

«Завтра пойду рано утромъ и возьму на себя не горячиться. Бекасовъ пропасть. И дупеля есть. А приду домой, записка отъ Кити. Да, Стива, пожалуй, и правъ? Я не мужественъ съ нею, я обабился... Но что жъ дълать! Опять отрицательно!»

Сквозь сонъ онъ услыхалъ смѣхъ и веселый говоръ Весловскаго и Степана Аркадьевича. Онъ на мгновеніе открылъ глаза: луна взошла, и въ отворенныхъ воротахъ, ярко освѣщенные луннымъ свѣтомъ, они стояли, разговаривая. Что-то Степанъ Аркадьевичъ говорилъ про свѣжестъ дѣвушки, сравнивая ее съ только что вылупленнымъ свѣжимъ орѣшкомъ, и что-то Весловскій, смѣясь своимъ заразительнымъ смѣхомъ, повторялъ, вѣроятно, сказанныя ему мужикомъ слова: «Ты своей какъ можно домогайся!» Левинъ сквозь сонъ проговорилъ:

— Господа, завтра чёмъ свёть! — и заснулъ.

### XII

Проснувшись на ранней зарѣ, Левинъ попробовалъ будить товарищей. Васенька, лежа на животѣ и вытянувъ одну ногу въ чулкѣ, спалъ такъ крѣпко,

что нельзя было отъ него добиться отвѣта. Облонскій сквозь сонъ отказался идти такъ рано. Даже и Ласка, спавшая, свернувшись кольцомъ, въ краю сѣна, неохотно встала и лѣниво, одну за другой, вытягивала и расправляла свои заднія ноги. Обувшись, взявъружье и осторожно отворивъ скрипучую дверь сарая, Левинъ вышелъ на улицу. Кучера спали у экипажей, лошади дремали. Одна только лѣниво ѣла овесъ, раскидывая его храпомъ по колодѣ. На дворѣ еще было сѣро.

- Что рано такъ поднялся, касатикъ? дружелюбно, какъ къ старому доброму знакомому, обратилась къ нему вышедшая изъ избы старуха-хозяйка.
- Да на охоту, тетушка. Тутъ пройду на болото?
- Прямо задами; нашими гумнами, милый человъкъ, да коноплями; стежка тамъ.

Осторожно шагая босыми загорѣлыми ногами, старуха проводила Левина и откинула ему загородку у гумна.

— Прямо такъ и стеганешь въ болото. Наши ребята туда вечоръ погнали.

Ласка весело бѣжала впереди по тропинкѣ; Левинъ шелъ за нею быстрымъ, легкимъ шагомъ, безпрестанно поглядывая на небо. Ему хотѣлось, чтобы солнце не взошло прежде, чѣмъ онъ дойдетъ до болота. Но солнце не мѣшкало. Мѣсяцъ, еще свѣтившій, когда онъ выходилъ, теперь только блестѣлъ, какъ кусокъ ртути; утреннюю зарницу, которую прежде нельзя было не видѣтъ, теперь надо было искатъ; прежде неопредѣленныя пятна на дальнемъ полѣ теперь уже ясно были видны. Это были ржаныя копны. Невидная еще безъ солнечнаго свѣта роса въ душистой высокой коноплѣ, изъ которой выбраны были уже замашки, мочила ноги и блузу Левина выше пояса. Въ прозрачной тишинѣ утра слышны были малѣйшіе звуки. Пчелка со сви-

стомъ пули пролетвла мимо уха Левина. Онъ приглядълся и увидълъ еще другую и третью. Всв опв вылетали изъ-за плетня пчельника и надъ коноплей скрывались по направленію къ болоту. Стежка вывела прямо въ болото. Болото можно было узнать по парамъ, которые поднимались изъ него гдъ гуще, гдъ рѣже, такъ что осока и ракитовые кустики, какъ островки, колебались на этомъ паръ. На краю болота и дороги мальчишки и мужики, стерегшіе ночное, лежали и передъ зарей всъ спали подъ кафтанами. Недалеко отъ нихъ ходили три спутанныя лошади. Одна изъ нихъ гремъла кандалами. Ласка шла рядомъ съ хозяиномъ, просясь впередъ и оглядываясь. Пройдя спавшихъ мужиковъ и поровнявшись съ первою мочежинкой, Левинъ осмотрълъ пистоны и пустилъ собаку. Одна изъ лошадей, сытый бурый третьякъ, увидавъ собаку, шарахнулась и, поднявъ хвость, фыркнула. Остальныя лошади тоже испугались и, спутанными ногами шлепая по водѣ и производя вытаскиваемыми изъ густой глины копытами звукъ, подобный хлопанью, запрыгали изъ болота. Ласка остановилась, насмѣшливо посмотрѣвъ на лошадей и вопросительно на Левина. Левинъ погладилъ Ласку и посвисталъ, въ знакъ того, что можно начинать.

Ласка весело и озабоченно побъжала по колеблющейся подъ нею трясинъ.

Вбѣжавъ въ болото, Ласка тотчасъ же среди знакомыхъ ей запаховъ кореньевъ, болотныхъ травъ, ржавчины и чуждаго запаха лошадинаго помета почувствовала разсѣянный по всему этому мѣсту запахъ птицы, той самой пахучей птицы, которая болѣе всѣхъ другихъ волновала ее. Кое-гдѣ по мху и лопушкамъ болотнымъ запахъ этотъ былъ очень силенъ, но нельзя было рѣшить, въ какую сторону онъ усиливался и ослабѣвалъ. Чтобы найти направленіе, надо было отойти дальше подъ вѣтеръ. Не чувствуя движенія своихъ ногъ, Ласка напряженнымъ галопомъ, такимъ, что при каждомъ прыжкъ она могла остановиться, если встрътится необходимость, поскакала направо прочь отъ дувшаго съ востока предразсвътнаго вътерка и повернулась на вътеръ. Вдохнувъ въ себя воздухъ расширенными ноздрями, она тотчасъ же почувствовала, что не слъды только, а они сами были туть, предъ нею, и не одинъ, Ласка уменьшила быстроту бъга. Опи были туть, но гдв именно, она не могла еще определить. Чтобы найти это самое мѣсто, она начала уже кругь, какъ вдругъ голосъ хозяина развлекъ ее. «Ласка! туть!» сказаль онъ, указывая ей въ другую сторону. Она постояла, спрашивая его, не лучше ли дѣлать, какъ она начала. Но онъ повторилъ приказаніе сердитымъ голосомъ, показывая въ залитый водою кочкарникъ, гдф ничего не могло быть. Она послушала его, притворяясь, что ищетъ, чтобы сдёлать ему удовольствіе, излазила кочкарникъ и вернулась къ прежнему мъсту и тотчасъ же опять почувствовала ихъ. Теперь, когда онъ не мѣшаль ей, она знала, что дѣлать, и, не глядя себъ подъ ноги и съ досадой спотыкаясь по высокимъ кочкамъ и попадая въ воду, но справляясь гибкими, сильными ногами, начала кругъ, который все долженъ былъ объяснить ей. Запахъ ихъ все сильнъе и сильное, опредоленное и опредоленное поражаль ее, и вдругъ ей вполнъ стало ясно, что одинъ изъ нихъ туть, за этою кочкой, въ пяти шагахъ передъ нею, и она остановилась и замерла всёмъ теломъ. На своихъ низкихъ ногахъ она ничего не могла видетъ предъ собой, но она по запаху знала, что онъ сидълъ не далъе пяти шаговъ. Она стояла, все больше и больше ощущая его и наслаждаясь ожиданіемъ. Напряженный хвость ея быль вытянуть и вздрагиваль только въ самомъ кончикъ. Ротъ ея былъ слегка раскрыть, уши приподняты. Одно ухо заворотилось еще на бъгу, и она тяжело, но осторожно дышала и еще остороживе

оглянулась, больше глазами, чёмъ головой, на хозяина. Онъ съ его привычнымъ ей лицомъ, но всегда страшными глазами, шелъ, спотыкаясь, по кочкамъ и необыкновенно тихо, какъ ей казалось. Ей казалось, что онъ шелъ тихо, а онъ бёжалъ.

Замѣтивъ тотъ особенный поискъ Ласки, когда она прижималась вся къ землѣ, какъ будто загребала большими шагами задними ногами и слегка раскрывая ротъ, Левинъ понялъ, что она тянула по дупелямъ, и, въ душѣ помолившись Богу, чтобы былъ успѣхъ, особенно на первую птицу, подбѣжалъ къ ней. Подойдя къ ней вплотъ, онъ сталъ съ своей высоты смотрѣть предъ собой и увидалъ глазами то, что она видѣла носомъ. Въ проулочкѣ между кочками на разстояніи одной сажени виднѣлся дупель. Повернувъ голову, онъ прислушивался. Потомъ, чутъ расправивъ и опять сложивъ крылья, онъ, неловко вильнувъ задомъ, скрылся за уголъ.

— Пиль! пиль! — крикнулъ Левинъ, толкая въ задъ Ласку.

«Но я не могу идти, — думала Ласка. — Куда я пойду? Отсюда я чувствую ихъ, а если я двинусь впередъ, я ничего не пойму, гдѣ они и кто они». Но вотъ онъ толкнулъ ее колѣномъ и взволнованнымъ шопотомъ проговорилъ: «Пиль, Ласочка, пиль!»

«Ну, такъ если онъ хочетъ этого, я сдѣлаю, но я за себя уже не отвѣчаю теперь», подумала она и со всѣхъ ногъ рванулась впередъ между кочекъ. Она ничего уже не чуяла теперь и только видѣла и слышала, ничего не понимая.

Въ десяти шагахъ отъ прежняго мѣста съ жирнымъ хорканьемъ и особеннымъ дупелинымъ выпуклымъ звукомъ крыльевъ подпялся одинъ дупель. И вслѣдъ за выстрѣломъ тяжело шлепнулся бѣлою грудью о мокрую трясипу. Другой пе дождался и сзади Левина подпялся безъ собаки.

Когда Левинъ повернулся къ нему, онъ былъ уже далеко. Но выстрълъ досталъ его. Пролетъвъ шаговъ двадцатъ, второй дупель поднялся кверху коломъ и кубаремъ, какъ брошенный мячикъ, тяжело упалъ на сухое мъсто.

«Воть это будеть толкъ!» думаль Левинъ, запрятывая въ ягдташъ теплыхъ и жирныхъ дупелей. «А, Ласочка, будетъ толкъ?»

Когда Левинъ, зарядивъ ружье, тропулся дальше, солнце, хотя еще и не видно за тучками, уже взошло. Мѣсяцъ, потерявъ весь блескъ, какъ облачко, бѣлѣлъ на небѣ; звѣздъ не видно было уже ни одной. Мочежинки, прежде серебрившіяся росой, теперь золотились. Ржавчина была вся янтарная. Синева травъ перешла въ желтоватую зелень. Болотныя птички копошились на блестящихъ росою и клавшихъ длинную тѣнь кустикахъ у ручья. Ястребъ проснулся и сидѣлъ на копнѣ, съ боку на бокъ поворачивая голову, недовольно глядя на болото. Галки летѣли въ поле, и босопогій мальчишка уже подгонялъ лошадей къ поднявшемуся изъподъ кафтана и почесывавшемуся старику. Дымъ отъ выстрѣловъ, какъ молоко, бѣлѣлъ по зелени травы.

Одинъ изъ мальчишекъ подбъжалъ къ Левину.

— Дяденька, утки вчера туто были! — прокричалъ онъ ему и пошелъ за нимъ издалека.

И Левину, въ виду этого мальчика, выражавшаго свое одобреніе, было вдвойн'в пріятно убить еще тутъ же разъ за разомъ трехъ бекасовъ.

### XIII

Охотничья примѣта, что если не упущенъ первый звѣрь и первая итица, то поле будеть счастливо, оказалась справедливой.

Усталый, голодный, счастливый, Левинъ въ десятомъ часу утра, исходивъ верстъ тридцать, съ девятнаддатью штуками красной дичи и одною уткой, которую онъ привязалъ за поясъ, такъ какъ она уже не влѣзала въ ягдташъ, вернулся на квартиру. Товарищи его уже давно проснулись и успѣли проголодаться и позавтракать.

— Постойте, постойте, я знаю, что девятнадцать, —говорилъ Левинъ, пересчитывая во второй разъ неимѣющихъ того значительнаго вида, какой они имѣли, когда вылетали, скрючившихся и ссохшихся, съ запекшеюся кровью, со свернутыми на бокъ головками, дупелей и бекасовъ.

Счеть быль въренъ, и зависть Степана Аркадьевича была пріятна Левину. Пріятно ему было еще то, что, вернувшись на квартиру, онъ засталъ уже прівхавшаго посланнаго отъ Кити съ запиской.

«Я совсѣмъ здорова и весела. Если ты за меня боишься, то можешь быть еще болѣе спокоенъ, чѣмъ прежде. У меня новый тѣлохранитель, Марья Власьевна (это была акушерка, новое, важное лицо въ семейной жизни Левина). Она пріѣхала меня провѣдать. Нашла меня совершенно здоровой, и мы оставили ее до твоего пріѣзда. Всѣ веселы, здоровы, и ты, пожалуйста, не торопись, а если охота хороша, останься еще день».

Эти двѣ радости, счастливая охота и записка отъ жены, были такъ велики, что двѣ случившіяся послѣ охоты маленькія непріятности прошли для Левина легко. Одна состояла въ томъ, что рыжая пристяжная, очевидно переработавшая вчера, не ѣла корма и была скучна. Кучеръ говорилъ, что она надорвана.

— Вчера загиали, Константинъ Дмитричъ, — говорилъ опъ. — Какъ же, десять верстъ не путемъ гнали!

Другая пепріятность, разстроившая въ первую минуту его хорошее расположеніе духа, но надъ которой онъ послѣ много смѣялся, состояла въ томъ, что изъвсей провизіи, отпущенной Кити въ такомъ изобиліи,

15\*

что, казалось, нельзя была ее довсть въ недвлю, ничего не осталось. Возвращаясь усталый и голодный съ охоты, Левинъ такъ опредвленно мечталъ о пирожкахъ, что, подходя къ квартиръ, онъ слишалъ запахъ и вкусъ ихъ во рту, какъ Ласка чуяла дичь, и тотчасъ велълъ Филиппу подать себъ. Оказалось, что не только пирожковъ, но и цыплятъ уже не было.

- Ну ужъ аппетитъ! сказалъ Степанъ Аркадьевичъ смѣясь, указывая на Васеньку Весловскаго. Я не страдаю недостаткомъ аппетита, но это удивительно...
- Ну, что жъ дѣлать! сказалъ Левинъ, мрачно глядя на Весловскаго. Филиппъ, такъ говядины дай.
- Говядину скушали, а кость собакамъ отдали, — отвъчалъ Филиппъ.

Левину было такъ обидно, что онъ съ досадой сказалъ: — Хотъ бы чего-нибудь мнѣ оставили! — и ему захотълось плакать.

— Такъ выпотроши же дичь, — сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ Филиппу, стараясь не смотрѣть на Васеньку, — и наложи крапивы. А мнѣ спроси хоть молока.

Уже потомъ, когда онъ наѣлся молока, ему стало совѣстно за то, что онъ высказалъ досаду чужому человѣку, и онъ сталъ смѣяться надъ своимъ голоднымъ озлобленіемъ.

Вечеромъ еще сдѣлали поле, въ которое и Весловскій убилъ нѣсколько штукъ, а въ ночь вернулись домой.

Обратный путь быль такъ же весель, какъ и путь туда. Весловскій то пѣль, то вспоминаль съ наслажденіемъ свои похожденія у мужиковъ, угостившихъ его водкой и сказавшихъ ему: «не обсудись»; то свои ночныя похожденія съ орѣшками и дворовою дѣвушкой и мужикомъ, который спрашиваль его, женатъ ли онъ, и, узнавъ, что онъ не женать, сказалъ ему: «А

ты на чужихъ женъ не зарься, а пуще всего домогайся какъ бы свою завести». Эти слова особенно смѣшили Весловскаго.

- Вообще, я ужасно доволенъ нашею повздкой. А вы, Левинъ?
- Я очень доволенъ, искренно говорилъ Левинъ, которому особенно радостно было не только не чувствовать той враждебности, которую онъ испыталъ дома къ Васенькъ Весловскому, но, напротивъ, чувствовать къ нему самое дружеское расположеніе.

# ΧÍV

На другой день въ 10 часовъ Левинъ, обходивъ уже хозайство, постучался въ комнату, гдѣ ночевалъ Васенька.

- Entrez! прокричалъ ему Весловскій. Вы меня извините, я еще только мои ablutions кончилъ, сказалъ онъ улыбаясь, стоя предъ нимъ въодномъ бѣльѣ.
- Не стѣсняйтесь пожалуйста. Левинъ присѣлъ къ окну. — Вы хорошо спали?
  - Какъ убитый. А день какой нынче для охоты?
  - Вы что пьете: чай чли кофе?
- Ни то, ни другое. Я завтракаю. Миф, право, совъстно. Дамы, я думаю, уже встали? Пройтись теперь отлично. Вы миф покажите лошадей.

Пройдясь по саду, побывавъ въ конюшнѣ и даже подѣлавъ вмѣстѣ гимнастику на баррахъ, Левинъ вернулся со своимъ гостемъ домой и вошелъ съ нимъ въгостиную.

— Прекрасно поохотились, и сколько впечатлѣній! — сказалъ Весловскій, подходя къ Кити, которая сидѣла за самоваромъ. — Какъ жалко, что дамы лишены этихъ удовольствій.

«Ну, что же, надо же ему какъ-нибудь говорить

съ хозяйкой дома», сказалъ себѣ Левинъ. Ему опять что-то показалось въ улыбкѣ, въ томъ побѣдительномъ выраженін, съ которымъ гость обратился къ Кити...

Княгиня, сидъвшая съ другой стороны стола съ Марьей Власьевной и Степаномъ Аркадьевичемъ, подозвала къ себъ Левина и завела съ нимъ разговоръ о перевздв въ Москву для родовъ Кити и приготовленія квартиры. Для Левина какъ при свадьбъ были непріятны всякія приготовленія, оскорбляющія своимъ инчтожествомъ величіе совершающагося, такъ еще болѣе оскорбительны казались приготовленія для будущихъ родовъ, время которыхъ какъ-то высчитывали по пальцамъ. Онъ старался все время не слышать этихъ разговоровъ о способъ пеленанія будущаго ребенка, старался отворачиваться и не видъть какихъ-то таинственныхъ безконечныхъ вязаныхъ полосъ, какихъ-то полотняныхъ треугольничковъ, которымъ приписывала особенную важность Долли, и т. п. Событіе рожденія сына (онъ былъ увъренъ, что будеть сынъ), которое ему объщали, но въ которое онъ все-таки не могъ върить, — такъ оно казалось необыкновенно, — представлялось ему съ одной стороны столь огромнымъ и потому невозможнымъ счастіемъ, съ другой стороны — столь таинственнымъ событіемъ, что это воображаемое знаніе того, что будеть, и вследствіе того приготовление какъ къ чему-то обыкновенному, людьми же производимому, казалось ему возмутительно и унизительно.

Но княгиня не понимала его чувствъ и объясияла его неохоту думать и говорить про это легкомысліемъ и равнодушіемъ, а потому не давала ему покоя. Она поручала Степану Аркадьевичу посмотръть квартиру, и теперь подозвала къ себъ Левина.

— Я ничего не знаю, княгиня. Дѣлайте, какъ хотите, — говорилъ онъ.

- Надо решить, когда вы переедете.
- Я, право, не знаю. Я знаю, что родятся дѣтей милліоны безъ Москвы и докторовъ... отчего же...
  - Да если такъ...
  - Да нътъ, какъ Кити хочетъ.
- Съ Кити нельзя про это говорить! Что жъ, ты хочешь, чтобъ я напугала ее? Вотъ нынче весной Натали Голицына умерла отъ дурного акушера.
- Какъ вы скажете, такъ я и сдѣлаю, сказалъ онъ мрачно.

Княгиня начала говорить ему, но онъ не слушалъ ея. Хотя разговоръ съ княгиней и разстраивалъ его, онъ сдѣлался мраченъ не отъ этого разговора, но отъ того, что онъ видѣлъ у самовара.

«Нѣтъ, это невозможно», думалъ онъ, изрѣдка взглядывая на перегнувшагося къ Кити Васеньку, со своею красивою улыбкой говорившаго ей что-то и на нее, красиѣвшую и взволнованную.

Было нечистое что-то въ позѣ Васеньки, въ его взглядѣ, въ его улыбкѣ. Левинъ видѣлъ даже что-то нечистое и въ позѣ и во взглядѣ Кити. И опять свѣтъ померкъ въ его глазахъ. Опять, какъ вчера, вдругъ, безъ малѣйшаго перехода, онъ почувствовалъ себя сброшеннымъ съ высоты счастія, спокойствія, достоинства въ бездну отчаянія, злобы и униженія. Опять всѣ и все стали противны ему.

- Такъ и сдълайте, княгиня, какъ хотите, сказалъ опъ, опять оглядываясь.
- Тяжела шапка Мономаха! сказалъ ему шутя Степанъ Аркадьевичъ, намекая, очевидно, не на одинъ разговоръ съ киягиней, а на причину волиенія Левина, которое онъ замѣтилъ. Какъ ты нынче поздно, Долли.

Всѣ встали встрѣтить Дарью Александровну. Васенька всталъ на минуту только и со свойственнымъ

новымъ молодымъ людямъ отсутствіемъ вѣжливости къ дамамъ чуть поклонился и опять продолжалъ разговоръ, засмѣявшись чему-то.

— Меня замучала Маша. Она дурно спала и капризна нынче ужасно, — сказала Долли.

Разговоръ, затъянный Васенькой съ Кити, шелъ опять о вчерашнемъ, объ Аннъ и о томъ, можетъ ли любовь стать выше условій св'ьта. Кити непріятень быль этоть разговорь, и онь волноваль ее и самымь содержаніемъ и тёмъ тономъ, которымъ онъ былъ веденъ, и въ особенности тъмъ, что она знала ужъ, какъ это подъйствуетъ на мужа. Но она слишкомъ была проста и невинна, чтобъ умъть прекратить этотъ разговоръ, и даже для того, чтобы скрыть то вившнее удовольствіе, которое доставляло ей очевидное вниманіе этого молодого человівка. Она хотіла прекратить этотъ разговоръ, но она не знала, что ей сдълать. Все, что бы она ни сдълала, она знала, будетъ замъчено мужемъ и все перетолковано въ дурную сторону. И дъйствительно, когда она спросила у Долли, что съ Машей, и Васенька, ожидая, когда кончится этотъ скучный для него разговоръ, принялся равнодушно смотръть на Долли, этотъ вопросъ показался Левину ненатуральною, отвратительною хитростью.

- Что же, поъдемъ нынче за грибами? спросила Долли.
- Повдемте пожалуйста, и я повду, сказала Кити и покраснвла. Она хотвла спросить Васеньку изъ учтивости, повдетъ ли онъ, и не спросила. Ты куда, Костя? спросила она съ виноватымъ видомъ у мужа, когда онъ рвшительнымъ шагомъ проходилъ мимо нея. Это виноватое выраженіе подтвердило всв его сомивнія.
- Безъ меня прівхалъ машинисть, я еще не видаль его, сказаль онь, не глядя на нее.

Онъ сошелъ внизъ, но не успълъ еще выйти изъ

кабинета, какъ услыхалъ знакомые шаги жены, неосторожно быстро идущей къ нему.

- Что ты? сказалъ онъ ей сухо. Мы заняты.
- Извините меня, обратилась она къ машинисту-нъмцу: мнъ нъсколько словъ сказать мужу.

Нъмецъ хотълъ уйти, но Левинъ сказалъ ему:

- Не безпокойтесь.
- Поъздъ въ три? спросилъ нъмецъ, какъ бы не опоздать.

Левинъ не отвътилъ ему и самъ вышелъ съ женой.

— Ну, что вы мнѣ имѣете сказать? — проговорилъ онъ по-французски.

Онъ не смотрълъ на ея лицо и не хотълъ видътъ, что она, въ ея положеніи, дрожала всъмъ лицомъ и имъла жалкій, уничтоженный видъ.

- Я... я хочу сказать, что такъ нельзя жить, что это мученье... проговорила она.
- Люди тутъ въ буфетѣ, сказалъ онъ сердито: не дѣлайте сценъ.
  - Ну, пойдемъ сюда!

Они стояли въ проходной комнатъ. Кити хотъла войти въ сосъднюю, но тамъ англичанка учила Таню.

— Ну, пойдемъ въ садъ!

Въ саду они наткнулись на мужика, чистившаго дорожку. И, уже не думая о томъ, что мужикъ видитъ ея заплаканное, а его взволнованное лицо, не думая о томъ, что они имѣютъ видъ людей, убѣгающихъ отъ какого-то несчастія, они быстрыми шагами шли впередъ, чувствуя, что имъ надо высказаться и разубѣдить другъ друга, побыть однимъ вмѣстѣ и избавиться этимъ отъ того мученія, которое оба испытывали.

- Такъ нельзя жить! Это мученье! Я страдаю, ты страдаешь. За что! сказала она, когда они добрались наконецъ до уединенной лавочки на углу липовой аллеи.
  - Но, ты одно скажи мит: было въ его тонт не-

приличное, нечистое, унизительно-ужасное? — говорилъ онъ, становясь предъ ней опять въ ту же нозу, съ кулаками предъ грудью, какъ онъ тогда ночью стоялъ предъ ней.

— Было, — сказала она дрожащимъ голосомъ. — Но, Костя, ты не видишь развѣ, что я не виновата? Я съ утра хотѣла такой тонъ взять, но эти люди... Зачѣмъ онъ пріѣхалъ? Какъ мы счастливы были! — говорила она, задыхаясь отъ рыданій, которыя поднимали все ея пополиѣвшее тѣло.

Садовникъ съ удивленіемъ видѣлъ, несмотря на то, что ничего не гналось за ними и что бѣжать не отъ чего было, и что ничего они особенно радостнаго не могли найти на лавочкѣ, — садовникъ видѣлъ, что они вернулись домой мимо него съ успокоенными, сіяющими лицами.

### XV

Проводивъ жену наверхъ, Левинъ пошелъ на половину Долли. Дарья Александровна съ своей стороны была въ этотъ день въ большомъ огорченіи. Она ходила по комнатъ и сердито говорила стоявшей въ углу и ревущей дъвочкъ:

- И будешь стоять весь день въ углу, и объдать будешь одна, и ни одной куклы не увидишь, и платья тебъ новаго не сошью, говорила она, не зная уже, чъмъ наказать ее.
- Нѣтъ, это гадкая дѣвочка! обратилась она къ Левину. Откуда берутся у нея эти мерзкія наклонности?
- Да что же она сдѣлала? довольно равнодушно сказалъ Левинъ, которому хотѣлось посовѣтоваться о своемъ дѣлѣ и поэтому досадно было, что онъ попалъ некстати.
  - Они съ Гришей ходили въ малину и тамъ...

я не могу даже сказать, что она дѣлала. Тысячу разъ пожалѣещь Miss Elliot. Эта ни за чѣмъ не смотритъ, машина.. Figurez vous, que la petite...

И Дарья Александровна разсказала преступленіе Маши.

- Это ничего не доказываетъ, это совсѣмъ не гадкія наклонности, это просто шалость, успоконвалъ ее Левинъ.
- Но ты что-то разстроенъ? Ты зачёмъ пришелъ? — спросила Доллч. — Что тамъ дёлается?

И въ тонъ этого вопроса Левинъ слышалъ, что ему легко будетъ сказать то, что онъ былъ намъренъ сказать.

— Я не былъ тамъ, я былъ одинъ въ саду съ Кити. Мы поссорились второй разъ съ тѣхъ поръ, какъ... Стива пріѣхалъ.

Долли смотръла на него умными, понимающими глазами.

- Ну скажи, руку на сердце, былъ ли... не въ Кити, а въ этомъ господинъ такой тонъ, который можетъ быть непріятенъ, не непріятенъ, но ужасенъ, оскорбителенъ для мужа?
- То-есть какъ тебѣ сказать... Стой, стой въ углу! обратилась она къ Машѣ, которая, увидавъ чуть замѣтную улыбку на лицѣ матери, повернулась было. Свѣтское миѣніе было бы то, что онъ ведетъ себя, какъ ведутъ себя всѣ молодые люди. Il fait la cour à une jeune et jolie femme, а мужъ свѣтскій долженъ быть только польщенъ этимъ.
- Да, да, мрачно сказалъ Левинъ, но ты замътила?
- Не только я, но Стива замѣтилъ. Онъ прямо послѣ чая миѣ сказалъ: је crois que Весловскій fait un petit brin de cour à Кити.
- Ну и прекрасно, теперь я спокоенъ. Я прогоню его, сказалъ Левинъ.

- Что ты, съ ума сошель? съ ужасомъ вкрикпула Долли. — Что ты, Костя, опомпись — смѣясь сказала она. — Ну, можешь идти теперь къ Фанни, сказала она Машѣ. — Нѣтъ, ужъ если ты хочешь, то я скажу Стивѣ. Онъ увезеть его. Можно сказать, что ты ждешь гостей. Вообще, онъ намъ не къ дому.
  - Нѣтъ, нѣтъ, я самъ.
  - Но ты поссоришься?...
- Нисколько. Мив такъ это весело будеть, двйствительно весело, блестя глазами, сказалъ Левипъ. Ну, прости ее, Долли! Она не будеть, сказалъ онъ про маленькую преступницу, которая не шла къ Фанни и нервшительно стояла противъ матери, исподлобья ожидая и ища ея взгляда.

Мать взглянула на нее. Дѣвочка разрыдалась, зарылась лицомъ въ колѣняхъ матери, и Долли положила ей на голову свою худую, нѣжную руку.

«И что общаго между нами и имъ?» подумалъ Левинъ и пошелъ отыскивать Весловскаго.

Проходя черезъ переднюю, онъ велѣлъ закладывать коляску, чтобы ѣхать на станцію.

- Вчера рессора сломалась, отвъчалъ лакей.
- Ну такъ тарантасъ, но скорве. Гдв гость?
- Они пошли въ свою комнату.

Левинъ засталъ Васеньку въ то время, какъ тотъ, разобравъ свои вещи изъ чемодана и разложивъ новые романсы, примѣривалъ краги, чтобъ ѣздить верхомъ.

Было ли въ лицѣ Левина что-нибудь особенное, или самъ Васенька почувствовалъ, что се petit brin de cour, который онъ затѣялъ, былъ неумѣстенъ въ этой семъѣ, но онъ былъ нѣсколько (сколько можетъ бытъ свѣтскій человѣкъ) смущенъ входомъ Левина.

- Вы въ крагахъ верхомъ вздите?
- Да, это гораздо чище, сказалъ Васенька, ставя жирную ногу на стулъ, застегивая нижній крючокъ и весело, добродушно улыбаясь.

Онъ былъ несомнѣнно добрый малый, и Левину жалко стало его и совѣстно за себя, хозяина дома, когда онъ подмѣтилъ робость во взглядѣ Васеньки.

На столѣ лежалъ обломокъ палки, которую они нынче утромъ вмѣстѣ сломали на гимнастикѣ, пробуя поднять забухшія барры. Левинъ взялъ въ руки этотъ обломокъ и началъ обламывать расщепившійся конець, не зная, какъ начать.

- Я хотѣлъ... Онъ замолчалъ было, но вдругъ, вспомнивъ Кити и все, что было, рѣшительно глядя ему въ глаза, сказалъ: я велѣлъ вамъ закладыватъ лошадей.
- То-есть какъ? началъ съ удивленіемъ Васенька. — Куда же ѣхать?
- Вамъ, на желѣзную дорогу, мрачно сказалъ Левинъ, щипля конецъ палки.
  - Вы увзжаете или что-нибудь случилось?
- Случилось, что я жду гостей, сказалъ Левинъ, быстръ и быстръ обламывая сильными пальцами концы расщепившейся палки. И не жду гостей, и ничего не случилось, но я прошу васъ уъхать. Вы можете объяснить какъ хотите мою неучтивость.

Васенька выпрямился.

- Я прошу васт объяснить мнт... съ достоинствомъ сказалъ онъ, понявъ наконецъ.
- Я не могу вамъ объяснить, тихо и медленно, стараясь скрыть дрожаніе своихъ скуль, заговорилъ Левинъ. И лучше вамъ не спрашивать.

И такъ какъ расщепившіеся концы были уже всѣ отломаны, Левинъ зацѣпился пальцами за толстые концы, разодралъ палку и старательно поймалъ падавшій конецъ.

Въроятно, видъ этихъ напряженныхъ рукъ, тъхъ самыхъ мускуловъ, которые онъ нынче утромъ ощупывалъ на гимнастикъ, и блестящихъ глазъ, тихаго голоса и дрожащихъ скулъ убъдили Васеньку больше

словъ. Онъ, пожавъ плечами и презрительно улыбнувшись, поклонился.

— Нельзя ли мит видеть Облонскаго?

Пожатіе плечь и улыбка не раздражили Левина. «Что жъ ему больше остается дѣлать?» подумаль онъ.

- Я сейчасъ пришлю его вамъ.
- Что это за безсмыслица! говорилъ Степанъ Аркадьевичъ, узнавъ отъ пріятеля, что его выгопяютъ изъ дому, и найдя Левина въ саду, гдѣ онъ гулялъ, дожидаясь отъѣзда гостя. Mais c'est ridicule! Какая тебя муха укусила? Mais c'est du dernier ridicule! Что же тебѣ показалось, если молодой человѣкъ...

Но мѣсто, въ которое Левина укусила муха, видно еще болѣло, потому что онъ опять поблѣднѣлъ, когда Степанъ Аркадьевичъ хотѣлъ объяснить причину, и поспѣшно перебилъ его:

- Пожалуйста не объясняй причины! Я не могу иначе! Мнѣ очень совъстно предъ тобой и предъ нимъ. Но ему, я думаю, не будетъ большого горя уъхать, а мнѣ и моей женѣ его присутствіе непріятно.
  - — Но ему оскорбительно! Et puis c'est ridicule!
- А мит и оскорбительно и мучительно! И я ни въ чемъ не впиоватъ, и мит не зачтмъ страдать!
- Hy, ужъ этого я не ждаль оть тебя! On peut être jaloux, mais à ce point c'est du dernier ridicule!

Левинъ быстро повернулся и ушелъ отъ него въ глубь аллеи и продолжалъ одинъ ходить взадъ и впередъ. Скоро онъ услыхалъ грохотъ тарантаса и увидалъ изъ-за деревьевъ, какъ Васенька, сидя на сѣнѣ (на бѣду не было сидѣнья въ тарантасѣ), въ своей шотландской шапочкѣ, подпрыгивая по толчкамъ, проѣхалъ по аллеѣ.

«Это что еще?» подумалъ Левинъ, когда лакей, выбъжавъ изъ дома, остановилъ тарантасъ. Это былъ машинистъ, про котораго совсѣмъ забылъ Левинъ. Машинистъ, раскланиваясь, что-то говорилъ Весловскому, потомъ влѣзъ въ тарантасъ, и они вмѣстѣ уѣхали.

Степанъ Аркадьевичъ и княгиня были возмущены поступкомъ Левина. И онъ самъ чувствовалъ себя не только ridicule въ высшей степени, но и виноватымъ кругомъ и опозореннымъ; но, вспоминая то, что онъ и жена его перестрадали, онъ, спрашивая себя, какъ бы онъ поступилъ въ другой разъ, отвъчалъ себъ, что точно такъ же.

Несмотря на все это, къ концу этого дня всѣ, за исключеніемъ княгини, не прощавшей этоть поступокъ Левину, сдѣлались необыкновенно оживлены и веселы, точно дѣти послѣ наказанія или большіе послѣ тяжелаго офиціальнаго пріема, такъ что вечеромъ про изгнаніе Васеньки въ отсутствіе княгини говорилось, какъ про давнишнее событіе. И Долли, имѣвшая отъ отца даръ смѣшно разсказывать, заставляла падать отъ смѣха Вареньку, когда она третій и четвертый разъ все съ новыми юмористическими прибавленіями разсказывала, какъ она только что собралась надѣть новые бантики для гостя и выходила уже въ гостиную, вдругъ услыхала грохотъ колымаги. И кто же въ колымагѣ? — самъ Васенька, и съ шотландскою шапочкой, и съ романсами, и съ крагами, сидитъ на сѣнѣ.

— Хоть бы ты карету велѣлъ запрячь! Нѣтъ, и потомъ слышу: «постойте!» Ну, думаю, сжалились. Смотрю, посадили къ нему толстаго нѣмца и повезли... И бантики мои пропали!..

## XVI

Дарья Александровна исполнила свое намъреніе и поъхала къ Аннъ. Ей очень жалко было огорчить

сестру и сдълать непріятное ея мужу: она понимала, какъ справедливы Левины, не желая имъть пикакихъ сношеній съ Вронскимъ; но она считала своею обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ея не могуть измъннться, несмотря на перемъну ея положенія.

Чтобы не зависѣть отъ Левиныхъ въ этой поѣздкѣ, Дарья Александровна послала въ деревню нанять лошадей; но Левинъ, узнавъ объ этомъ, пришелъ къ ней съ выговоромъ.

— Почему же ты думаешь, что мив непріятна твоя повздка? Да если бы мив и было это непріятно, то твить болве мив непріятно, что ты не берешь моихъ лошадей, — говорилъ онъ. — Ты мив ни разу не сказала, что ты рвшительно вдешь. А нанимать на деревив, во-первыхъ, непріятно для меня, а главное — они возьмутся, но не довезутъ. У меня лошади есть. И если ты не хочешь огорчить меня, то ты возьми моихъ.

Дарья Александровна должна была согласиться, и въ назначенный день Левинъ приготовилъ для свояченицы четверню лошадей и подставу, собравъ ее изърабочихъ и верховыхъ, очень некрасивую, но которая могла довести Дарью Александровну въ одинъ день. Теперь, когда лошади нужны были и для увзжавшей княгини, и для акушерки, это было затруднительно для Левина, но по долгу гостепримства онъ не могъ допустить Дарью Александровну нанимать изъ его дома лошадей и, кромъ того, зналъ, что двадцать рублей, которые просили съ Дарьи Александровны за эту по-вздку, были для нея очень важны, а денежныя дъла Дарьи Александровны, находившіяся въ очень плохомъ положеніи, чувствовались Левиными какъ свои собственныя.

Дарья Александровна, по совѣту Левина, выѣхала до зари. Дорога была хороша, коляска покойна, лошади бѣжали весело, и на козлахъ, кромѣ кучера, сидёль конторщикъ, вмёстё лакея, посланный Левинымъ для безопасности. Дарья Александровна задремала и проснулась, только подъёзжая уже къ постоялому дво-

ру, гдъ надо было перемънять лошадей.

Напившись чаю у того самаго богатаго мужикахозянна, у котораго останавливался Левинъ въ свою повздку къ Свіяжскому, и побесвдовавъ съ бабами о дътяхъ и со старикомъ о графъ Вронскомъ, котораго тоть очень хвалиль, Дарья Александровна въ 10 часовъ повхала дальше. Дома ей, за заботами о дътяхъ, никогда не бывало времени думать. Зато уже теперь, на этомъ четырехчасовомъ перебздв, всв прежде задержанныя мысли вдругъ столпились въ ея головѣ, и она передумала всю свою жизнь какъ никогда прежде и съ самыхъ разныхъ сторонъ. Ей самой странны были ея мысли. Сначала она думала о дътяхъ, о которыхъ, хотя княгиня, а главное Кити (она на нее больше надъялась), объщала за ними смотръть, она все-таки безпокоплась. «Какъ бы Маша опять не начала шалить, Гришу какъ бы не ударила лошадь, да и желудокъ Лили какъ бы еще больше не разстроился». Но потомъ вопросы настоящаго стали смфияться вопросами ближайшаго будущаго. Она стала думать о томъ, какъ въ Москвъ надо на нынъшнюю зиму взять новую квартиру, перемънить мебель въ гостиной и сдълать шубку старшей дочери. Потомъ стали представляться ей вопросы болье отдаленнаго будущаго: какъ она выведеть дѣтей въ люди. «Дѣвочекъ еще пичего, — думала она, — но мальчики?»

«Хорошо, я занимаюсь Гришей теперь; по вѣдь это только оттого, что сама я теперь свободна, не рожаю. На Стиву, разумѣется, нечего разсчитывать. И я съ помощью добрыхъ людей выведу ихъ; но если опять роды...» И ей пришла мысль о томъ, какъ несправедливо сказано, что проклятіе наложено на женщину, чтобы въ мукахъ родить чада. «Родить ничего,

но носить — вотъ что мучительно», подумала она, представивъ себъ свою послъднюю беременность и смерть этого послъдняго ребенка. И ей вспомнился разговоръ съ молодайкой на постояломъ дворъ. На вопросъ, есть ли у нея дъти, красивая молодайка весело отвъчала:

- Была одна дѣвочка, да развязалъ Богь, постомъ похоронила.
- Что жъ тебѣ очень жалко ее? спросила Дарья Александровна.
- Чего жалѣть? У старика внуковъ и такъ много. Только забота. Ни тебѣ работать, ни что. Только связа одна.

Отвътъ этотъ показался Дарьъ Александровнъ отвратителенъ, несмотря на добродушную миловидность молодайки; но теперь она невольно вспомнила эти слова. Въ этихъ циническихъ словахъ была и доля правды.

«Да и вообще, — думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь за эти пятнадцать лѣть замужества, — беременность, тошнота, тупость ума, равнодушіе ко всему и главное — безобразіе. Кити, молоденькая, хорошенькая Кити, и та какъ подурнѣла, а я беременная дѣлаюсь безобразна, я зпаю. Роды, страданія, безобразныя страданія, эта послѣдняя минута... потомъ кормленіе, эти безсонныя ночи, эти боли страшныя...»

Дарья Александровна вздрогнула отъ одного воспоминанія о боли треснувшихъ сосковъ, которую она
испытывала почти съ каждымъ ребенкомъ. «Потомъ
болѣзни дѣтей, этотъ страхъ вѣчный; потомъ воспоминаніе, гадкія наклонности (она вспомнила преступленіе маленькой Маши въ малинѣ), ученіе, латынь
— все это такъ непонятно и трудно. И сверхъ всего
— смерть этихъ же дѣтей». И опять въ воображеніи
ея возникло вѣчно гнетущее ея материнское сердце

жестокое воспоминаніе смерти, послідняго грудного мальчика, умершаго крупомъ, его похороны, всеобщее равнодушіе передъ этимъ маленькимъ розовымъ гробикомъ и своя, разрывающая сердце, одинокая боль передъ бліднымъ лобикомъ съ вьющимися височками, передъ раскрытымъ и удивленнымъ ротикомъ, виднівшимся изъ гроба въ ту минуту, какъ его закрывали розовою крышечкой съ галуннымъ крестомъ.

«И все это зачѣмъ? Что жъ будеть изъ всего этого? То, что я, не имъя ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, въчно сердитая, ворчливая, сама измученная и другихъ мучающая, противная мужу, проживу свою жизнь, и вырастуть несчастныя, дурно воспитанныя и нищія діти. И теперь, если бы не лъто у Левиныхъ, я не знаю, какъ мы бы прожили. Разумъется, Костя и Кити такъ деликатны, что намъ незамътно; но это не можетъ продолжаться. Пойдуть у нихъ дъти, имъ нельзя будеть помогать намъ; они и теперь стъснены. Что жъ папа, который себъ почти ничего не оставилъ, будетъ помогать? Такъ, что и вывести дътей я не могу сама, а развъ съ помощью другихъ, съ униженіемъ. Ну, да если предположимъ самое счастливое: дъти не будуть больше умирать, и я кое-какъ воспитаю ихъ. Въ самомъ лучшемъ случат они только не будутъ негодян. Вотъ все, чего я могу желать. Изъ-за всего этого сколько мученій, трудовъ... Загублена вся жизнь!» Ей опять вспомнилось то, что сказала молодайка, и опять ей гадко было вспомнить про это; но она не могла не согласиться, что въ этихъ словахъ была и доля грубой правды.

— Что, далеко ли, Михайла? — спросила Дарья Александровна у конторщика, чтобы развлечься отъ пугавшихъ ее мыслей.

— Отъ этой деревни, сказывають, семь версть. Коляска по улицъ деревни съъзжала на мостикъ.

16\*

По мосту, звонко и весело переговариваясь, шла толпа веселыхъ бабъ со свитыми свяслами за плечами. Бабы пріостановились на мосту, любонытно оглядывая коляску. Вст обращенныя къ ней лица показались Дарьт Александровит здоровыми, веселыми, дразнящими ее радостью жизнью. «Вст живуть, вст наслаждаются жизнью, — продолжала думать Дарья Александровна, миновавъ бабъ, вытхавъ въ гору и опять на рыси пріятно покачиваясь на мягкихъ рессорахъ старой коляски, — а я, какъ изъ тюрьмы выпущенная изъ міра, убивающаго меня заботами, только теперь ономнилась на мгновеніе. Вст живутъ: и эти бабы, и сестра Натали, и Варенька, и Анна, къ которой я тур, только не я».

«А они нападають на Анну. За что жъ? развъ я лучше? У меня по крайней мъръ есть мужъ, котораго я люблю. Не такъ, какъ бы я хотъла любить, но я его люблю, а Анна не любила своего. Въ чемъ же она виновата? Она хочеть жить. Богь вложиль намъ это въ душу. Очень можеть быть, что и я бы сделала то же. И я до сихъ поръ не знаю, хорошо ли сдълала, что послушалась ея въ это ужасное время, когда она прівзжала въ Москву. Я тогда должна была бросить мужа и начать жить съ начала. Я бы могла любить и быть любима по-настоящему. А теперь развъ лучше? Я не уважаю его. Онъ мнъ нуженъ, — думала она про мужа, — и я терплю его. Развъ это лучше? Я тогда еще могла нравиться, у меня оставалась моя красота», продолжала думать Дарья Александровна, и ей хотвлось посмотръться въ зеркало. У ней было дорожное зеркальце въ мъщочкъ, и ей хотълось достать его; но, посмотръвъ на спины кучера и покачивавшагося конторщика, она почувствовала, что ей будетъ совъстно, если кто-нибудь изъ нихъ оглянется, и не стала доставать зеркала.

Но и не глядясь въ зеркало, она думала, что и теперь еще пе поздно; и она вспомнила Сергъя Ивановича, который быль особенно любезень къ ней, пріятеля Стивы, добраго Туровцына, который вмѣстѣ съ ней ухаживалъ за ея дътьми во время скарлатины и былъ влюбленъ въ нее. И еще былъ одинъ совсѣмъ молодой человъкъ, который, какъ ей шутя сказалъ мужъ, находилъ, что она красивъе всъхъ сестеръ. И самые страстные и невозможные романы представлялись Дарь Александровн в. «Анна прекрасно поступила, и ужъ я никакъ не стану упрекать ее. Она счастлива, дълаетъ счастіе другого человъка и не забита, какъ я, а верно такъ же, какъ всегда, свежа, умна, открыта ко всему», думала Дарья Александровна, и плутовская улыбка морщила ея губы, въ особенности потому, что, думая о романъ Анны, параллельно съ нимъ Дарья Александровна воображала себъ свой почти такой же романъ съ воображаемымъ собирательнымъ мужчиной, который былъ влюбленъ въ нее. Она такъ же, какъ Анна, признавалась во всемъ мужу. И удивленіе, и замъщательство Степана Аркадьевича при этомъ извъстіи заставляли ее улыбаться.

Въ такихъ мечтаніяхъ она подъёхала къ повороту съ большой дороги, ведшему къ Воздвиженскому.

## XVII

Кучеръ остановиль четверню и оглянулся направо, на ржаное поле, на которомъ у телѣги сидѣли мужики. Конторщикъ хотѣлъ было соскочить, но потомъ раздумалъ и повелительно крикнулъ на мужика, маня его къ себѣ. Вѣтерокъ, который былъ на ѣздѣ, затихъ, когда остановились; слѣпни облѣнили сердито отбивавшихся отъ нихъ потныхъ лошадей. Металлическій, доносившійся отъ телѣги, звонъ отбоя по косѣ затихъ. Одинъ изъ мужиковъ поднялся и пошелъ къ коляскѣ.

— Ишь, разсохся! — сердито крикнуль конторщикъ на медленно ступавшаго по колчамъ ненайзженной сухой дороги босыми ногами мужика. — Иди, что ль!

Курчавый старикъ, повязанный по волосамъ лычкомъ, съ темною отъ пота горбатою спиной, ускоривъ шагъ, подошелъ къ коляскъ и взялся загорълою рукой за крыло коляски.

- Воздвиженское, на барскій дворъ? къ графу? повторилъ онъ: вотъ только изволокъ вывдешь. Налвво повертокъ. Прямо по пришпекту, такъ и воткнешься. Да вамъ кого? самого?
- А что, дома они, голубчикъ? неопредъленно сказала Дарья Александровна, не зная, какъ даже у мужика спросить про Анну.
- Должно дома, сказалъ мужикъ, переступая босыми ногами и оставляя по пыли ясный слъдъ ступни съ пятью пальцами. Должно дома, повторилъ онъ, видимо желая разговориться. Вчера гости еще прі- такали. Гостей страсть... Чего ты? онъ обернулся къ кричавшему ему что-то отъ телъги парию. И то! Даве тутъ проъхали всъ верхами жнею смотръть. Теперь должно дома. А вы чьи будете?..
- Мы дальніе, сказалъ кучеръ, влѣзая на козлы. Такъ недалече?
- Говорю, тутъ и есть. Какъ выѣдешь...— говорилъ онъ, перебирая рукой по крылу коляски.

Молодой, здоровый, коренастый парень подошель тоже.

- Что, работы нѣтъ ли пасчетъ уборки? спросилъ онъ.
  - Не знаю, голубчикъ.
- Какъ, значитъ, возьмешь влѣво, такъ ты и упрешься, говорилъ мужикъ, видимо неохотно отпуская проѣзжающихъ и желая поговоритъ.

Кучеръ тронулъ, но только что они заворотили,

какъ мужикъ закричалъ: — Стой! Эй! милой! Постой! — кричали два голоса. Кучеръ остановился.

— Сами ѣдутъ! Вонъ они! — прокричалъ мужикъ. — Вишь, заваливаютъ! — проговорилъ онъ, указывая на четверыхъ верховыхъ и двухъ въ шарабанѣ, ѣхавшихъ по дорогѣ.

Это были Вронскій съ жокеемъ, Весловскій и Анна верхами и княжна Варвара со Свіяжскимъ въ шарабанѣ. Они ѣздили кататься и смотрѣть дѣйствіе вновь привезенныхъ жатвенныхъ машинъ.

Когда экипажъ остановился, верховые повхали шагомъ. Впереди вхала Анна рядомъ съ Весловскимъ. Анна вхала спокойнымъ шагомъ на невысокомъ плотномъ англійскомъ кобъ со стриженою гривой и короткимъ хвостомъ. Красивая голова ея съ выбившимися черными волосами изъ-подъ высокой шляпы, ея полныя плечи, тонкая талія въ черной амазонкъ и вся спокойная, граціозная посадка поразили Долли.

Въ первую минуту ей показалось веприлично, что Анна ѣздить верхомъ. Съ представленіемъ о верховой ѣздѣ для дамы въ понятіи Дарьи Александровны соединилось представленіе молодого легкаго кокетства, которое, по ея мнѣнію, не шло къ положенію Анны; но, когда она ее разсмотрѣла вблизи, она тотчасъ же примирилась съ ея верховою ѣздой. Несмотря на элегантность, все было такъ просто, спокойно и достойно и въ позѣ, и въ одеждѣ, и въ движеніяхъ Анны, что ничего не могло быть естественнѣе.

Рядомъ съ Анпой на сфрой разгоряченной кавалерійской лошади, вытягивая толстыя ноги впередъ и очевидно любуясь собой, фхалъ Васенька Весловскій въ шотландскомъ колпачкѣ съ развѣвающимися лентами, и Дарья Александровна не могла удержать веселую улыбку, узнавъ его. Сзади ихъ фхалъ Вронскій. Подъ нимъ была кровная темно-гпѣдая лошадь, оче-

видно разгорячившаяся на галопъ. Онъ, сдерживая ее, работалъ поводомъ.

За нимъ фхалъ маленькій человфкъ въ жокейскомъ костюмф. Свіяжскій съ княжной въ новенькомъ шарабанф на крупномъ ворономъ рысакф догоняли верховыхъ.

Лицо Анны въ ту минуту, какъ она въ маленькой, прижавшейся къ углу старой коляски фигурѣ узнала Долли, вдругъ просіяло радостною улыбкой. Она вскрикнула, дрогнула на сѣдлѣ и тронула лошадь галономъ. Подъѣхавъ къ коляскѣ, она безъ помощя соскочила и, поддерживая амазонку, подбѣжала навстрѣчу Долли.

— Я такъ и думала и пе смѣла думать. Вотъ радость! Ты не можень представить себѣ мою радость! — говорила она, то прижимаясь лицомъ къ Долли и цѣлуя ее, то отстраияясь и съ улыбкой оглядывая ее. — Вотъ радость, Алексѣй! — сказала она, оглянувшись на Вронскаго, сошедшаго съ лошади и подходившаго къ нимъ.

Вронскій, снявъ струю высокую шляпу, подошелъ къ Долли.

— Вы не повърите, какъ мы рады вашему прівзду, — сказалъ онъ, придавая особенное значеніе произносимымъ словамъ и улыбкой открывая свои кръпкіе бълые зубы.

Васенька Весловскій, не слѣзая съ лошади, снялъ свою шапочку и привѣтствовалъ гостью, радостно замахавъ лентами надъ головой.

- Это княжна Варвара, отвъчала Апна на вопросительный взглядъ Долли, когда подъъхалъ шарабанъ.
- A! сказала Дарья Александровна, и лицо ея выразило неудовольствіє.

Княжна Варвара была тетка ея мужа, и опа давно знала ее и не уважала. Она знала, что княжна Вар-

вара всю жизнь свою провела приживалкой у богатыхъ родственниковъ; по то, что она жила теперь р Вронскаго, у чужого ей человъка, оскорбило ее за родию мужа. Анна замътила выраженіе лица Долли и смутилась, покраснъла, выпустила изъ рукъ амазонку и споткнулась на нее.

Дарья Александровна подошла къ остановившемуся шарабану и холодно поздоровалась съ княжной Варварой. Свіяжскій былъ тоже знакомый. Онъ спросилъ, какъ поживаеть его чудакъ-пріятель съ молодой женой, и, осмотръвъ обглымъ взглядомъ непаристыхъ лошадей и съ заплатанными крыльями коляску, предложилъ дамамъ туать въ шарабапъ.

- А я поёду въ этомъ вегикулё, сказалъ онъ.
   Лошадь смирная, и княжна отлично править.
- Нѣтъ, оставайтесь, какъ вы были, сказала подошедшая Анна, а мы поѣдемъ въ коляскѣ, и, взявъ подъ руку Долли, увела ее.

У Дарын Александровны разбъгались глаза этоть элегантный невиданный ею экипажь, на этихъ прекрасныхъ лошадей, на эти элегантныя блестящія лица, окружавшія ее. Но болье всего ее поражала. перемфиа, происшедшая въ знакомой и любимой Аниф. Другая женщина, менфе внимательная, не знавшая Анны прежде и въ особенности не думавшая тъхъ мыслей, которыя думала Дарья Александровна дорогой, и не замътила бы ничего особеннаго въ Аннъ. Но тенерь Долли была поражена тою временною красотой, которая только въ минуты любви бываетъ на женщинахъ и которую она застала теперь на лицъ Анны. Все въ ея лиць: опредъленность ямочекъ щекъ и подбородка, складъ губъ, улыбка, которая какъ бы летала вокругъ лица, блескъ глазъ, грація и быстрота движеній, полнота звуковъ голоса, даже манера, съ которою она сердито-ласково отвътила Весловскому, спрашивавшему у нея позволенія състь на ея коба, чтобы выучить

его галопу съ правой ноги, — все было особенно привлекательно; и, казалось, она сама знала это и радовалась этому.

Когда объ женщины съли въ коляску, на объихъ вдругъ нашло смущеніе. Анпа смутилась отъ того внимательно-вопросительнаго взгляда, которымъ смотръла на нее Долли; Долли — отъ того, что послъ словъ Свіяжскагс о вегикулъ ей невольно стало совъстно за грязную старую коляску, въ которую съла съ нею Анна. Кучеръ Филиппъ и конторщикъ испытывали то же чувство. Конторщикъ, чтобы скрыть свое смущеніе, суетился, подсаживая дамъ, но Филиппъ кучеръ сдълался мраченъ и впередъ готовился не подчиниться этому внъшнему превосходству. Онъ иронически улыбнулся, поглядъвъ на вороного рысака и уже ръшчвъ въ своемъ умъ, что этотъ вороной въ шарабанъ хорошъ только на проминажсъ и не пройдетъ сорока верстъ въ жару въ одну упряжку.

Мужики всѣ поднялись отъ телѣги и любопытно и весело смотрѣли на встрѣчу гостьи, дѣлая свои замѣчанія.

- Тоже рады, давно не видались, сказалъ курчавый старикъ, повязанный лычкомъ.
- Вотъ, дядя Герасимъ, вороного жеребца бы снопы возить, живо бы!
- Глянь-ка. Эта въ порткахъ женщина? сказалъ одинъ изъ нихъ, указывая на садившагося на дамское съдло Васеньку Весловскаго.
  - Нѣ, мужикъ. Вишь, какъ сигнулъ ловко!
  - Что, ребята, спать видно не будемъ?

.

— Какой сонъ нынче! — сказалъ старикъ и скосясь поглядълъ на солнце. — Полдни, смотри, прошли! Бери крюки, заходи.

Анна смотрѣла на худое, измученное, съ засыпавшеюся въ морщинки пылью, лицо Долли и хотѣла сказать то, что она думала, именно, что Долли похудѣла; но, вспомнивъ, что она сама похорошѣла и что взглядъ Долли сказалъ ей это, опа вздохнула и заговорила о себѣ.

- Ты смотришь на меня, сказала она, и думаешь, могу ли я быть счастлива въ моемъ положени? Ну, и что жъ! Стыдно признаться; но я... я непростительно счастлива. Со мной случилось что-то волшебное, какъ сонъ, когда сдѣлается страшно, жутко и вдругъ проснешься и чувствуешь, что всѣхъ этихъ страховъ нѣтъ. Я проснулась. Я пережила мучительное, страшное и теперь уже давно, особенно съ тѣхъ поръ, какъ мы здѣсь, такъ счастлива!.. сказала она, съ робкою улыбкой вопроса глядя на Долли.
- Какъ я рада! улыбаясь сказала Долли невольно холоднъе, чъмъ она хотъла. Я очень рада за тебя. Отчего ты не писала мнъ?
- Отчего?.. Оттого что я не смѣла... ты забываешь мое положеніе...
- Мите не смела? Если бы ты знала, какъ я... Я считаю...

Дарья Александровна хотѣла сказать свои мысли нынѣшняго утра, но почему-то ей теперь это показалось не у мѣста.

— Впрочемъ, объ этомъ послѣ. Это что же эти всѣ строенія? — спросила она, желая перемѣнить разговоръ и указывая на красныя и зеленыя крыши, виднѣвшіяся изъ-за зелени живыхъ изгородей акаціи и спрепи. — Точно городокъ.

Но Анна не отв'вчала ей.

— Нѣтъ, нѣтъ! Что же ты считаешь о моемъ положеніи, что ты думаешь, что? — спросила она.

- Я полагаю... начала было Дарья Александровна, но въ это время Васенька Весловскій, наладивъ коба на галопъ съ правой ноги, грузно шленаясь въ своей коротенькой жакеткъ о замшу дамскаго съдла, прогалопировалъ мимо нихъ. «Идетъ, Анна Аркадьена!» прокричалъ онъ. Анна даже и не взглянула на него; но опять Дарьъ Александровнъ показалось, что въ коляскъ неудобно начинать этотъ длинный разговоръ, и потому она сократила свою мысль.
- Я ничего не считаю, сказала она, а всегда любила тебя, а если любишь, то любишь всего челов вка, какой онъ есть, а не какимъ я хочу, чтобы онъ былъ.

Апна, отведя глаза отъ лица друга и сощурившись (это была новая привычка, которой не знала за ней Долли), задумалась, желая вполив понять значеніе этихъ словъ. И, очевидно понявъ ихъ такъ, какъ котъла, она взглянула на Долли.

— Если у тебя есть грѣхи, — сказала она, — они всѣ простились бы тебѣ за твой пріѣздъ и эти слова.

И Долли видѣла, что слезы выступили ей на глаза. Она молча пожала руку Аниы.

- Такъ что жъ этч строенія? Какъ ихъ много! — послѣ минуты молчанія повторила она свой вопросъ.
- Это дома служащихъ, заводъ, конюшни, отвъчала Анна. А это паркъ начинается. Все это было запущено, но Алексъй все возобновилъ. Опъ очень любитъ это имъніе и, чего я никакъ пе ожидала, онъ страстно увлекся хозяйствомъ. Впрочемъ, это такая богатая натура! За что ни возьмется, онъ все дълаетъ отлично. Онъ не только не скучаетъ, но онъ со страстью занимается. Онъ какимъ я его знаю онъ сдълался расчетливый, прекрасный хозяинъ, онъ даже скупъ въ хозяйствъ. Но только въ

хозяйствъ. Тамъ, гдъ дъло идеть о десяткахъ тысячъ, онъ не считаеть — говорила она съ тою радостнохитрою улыбкой, съ которою часто говорять женщины о тайныхъ, ими однъми открытыхъ свойствахъ любимаго челов вка. — Воть видинь это большое строение? — это новая больница. Я думаю, что это будеть стоить больше ста тысячь. Это его dada теперь. И знаешь, отчего это взялось? Мужики у него просили уступить имъ дешевле луга, кажется, а онъ отказалъ, и я упрекнула его въ скупости. Разумъется, не отъ этого, но все вмёстё — онъ началь эту больницу, чтобы показать, понимаешь, какъ онъ не скупъ. Если хочешь, c'est une petitesse; но я еще больше его люблю за это. А воть сейчась ты увидишь домъ. Это еще дъдовскій домъ и онъ ничего не измѣненъ снаружи.

- Какъ хорошъ! сказала Долли, съ невольнымъ удивленіемъ глядя на прекрасный съ колошнами домъ, выступающій изъ разноцвѣтной зелени старыхъ деревьевъ сада.
- Не правда ли, хорошъ? И изъ дома, сверху, видъ удивительный.

Онѣ въѣхали въ усыпанный щебнемъ и убранный цвѣтникомъ дворъ, на которомъ два работника обкладывали взрыхленную цвѣточную клумбу необдѣланными ноздреватыми кампями, и остановились въ крытомъ подъѣздѣ.

- А, они уже прівхали! сказала Анна, глядя на верховыхъ лошадей, которыхъ только что отводили отъ крыльца. Не правда ли, хороша эта лошадь? Это кобъ. Моя любимая. Подведи сюда и дайте сахару. Графъ гдъ? спросила она у выскочившихъ двухъ парадныхъ лакеевъ. А, вонъ и онъ! сказала она, увидъвъ выходившаго навстръчу ей Вронскаго съ Весловскимъ.
  - Гдт вы помъстите княгиню? сказалъ Врон-

скій по-французски, обращаясь къ Аннѣ, и, не дождавшись отвѣта, еще разъ поздоровался съ Дарьей Александровной и теперь поцѣловалъ ея руку. — Я думаю въ большой балконной?

- О, нѣтъ, это далеко! Лучше въ угловой, мы больше будемъ видѣться. Ну, пойдемъ, сказала Анна, дававшая вынесенный ей лакеемъ сахаръ любимой лошади.
- Et vous oubliez votre devoir, сказала она вышедшему тоже на крыльцо Весловскому.
- Pardon, j'en ai tout plein les poches, улыбаясь отв'вчалъ онъ, опуская пальцы въ жилетный карманъ.
- Mais vous venez trop tard, сказала она, обтирая платкомъ руку, которую ей намочила лошадь, бравшая сахаръ.

Анна обратилась къ Долли: — Ты надолго ли? На одинъ день? Это невозможно!

- Я такъ объщала, и дъти... сказала Долли, чувствуя себя смущенною и отъ того, что ей надо было взять мъшочекъ изъ коляски, и отъ того, что она знала, что лицо ея должно быть очень запылено.
- Нѣтъ, Долли, душенька... Ну, увидимъ. Пойдемъ, пойдемъ! — и Анна повела Долли въ ея комнату.

Комната эта была не та парадная, которую предлагалъ Вронскій, а такая, за которую Анна сказала, что Долли извинитъ ее. И эта комната, за которую надо было извиниться, была преисполнена роскоши, въ какой никогда не жила Долли и которая напомнила ей лучшія гостиницы за границей.

— Ну, душенька, какъ я счастлива! — на минутку присъвъ въ своей амазонкъ подлъ Долли, сказала Анна. — Разскажи же мнъ про своихъ. Стиву я видъла мелькомъ. Но онъ не можетъ разсказать про дътей. Что моя любимица Таня? Большая дъвочка, я думаю?

- Да, очень большая, коротко отвъчала Дарья Александровна, сама удивляясь, что она такъ холодно отвъчаетъ о своихъ дътяхъ. Мы прекрасно живемъ у Левиныхъ, прибавила она.
- Вотъ, если бъ я знала, сказала Анна, что ты меня не презираешь... Вы бы всѣ пріѣхали къ намъ. Вѣдь Стива старый и большой другъ Алексѣя, прибавила она и вдругъ покраснѣла.
- Да, но мы такъ хорошо...— смутясь отвъчала Долли.
- Да впрочемъ, это я отъ радости говорю глупости. Одно, душенька, какъ я тебѣ рада! сказала Анна, опять цѣлуя ее. Ты еще мнѣ не сказала, какъ и что ты думаешь обо мнѣ, а я все хочу
  знать. Но я рада, что ты меня увидишь, какая я
  есть. Мнѣ, главное, не хотѣлось бы, чтобы думали,
  что я что-нибудь хочу доказать. Я ничего не хочу
  доказывать, я просто хочу жить; никому не дѣлать
  зла, кромѣ себя. Это я имѣю право, не правда ли?
  Впрочемъ, это длинный разговоръ, и мы еще обо всемъ
  корошо переговоримъ. Теперь пойду одѣваться, а тебѣ
  пришлю дѣвушку.

### XIX

Оставшись одна, Дарья Александровна взглядомъ хозяйки осмотръла свою комнату. Все, что она видъла, подъвзжая къ дому и проходя черезъ него и теперь въ своей комнатъ, все производило въ ней впечатлъніе изобилія и щегольства и той новой европейской роскоши, про которыя она читала только въ англійскихъ романахъ, но никогда не видала еще въ Россіи и въ деревнъ. Все было ново, начиная отъ французскихъ новыхъ обой до ковра, которымъ была обтянута вся комната. Постель была пружинная съ матрасикомъ и съ особеннымъ изголовьемъ и канау-

совыми наволочками на маленькихъ подушкахъ. Мраморный умывальникъ, туалеть, кунетка, столы, броизовые часы на каминъ, гардины и портъеры — все это было дорогое и новое.

Пришедшая предложить свои услуги франтиха-горничная въ прическъ и платът модите, что у Долли, была такая же новая и дорогая, какъ и вся комната. Дарът Александровит были пріятны ея учтивость, опрятность и услужливость, но было неловко съ ней; было совтетно предъ ней за свою, какъ на бто, по ошибкт уложенную ей, заплатанную кофточку. Ей стыдно было за тт самыя заплатки и заштопанныя мтста, которыми она такъ гордилась дома. Дома было ясно, что на шесть кофточекъ нужно было двадцать четыре аршина нансуку по 65 коп., что составляло больше 15 рублей, кромт отдтяки и работы, и эти 15 рублей были выгаданы. Но предъ горничной было не то что стыдно, а неловко.

Дарья Александровна почувствовала большое облегчение, когда въ компату воппла давнишняя ся знакомая, Аннушка. Франтиха-горничная требовалась къбарынъ, и Аннушка осталась съ Дарьей Александровной.

Аннушка была очевидно очень рада прівзду барыни и безъ-умолку разговаривала. Долли замѣтила, что ей хотѣлось высказать свое мнѣніе насчеть положенія барыни, въ особенности насчетъ любви и преданности графа къ Аннѣ Аркадьевнѣ, но Долли старательно останавливала ее, какъ только та начинала говорить объ этомъ.

- Я съ Апной Аркадьевной выросла, опъ мнъ дороже всего. Что жъ, не намъ судить. А ужъ такъ, кажется, любитъ.
- Такъ, пожалуйста, отдай вымыть, если можно,
   перебивала ее Дарья Александровна.
  - Слущаю-съ. У насъ на постирушечки двъ жен-

щины приставлены особо, а бълье все машиной. Графъ сами до всего доходять. Ужъ какой мужъ...

Долли была рада, когда Анна вошла къ ней и своимъ приходомъ прекратила болтовню Аннушки.

Анна переодѣлась въ очень простое батистовое платье. Долли внимательно осмотрѣла это простое платье. Она знала, что значить и за какія деньги пріобрѣтается эта простота.

— Старая знакомая, — сказала Анна на Аннушку.

Анна теперь ужъ не смущалась. Она была совершенно свободна и спокойна. Долли видъла, что она теперь вполнъ уже оправилась отъ того впечатлънія, которое произвелъ на нее пріъздъ, и взяла на себя тотъ поверхностный, равнодушный тонъ, при которомъ какъ будто дверь въ тотъ отдълъ, гдъ находились ея чувства и задушевныя мысли, была заперта.

- Ну, а что твоя дѣвочка, Анна? спросила Долли.
- Ани? (такъ звала она дочь свою Анну). Здорова. Очень поправилась. Ты хочешь видѣть ее? Пойдемъ, я тебѣ покажу ее. Ужасно много было хлопотъ, начала она разсказывать, съ нянями. У насъ итальянка была кормилицей. Хорошая, но такъ глупа! Мы ее хотѣли отправить, но дѣвочка такъ привыкла къ ней, что все еще держимъ.
- Но какъ же вы устроились?.. начала было Долли вопросъ о томъ, какое имя будетъ носить дѣвочка; но, замѣтивъ вдругъ нахмурившееся лицо Анны, она перемѣнила смыслъ вопроса. Какъ же вы устроили? отняли ее уже?

Но Анна поняла.

— Ты не то хотѣла спросить? Ты хотѣла спросить про ея имя? Правда? Это мучаеть Алексѣя. У нея пѣтъ имени. То-есть она — Каренипа, — сказала Аппа, сощуривъ глаза такъ, что только видны были сошедшіяся рѣсницы. — Впрочемъ, — вдругъ просвѣт-

лѣвъ лицомъ, — объ этомъ мы все переговоримъ послѣ. Пойдемъ, я тебѣ покажу ее. Elle est très gentille. Она ползаетъ уже.

Въ дѣтской роскошь, которая во всемъ домѣ поражала Дарью Александровну, еще болѣе поразила ее. Тутъ были и телѣжечки, выписанныя изъ Англіи, и инструменты для обученія ходить, и нарочно устроенный диванъ въ родѣ бильярда для ползанія, и качалки, и ванны особенныя, новыя. Все это было англійское, прочное и добротное и очевидно очень дорогое. Комната была большая, очень высокая и свѣтлая.

Когда онѣ вошли, дѣвочка въ одной рубашечкѣ сидѣла въ креслицѣ у стола и обѣдала бульономъ, которымъ она облила всю свою грудку. Дѣвочку кормила и, очевидно, съ ней вмѣстѣ сама ѣла дѣвушка русская, прислуживавшая въ дѣтской. Ни кормилицы, ни няни не было: онѣ были въ сосѣдней комнатѣ, и оттуда слышался ихъ говоръ на странномъ французскомъ языкѣ, на которомъ онѣ только и могли между собой изъясняться.

Услыхавъ голосъ Апны, нарядная, высокая, съ непріятнымъ лицомъ и нечистымъ выраженіемъ англичанка, поспѣшно потряхивая бѣлокурыми буклями, вошла въ дверь и тотчасъ же начала оправдываться, хотя Анна ни въ чемъ не обвиняла ее. На каждое слово Анны англичанка поспѣшно нѣсколько разъ приговаривала: «yes, my lady».

Чернобровая, черноволосая, румяная дѣвочка, съ крѣпенькимъ, обтянутымъ куриною кожей, краснымъ тѣльцемъ, несмотря на суровое выраженіе, съ которымъ она посмотрѣла на новое лицо, очень понравилась Дарьѣ Александровнѣ; она даже позавидовала ея здоровому виду. То, какъ ползала эта дѣвочка, тоже очень понравилось ей. Ни одинъ изъ ея дѣтей такъ не ползалъ. Эта дѣвочка, когда ее посадили на коверъ и подоткнули сзади платьице, была

удивительно мила. Она, какъ звѣрокъ, оглядываясь на большихъ своими блестящими черными глазами, очевидно радуясь тому, что ею любуются, улыбаясь и бокомъ держа ноги, энергически упиралась на руки и быстро подтягивала весь задокъ и опять впередъ перехватывала ручонками.

Но общій духъ дѣтской и въ особенности англичанка очень не понравились Дарьѣ Александровнѣ. Только тѣмъ, что въ такую неправильную семью, какъ Аннина, не пошла бы хорошая, Дарья Александровна и объяснила себѣ то, что Анна, со своимъ знаніемъ людей, могла взять къ своей дѣвочкѣ такую несимпатичную, нереспектэбельную англичанку. Кромѣ того, тотчасъ же по нѣсколькимъ словамъ Дарья Александровна поняла, что Анна, кормилица, нянька и ребенокъ не сжились вмѣстѣ и что посѣщеніе матерью было дѣло необычное. Анна хотѣла достать дѣвочкѣ ея игрушку и не могла найти ее.

Удивительнъе же всего было то, что на вопросъ о томъ, сколько у нея зубовъ, Анна ошиблась и совсъмъ не знала про два послъдніе зуба.

- Мнѣ иногда тяжело, что я какъ лишняя здѣсь, — сказала Анна, выходя изъ дѣтской и занося свой шлейфъ, чтобы миновать стоявшія у двери игрушки. — Не то было съ первымъ.
- Я думала, напротивъ, робко сказала Дарья Александровна.
- О, нѣтъ! Вѣдь ты знаешь, я его видѣла, Сережу, сказала Анна сощурившись, точно вглядываясь во что-то далекое. Впрочемъ, это мы переговоримъ послѣ. Ты не повѣришь, я точно голодная, которой вдругъ поставили полный обѣдъ и она не знаетъ, за что взяться. Полный обѣдъ это ты и предстоящіе мнѣ разговоры съ тобой, которыхъ я ни съ кѣмъ не могла имѣть; и я не знаю, за какой разговоръ прежде взяться. Маіз је ne vous ferai grâce

de rien. Мив все надо высказать. Да, надо тебв сдълать очеркъ того общества, которое ты найдешь у насъ, — начала она. — Начинаю съ дамъ. Кияжна Варвара. Ты знаешь ее, и я знаю твое мивніе и Стивы о ней. Стива говорить, что вся цёль ея жизии въ томъ, чтобы доказать свое преимущество надъ тетушкой Катериной Павловной; это все правда; не она добрая, и я ей такъ благодарна. Въ Петербургъ была минута, когда мить быль необходимъ un chaperon. Туть она подвернулась. Но, право, она добрая. Она много мив облегчила мое положение. Я вижу, что ты не понимаещь всей тяжести моего положенія... тамъ, въ Петербургъ, — прибавила она. — Здъсь я совершенно спокойна и счастлива. Ну, да это послъ. Надо перечислить. Потомъ Спіяжскій, — онъ предводитель и онъ очень порядочный человъкъ, но ему что-то нужно отъ Алексвя. Ты понимаешь, съ его состояніемъ, теперь, какъ мы поселились въ деревив, Алексъй можеть имъть большое вліяніе. Потомъ Тушкевичъ, - ты его видъла, онъ былъ при Бетси. Теперь его отставили, и онъ прівхаль къ намъ. Онъ, какъ Алексей говорить, одинь изъ техь людей, которые очень пріятны, если ихъ принимать за то, чёмъ они хотять казаться, et puis, il est comme il faut, какъ говорить княжна Варвара. Потомъ Весловскій... этого ты знаешь. Очень милый мальчикъ, — сказала она, и плутовская улыбка сморщила ея губы. — Что это за дикая исторія съ Левинымъ? Весловскій разсказывалъ Алексъю, и мы не въримъ. Il est très gentil et naïf, — сказала она опять съ тою же улыбкой. — Мужчинамъ нужно развлеченіе, и Алексъю нужна публика, поэтому я дорожу всёмь этимь обществомъ. Надо, чтобъ у насъ было оживленно и весело и чтобъ Алексъй не желалъ ничего новаго. Потомъ увидишь управляющаго. Нѣмецъ, очень хорошій и знаеть свое дъло. Алексъй очень цъщить его. Потомъ докторъ,

молодой человѣкъ, не то что совсѣмъ нигилистъ, но, знаешь, ѣстъ ножомъ... но очень хорошій докторъ. Потомъ архитекторъ... Une petite cour.

### XX

— Ну воть вамъ и Долли, княжна, вы такъ хотѣли ее видѣть, — сказала Анна, вмѣстѣ съ Дарьей Александровной выходя на большую камениую террасу, на которой въ тѣни за пяльцами, вышивая кресло для графа Алексѣя Кирилловича, сидѣла княжна Варвара. — Она говоритъ, что ничего не хочетъ до обѣда, но вы велите податъ завтракать, а я пойду сыщу Алексѣя и приведу ихъ всѣхъ.

Княжна Варвара ласково и нѣсколько покровительственно приняла Долли и тотчасъ же начала объяснять ей, что она поселилась у Анны потому, что всегда любила ее больше, чѣмъ ея сестра, Катерина Павловна, та самая, которая воспитывала Анну, и что теперь, когда всѣ бросили Анну, она считала своимъ долгомъ помочь ей въ этомъ переходномъ, самомъ тяжеломъ періодѣ.

— Мужъ дастъ ей разводъ, и тогда я опять уѣду въ свое уединеніе, а теперь я могу быть полезна, и исполню свой долгъ, какъ мнѣ это ни тяжело, не такъ какъ другіе. И какъ ты мила, какъ хорошо сдѣлала, что пріѣхала! Они живутъ совершенно какъ самые лучшіе супруги; ихъ будетъ судить Богъ, а не мы. А развѣ Бирюзовскій и Авеньева... А самъ Никандровъ, а Васильевъ съ Мамоновой, а Лиза Нептунова... Вѣдь никто же ничего не говорилъ? И кончилось тѣмъ, что всѣ ихъ принимали. И потомъ, с'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout-à-fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast et puis on se sépare. Всякій дѣлаетъ что хочеть до обѣдъ. Обѣдъ въ 7 часовъ. Стива очень хорошо

сдѣлалъ, что прислалъ тебя. Ему надо держаться ихъ. Ты знаешь, онъ черезъ свою мать и брата все можетъ сдѣлатъ. Потомъ они дѣлаютъ много добра. Онъ не говорилъ тебѣ про свою больницу? Се sera admirable, — все и́зъ Парижа.

Разговоръ ихъ былъ прерванъ Анной, нашедшею общество мужчинъ въ бильярдной и съ ними вмъстъ возвращающеюся на террасу. До объда еще оставалось много времени, погода была прекрасная и нотому было предложено нъсколько различныхъ способовъ провести эти остающеся два часа. Способовъ проводить время было очень много въ Воздвиженскомъ и всъ были не тъ, какіе употреблялись въ Покровскомъ.

- Une partie de lawn tennis, улыбаясь своею красивою улыбкой, предложилъ Весловскій. Мы опять съ вами, Анна Аркадьевна.
- Нѣтъ, жарко; лучше пройти по саду и въ лодкъ прокатиться, показать Дарьъ Александровнъ берега, — предложилъ Вронскій.
  - Я на все согласенъ, сказалъ Свіяжскій.
- Я думаю, что Долли пріятнѣе всего пройтись, не правда ли? А потомъ ужъ въ лодкѣ, сказала Анна.

Такъ и было рѣшено. Весловскій и Тушкевичъ пошли въ купальню и тамъ обѣщали приготовить лодку и подождать.

Двумя парами пошли по дорожкѣ: Анна со Свіяжскимъ и Долли съ Вронскимъ. Долли была нѣсколько смущена и озабочена тою совершенно новою для нея средой, въ которой она очутилась. Отвлеченно, теоретически, она не только оправдывала, по даже одобряла поступокъ Анны. Какъ вообще нерѣдко безукоризненно нравственныя жепщины, уставшія отъ однообразія нравственной жизни, она издалека не только извиняла преступную любовь, по даже завидовала ей.

Кромѣ того, она сердцемъ любила Анну. Но въ дѣйствительности, увидавъ ее въ средѣ этихъ чуждыхъ для нея людей, съ ихъ новымъ для Дарьи Александровны хорошимъ тономъ, ей было неловко. Въ особенности непріятно ей было видѣть княжну Варвару, все прощавшую имъ за тѣ удобства, которыми она пользовалась.

Вообще, отвлеченно, Долли одобряла поступокъ Анны, но видъть того человъка, для котораго былъ сдъланъ этотъ поступокъ, было ей непріятно. Кромъ того, Вронскій никогда не нравился ей. Она считала его очень гордымъ и не видъла въ немъ ничего такого, чъмъ онъ могъ бы гордиться, кромъ богатства. Но, противъ своей воли, онъ здъсь, у себя дома, еще болъе импонировалъ ей, чъмъ прежде, и она не могла быть съ нимъ свободна. Она испытывала съ нимъ чувство, подобное тому, которое она испытывала съ горничной за кофточку. Какъ передъ горничной ей было не то что стыдно, а неловко за заплатки, такъ и съ нимъ ей было постоянно не то что стыдно, а неловко за самоё себя.

Долли чувствовала себя смущенною и искала предмета разговора. Хотя она и считала, что съ его гордостью ему должны быть непріятны похвалы его дома и сада, она, не находя другого предмета разговора, все-таки сказала ему, что ей очень понравился его домъ.

- Да, это очень красивое строеніе и въ хорошемъ, старинномъ стилъ, — сказалъ онъ.
- Мнѣ очень понравился дворъ передъ крыльцомъ. Это было такъ?
- О, нѣть! сказалъ онъ, и лицо его просіяло отъ удовольствія. — Если бы вы видѣли этотъ дворъ нынче весной!

И онъ сталъ сначала осторожно, а потомъ болье и болье увлекаясь, обращать ея внимание на раз-

ныя подробности украшенія дома и сада. Видно было, что, посвятивъ много труда на улучшеніе и украшеніе своей усадьбы, Вронскій чувствовалъ необходимость похвастаться имъ передъ новымъ лицомъ, и отъ души радовался похваламъ Дарьи Александровны.

- Если вы хотите взглянуть на больницу и пе устали, то это недалеко. Пойдемте, сказаль онь, заглянувъ ей въ лицо, чтобъ убъдиться, что ей точно было нескучно.
  - Ты пойдешь, Анна? обратился опъ къ ней.
- Мы пойдемъ. Не правда ли? обратилась она къ Свіяжскому. Mais il ne faut pas laisser le pauvre Весловскій et Тушкевичъ se morfondre là dans le bateau. Надо послать имъ сказать. Да, это памятникъ, который онъ ставитъ здѣсь, сказала Анна, обращаясь къ Долли съ тою же хитрою знающею улыбкой, съ которою она прежде говорила о больницѣ.
- О, капитальное дѣло! сказалъ Свіяжскій. Но, чтобы не показаться поддакивающимъ Вронскому, онъ тотчасъ же прибавилъ слегка осудительное замѣчаніе. Я удивляюсь однако, графъ, сказалъ онъ, какъ вы, такъ много дѣлая въ санитарномъ отношеніи для народа, такъ равнодушны къ школамъ.
- C'est devenu tellement commun, les écoles, сказалъ Вронскій. Вы нонимаете, не отъ этого, но такъ, я увлекся. Такъ сюда надо въ больницу, обратился онъ къ Дарьъ Александровнъ, указывая на боковой выходъ изъ аллен.

Дамы раскрыли зонтики и вышли на боковую дорожку. Пройдя итсколько поворотовъ и выйдя изъкалитки, Дарья Александровна увидала передъ собой на высокомъ мъстъ большое, красное, затъйливой формы, уже почти оконченное строеніе. Еще неокрашенная желъзная крыша ослънительно блестъла на яркомъ солнцъ. Подлъ оконченнаго строенія выклады-

валось другое, окруженное лѣсами, и рабочіе въ фартукахъ на подмосткахъ клали кирпичи, заливали изъщаекъ кладку и ровняли правилами.

- Какъ быстро идетъ у васъ работа! сказалъ Свіяжскій. Когда я былъ въ послъдній разъ, еще крыши не было.
- Къ осени будеть все готово. Внутри уже почти все отдълано, сказала Анна.
  - А это что же повое?
- Это помъщение для доктора и аптеки, отвъчалъ Вронский, увидавъ подходившаго къ нему въ короткомъ пальто архитектора, и, извинившись передъдамами, пошелъ ему навстръчу.

Обойдя творило, изъ котораго рабочіе набирали известку, онъ остановился съ архитекторомъ и что-то горячо сталъ говорить.

- Фронтонъ все выходитъ ниже, отвътилъ онъ Аннъ, которая спросила, въ чемъ дъло.
- Я говорила, что надо было фундаменть поднять, сказала Анна.
- Да, разумѣется, лучше бы было, Анна Аркадьевна, — сказалъ архитекторъ, — да ужъ упущено.
- Да, я очень интересуюсь этимъ, отвѣчала Анна Свіяжскому, выразившему удивленіе къ ея знаніямъ по архитектурѣ. Надо, чтобы новое строеніе соотвѣтствовало большицѣ. А оно придумано послѣти начато безъ плана.

Окончивъ разговоръ съ архитекторомъ, Вронскій присоединился къ дамамъ и повелъ ихъ внутрь больницы.

Несмотря на то, что снаружи еще додѣлывали карнизы и въ нижнемъ этажѣ красили, въ верхнемъ уже почти все было отдѣлано. Пройдя по широкой чугунной лѣстницѣ на площадку, они вошли въ первую большую комнату. Стѣны были оштукатурены подъмраморъ, огромныя цѣльныя окна были уже вставлены,

только паркетный полъ былъ еще не конченъ, и столяры, строгавшіе поднятый квадратъ, оставили работу, чтобы, снявъ тесемки, придерживавшія ихъ волосы, поздороваться съ господами.

- Это пріемная, сказалъ Вронскій. Здѣсь будетъ пюпитръ, столъ, шкафъ и больше ничего.
- Сюда, здѣсь пойдемте. Не подходи къ окну, — сказала Анна, пробуя, высохла ли краска. — Алексѣй, краска уже высохла, — прибавила она.

Изъ пріемной они прошли въ коридоръ. Здѣсь Вронскій показалъ имъ устроенную вентиляцію новой системы. Потомъ онъ показалъ ванны мраморныя, постели съ необыкновенными пружинами. Потомъ показалъ одну за другой палаты, кладовую, комнату для бѣлья, потомъ печи новаго устройства, потомъ тачки такія, которыя не будутъ производить шума, подвозя по коридору нужныя вещи, и много другого. Свіяжскій оцѣнивалъ все, какъ человѣкъ, знающій всѣ новыя усовершенствованія. Долли просто удивлялась невиданному ею до сихъ поръ и, желая все понять, обо всемъ подробно спрашивала, что доставляло очевидное удовольствіе Вронскому.

- Да, я думаю, что это будеть въ Россіи единственная вполнъ правильно устроенная больница, сказалъ Свіяжскій.
- А не будеть у васъ родильнаго отдъленія? спросила Долли. Это такъ нужно въ деревнъ. Я часто...

Несмотря на свою учтивость, Вронскій перебиль ее.

— Это не родильный домъ, но больница, и назначается для всёхъ болёзней, кромё заразительныхъ, — сказалъ онъ. — А вотъ это, взгляните... — и онъ подкатилъ къ Дарьё Александровнё вновь выписанное кресло для выздоравливающихъ. — Вы посмотрите. — Онъ сёлъ въ кресло и сталь двигать его. — Онъ не

можетъ ходитъ, слабъ еще или болъзнь ногъ, но ему нуженъ воздухъ, и онъ ъздитъ, катается...

Дарья Александровна всёмъ интересовалась, все ей очень нравилось, но болёе всего ей нравился самъ Вронскій съ этимъ натуральнымъ наивнымъ увлеченіемъ. «Да, это очень милый, хорошій человёкъ», думала она иногда, не слушая его, а глядя на него и вникая въ его выраженіе и мысленно переносясь въ Анну. Онъ такъ ей нравился теперь въ своемъ оживленіи, что она понимала, какъ Анна могла влюбиться въ него.

## XXI

- Нѣтъ, я думаю, княгиня устала и лошади ея не интересуютъ, сказалъ Вронскій Аннѣ, предложившей пройти до коннаго завода, гдѣ Свіяжскій хотѣлъ видѣтъ новаго жеребца. Вы подите, а я провожу княгиню домой, и мы поговоримъ, сказалъ онъ, если вамъ пріятно? обратился онъ къ ней.
- Въ лошадяхъ я ничего не понимаю, и я очень рада, сказала нъсколько удивленная Дарья Александровна.

Она видѣла по лицу Вронскаго, что ему чего-то нужно было отъ нея. Она не ошиблась. Какъ только они вошли черезъ калитку опять въ садъ, онъ посмотрѣлъ въ ту сторону, куда пошла Анна, и, убѣдившись, что она не можетъ ни слышать, ни видѣть ихъ, началъ:

— Вы угадали, что мнѣ хотѣлось поговорить съ вами, — сказалъ онъ, смѣющимися глазами глядя на нее. — Я не ошибаюсь, что вы другъ Анны. — Онъ снялъ шляпу и, доставъ платокъ, отеръ имъ свою плѣшивѣвшую голову.

Дарья Александровна ничего не отвѣтила и только испуганно поглядѣла на него. Когда она осталась съ нимъ наединъ, ей вдругъ сдълалось страшно: смъющіся глаза и строгое выраженіе лица пугали ее.

Самыя разнообразныя предположенія того, о чемъ опъ сбирается говорить съ нею, промелькнули у нея въ головѣ: «онъ станетъ просить меня переѣхать къ нимъ гостить съ дѣтьми, и я должна буду отказать ему; или о томъ, чтобы я въ Москвѣ составила кругъ для Анны... Или не о Васенькѣ ли Весловскомъ и его отношеніяхъ къ Аннѣ? А можетъ быть о Кити, о томъ, что онъ чувствуетъ себя виноватымъ?» Она предвидѣла все только непріятное, но не угадала того, о чемъ онъ хотѣлъ говорить съ ней.

— Вы имъете такое вліяніе на Анну, она такъ любить васъ, — сказаль онъ, — помогите мнъ.

Дарья Александровна вопросительно робко смотрѣла на его энергическое лицо, которое то все, то мѣстами выходило на просвѣтъ солнца въ тѣни липъ, то опять омрачалось тѣнью, и ожидала того, что онъ скажетъ дальше; но онъ, цѣпляя тростью за щебень, молча шелъ подлѣ нея.

- Если вы прівхали къ намъ, вы, единственная женщина изъ прежнихъ друзей Анны я не считаю княжну Варвару, то я понимаю, что вы сдвлали это не потому, что вы считаете наше положеніе нормальнымъ, но потому, что вы, понимая всю тяжесть этого положенія, все такъ же любите ее и хотите помочь ей. Такъ ли я васъ понялъ? спросилъ онъ, оглянувшись на нее.
- О, да, складывая зоптикъ, отвътила Дарья Александровна, но . . .
- Нѣтъ, перебилъ опъ и невольпо, забывшись, что онъ этимъ ставитъ въ пеловкое положеніе свою собесѣдницу, остановился, такъ что и она должна была остановиться. — Никто больше и сильнѣе меня не чувствуетъ всей тяжести положенія Анны. И это понятно, если вы дѣлаете мнѣ честь считать

меня за человѣка, имѣющаго сердце. Я причиной этого положенія и потому я чувствую его.

- Я понимаю, сказала Дарья Александровна, невольно любуясь имъ, какъ онъ искренно и твердо сказалъ это. Но имепно потому, что вы себя чувствуете причиной, вы преувеличиваете, я боюсь, сказала она. Положеніе ея тяжело въ свѣтѣ, я понимаю.
- Въ свъть это адъ! мрачно нахмурившись, быстро проговорилъ онъ. Нельзя представить себъ моральныхъ мученій хуже тьхъ, которыя она пережила въ Петербургъ въ двъ недъли... и прошу васъ върить этому.
- Да, но здѣсь, до тѣхъ поръ пока ни Анна... ни вы не чувствуете нужды въ свѣтѣ...
- Свёть! съ презрѣніемъ сказалъ онъ, какую я могу имѣть нужду въ свѣтѣ?
- До тѣхъ поръ а это можетъ бытъ всегда вы счастливы и спокойны. Я вижу по Аннѣ, что она счастлива, совершенно счастлива, она успѣла уже сообщить мнѣ, сказала Дарья Александровна улыбаясь; и невольно, говоря это, она теперь усомнилась въ томъ, дѣйствительно ли Анна счастлива.

Но Вронскій, казалось, не сомнѣвался въ этомъ.

- Да, да, сказалъ онъ. Я знаю, что она ожила послъ всъхъ ея страданій; она счастлива. Она счастлива настоящимъ. Но я?.. я боюсь того, что ожидаетъ насъ... Виноватъ, вы хотите идти?
  - Нѣтъ, все равно.
  - Ну, такъ сядемте здѣсь.

Дарья Александровна сѣла на садовую скамейку въ углу аллеи. Онъ остановился передъ ней.

— Я вижу, что она счастлива, — повторилъ онъ, и сомивние въ томъ, счастлива ли она, еще сильнве поразило Дарью Александровну. — Но можетъ ли это такъ продолжаться? Хорошо ли, дурно ли мы посту-

пили — это другой гопросъ; но жребій брошенъ, — сказалъ онъ, переходя съ русскаго на французскій языкъ, — и мы связаны на всю жизнь. Мы соединены самыми святыми для насъ узами любви. У насъ естъ ребенокъ, у насъ могутъ быгь еще дѣти. Но законъ и всѣ условія нашего положенія таковы, что являются тысячи компликацій, которыхъ она теперь, отдыхая душой послѣ всѣхъ страданій и испытаній, не видить и не хочеть видѣть. И это понятно. Но я не могу не видѣть. Моя дочь по закону — не моя дочь, а Карепина. Я не хочу этого обмана! — сказалъ онъ съ энергическимъ жестомъ отрицанія и мрачно-вопросительно посмотрѣлъ на Дарью Александровну.

Она ничего не отвѣчала и только смотрѣла на него. Онъ продолжалъ:

— Завтра родится сынъ, мой сынъ, и онъ по закону — Каренинъ, онъ не наслѣдникъ ни моего имени, ни моего состоянія, и какъ бы мы счастливы ни были въ семьъ, и сколько бы у насъ ни было дътей, между мною и ими нътъ связи. Они Каренины. Вы поймите тягость и ужасъ этого положенія! Я пробоваль говорить про это Аннъ. Это раздражаеть ее. Она не понимаеть, и я не могу ей высказать все. Теперь посмотрите съ другой стороны. Я счастливъ, счастливъ ея любовью, но я долженъ имъть занятія. Я нашелъ это занятіе, и горжусь этимъ занятіемъ, и считаю его болве благороднымъ, чвмъ занятія моихъ бывшихъ товарищей при дворъ и по службъ. И уже безъ сомнънія не проміняю этого діла на ихъ діло. Я работаю здёсь, сидя на мёстё, и я счастливъ, доволенъ, и намъ ничего болѣе не нужно для счастія. Я люблю эту дъятельность. Cela n'est pas un pis-aller, напротивъ . . .

Дарья Александровна зам'тила, что въ этомъ м'вст'в своего объясненія онъ путалъ, и не понимала хорошенько этого отступленія, но чувствовала, что, разъ

начавъ говорить о своихъ задушевныхъ отношеніяхъ, о которыхъ онъ не могъ говорить съ Анной, онъ теперь высказывалъ все и что вопросъ о его дѣятельности въ деревнѣ находился въ томъ же отдѣлѣ задушевныхъ мыслей, какъ и вопросъ о его отношеніяхъ къ Аннѣ.

— Итакъ, я продолжаю, — сказалъ онъ очнувшись. — Главное же то, что, работая, необходимо имъть убъжденіе, что дълаемое не умретъ со мной, что у меня будутъ наслъдники, — а этого у меня нътъ. Представьте себъ положеніе человъка, который знаетъ впередъ, что дъти его и любимой имъ женщины не будуть его, а чьи-то, кого-то того, кто ихъ ненавидить и знать не хочетъ. Въдь это ужасно!

Онъ замолчалъ, очевидно въ сильномъ волненіи.

- Да, разумѣется, я это понимаю. Но что же можетъ Анна? спросила Дарья Александровна.
- Да, это приводить меня къ цъли моего разговора, — сказалъ онъ, съ усиліемъ успокоиваясь. — Анна можеть, это зависить оть нея... Даже для того, чтобы просить государя объ усыновленіи, необходимъ разводъ. А это зависить отъ Анны. Мужъ ея согласенъ былъ на разводъ — тогда вашъ мужъ совсѣмъ было устроилъ это. И теперь, я знаю, онъ не отказалъ бы. Стоило бы только написать ему. Онъ прямо отвъчалъ тогда, что, если она выразитъ желаніе, онъ не откажеть. Разумвется, — сказаль онь мрачно, — это одна изъ этихъ фарисейскихъ жестокостей, на которыя способны только эти люди безъ сердца. Онъ знаетъ, какого мученія ей стоитъ всякое воспоминание о немъ, и, зная ее, требуетъ отъ нея письма. Я понимаю, что ей мучительно. Но причины такъ важны, что надо passer pardessus toutes ces finesses de sentiment. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne et de ses enfants. Я о себъ не говорю, котя мив тяжело, очень тяжело, - сказаль

онъ съ выраженіемъ угрозы кому-то за то, что ему было тяжело. — Такъ вотъ, княгиня, я за васъ безсовъстно хватаюсь, какъ за якорь спасенія. Помогите мнъ уговорить ее писать ему и требовать развода!

- Да, разумъется, задумиво сказала Дарья Александровна, вспомнивъ живо свое послъднее свиданіе съ Алексъемъ Александровичемъ. Да, разумъется, повторила она ръшительно, вспомнивъ Анну.
- Употребите ваше вліяніе на нее, сдѣлайте, чтобъ она написала. Я не хочу и почти не могу говорить съ нею про это.
- Хорошо, я поговорю. Но какъ же она сама не думаеть? сказала Дарья Александровна, вдругъ почему-то при этомъ вспоминая странную новую привычку Анны щуриться. И ей вспомнилось, что Анна щурилась именно, когда дѣло касалось задушевныхъ сторонъ жизни. «Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не все видѣть», подумала Долли. Непремѣнно, я для себя и для нея буду говорить съ ней, отвѣчала Дарья Александровна на его выраженіе благодарности.

Они встали и пошли къ дому.

# XXII

Заставъ Долли уже вернувшеюся, Анна внимательно посмотръла ей въ глаза, какъ бы спрашивая о томъ разговоръ, который она имъла съ Вронскимъ, но не спросила словами.

— Кажется, уже пора къ объду, — сказала она. — Совсъмъ мы не видались еще. Я разсчитываю на вечеръ. Теперь надо идти одъваться. Я думаю, и ты тоже. Мы всъ испачкались на постройкъ.

Долли пошла въ свою комнату, и ей стало смѣшно. Одѣваться ей не во что было, потому что она уже надъла свое лучшее платье; но, чтобъ ознаменовать чѣмъ-нибудь свое приготовленіе къ обѣду, она попросила горничную обчистить ей платье, перемѣнила рукавчики и бантикъ и надѣла кружева на голову.

- Вотъ все, что я могла сдѣлать, улыбаясь сказала она Аннѣ, которая въ третьемъ, опять въ чрезвычайно простомъ, платъѣ вышла къ ней.
- Да, мы здѣсь очень чопорны, сказала она, какъ бы извипяясь за свою нарядпость. Алексѣй доволенъ твоимъ пріѣздомъ, какъ онъ рѣдко бываетъ чѣмъ-нибудь. Онъ рѣшительно влюбленъ въ тебя, прибавила она. А ты не устала?

До объда не было времени говорить о чемънибудь. Войдя въ гостиную, онъ застали уже тамъкняжну Варвару и мужчинъ въ черныхъ сюртукахъ. Архитекторъ былъ во фракъ. Вронскій представилъгость доктора и управляющаго. Архитектора онъпознакомилъ съ нею еще въ больницъ.

Толстый дворецкій, блестя круглымъ бритымъ лицомъ и крахмаленнымъ бантомъ бѣлаго галстука, доложилъ, что кушанье готово, и дамы поднялись. Вронскій попросилъ Свіяжскаго подать руку Анпѣ Аркадьевнѣ, а самъ подошелъ къ Долли. Весловскій прежде Тушкевича подалъ руку кпяжнѣ Варварѣ, такъ что Тушкевичъ съ управляющимъ и докторомъ пошли одни.

Обѣдъ, столовая, посуда, прислуга, вино и кушанье не только соотвѣтствовали общему тону новой роскоши дома, но, казалось, были еще роскошнѣе и новѣе всего. Дарья Александровна наблюдала эту новую для себя роскошь и, какъ хозяйка, ведущая домъ, хотя и не надѣясь пичего изъ всего видѣннаго примѣнить къ своему дому, — такъ это все по роскоши было далеко выше ея образа жизни, — невольно впикала во всѣ подробности и задавала себѣ вопросъ, кто и какъ это все сдѣлалъ. Васенька Весловскій, ея мужъ и даже Свіяжскій и много людей, которыхъ она знала, никогда не думали объ этомъ и върили на слово тому, что всякій порядочный хозяинъ желаетъ дать почувствовать своимъ гостямъ, именно, что все, что такъ хорошо у него устроено, не стоило ему, хозяину, никакого труда, а сделалось само собой. Дарья же Александровна знала, что само собой не бываеть даже кашки къ завтраку дътямъ и что потому при такомъ сложномъ и прекрасномъ устройствъ должно было быть положено чье-нибудь усиленное вниманіе. И по взгляду Алекстя Кирилловича, какт онт оглядёль столь, и какъ сдёлаль знакъ головой дворецкому, и какъ предложилъ Дарь Александрови выборъ между ботвиньей и супомъ, она поняла, что все дълается и поддерживается заботами самого хозяина. Оть Анны, очевидно, завистло все это не болте, какъ оть Весловскаго. Она, Свіяжскій, княжна и Весловскій были одинаково гости, весело пользующіеся тымь, что для нихъ было приготовлено.

Анна была хозяйкой только по веденію разговора. И этоть разговорь, весьма трудный для хозяйки дома при небольшомъ столь, при лицахъ, какъ управляющій и архитекторь, лицахъ совершенно другого міра, старающихся не робьть предъ непривычною роскошью и не могущихъ принимать долгаго участія въ общемъ разговорь, — этоть трудный разговорь Анна вела со своимъ обычнымъ тактомъ, естественностью и даже удовольствіемъ, какъ замьчала Дарья Александровна.

Разговоръ зашелъ о томъ, какъ Тушкевичъ съ Весловскимъ одни ѣздили въ лодкѣ, и Тушкевичъ сталъ разсказывать про послѣднія гонки въ Петербургѣ въ яхтъ-клубѣ. Но Анна, выждавъ перерывъ, тотчасъ же обратилась къ архитектору, чтобы вывести его изъ молчанія.

— Николай Иванычъ былъ пораженъ, — сказала она про Свіяжскаго, — какъ выросло новое строеніе съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ здѣсь послѣдній разъ;

но я сама каждый день бываю и каждый день удивляюсь, какъ скоро идеть.

— Съ его сіятельствомъ работать хорошо, — сказаль съ улыбкой архитекторъ (онъ былъ съ сознаніемъ своего достоинства, почтительный и спокойный человъкъ). — Не то что имѣть дѣло съ губернскими властями. Гдѣ бы стопу бумаги исписали, я графу доложу, потолкуемъ, и въ трехъ словахъ.

— Американскіе пріемы — сказаль Свіяжскій улыбаясь.

— Да-съ, тамъ воздвигаются зданія раціонально...

Разговоръ перешелъ на злоупотребленія властей въ Соединенныхъ Штатахъ, но Анна тотчасъ же перевела его на другую тему, чтобы вызвать управляющаго изъ молчанія.

- Ты видѣла когда-пибудь жатвенныя машины? обратилась она къ Дарьѣ Александровнѣ. Мы ѣздили смотрѣть, когда тебя встрѣтили. Я сама въ первый разъ видѣла.
  - Какъ же онъ дъйствують? спросила Долли.
- Совершенно какъ ножницы. Доска и много маленькихъ ножницъ. Вотъ этакъ.

Анна взяла своими красивыми, бѣлыми, покрытыми кольцами руками ножикъ и вилку и стала показывать. Она очевидно видѣла, что изъ ея объясненія ничего не поймется; но, зная, что она говоритъ пріятно и что руки ея красивы, она продолжала объясненіе.

— Скоръе ножички перочинные, — заигрывая сказалъ Весловскій, не спускавшій съ нея глазъ.

Анна чуть замѣтно улыбнулась, но не отвѣчала ему. — Не правда ли, Карлъ Өедоровичъ, что какъ ножницы? — обратилась она къ управляющему.

— О ja, — отвъчалъ нъмецъ. — Es ist ein ganz einfaches Ding, — и началъ объяснять устройство мащины.

- Жалко, что она не вяжеть. Я видъль на вънской выставкъ, вяжеть проволокой, сказаль Свіяжскій. Тъ выгодите бы были.
- Es kommt drauf an . . . Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden. И нѣмецъ, вызванный изъ молчанія, обратился къ Вронскому. Das lässt sich ausrechnen, Erlaucht. Нѣмецъ уже взялся было за карманъ, гдѣ у него былъ карандашъ въ книжкѣ, въ которой онъ все вычислялъ, но, вспомнивъ, что онъ сидитъ за обѣдомъ, и замѣтивъ холодный взглядъ Вронскаго, воздержался. Zu complicirt, macht zu viel Klopot, заключилъ онъ.
- Wünscht man Dochots, so hat man auch Klopots, сказалъ Васенька Весловскій, подтрунивая надъ нёмцемъ. J'adore l'allemand, обратился онъ опять съ тою же улыбкой къ Аннъ.
  - Cessez, сказала она ему шутливо-строго.
- А мы думали васъ застать на полѣ, Василій Семенычъ, обратилась она къ доктору, человѣку болѣзненному, вы были тамъ?
- Я былъ тамъ, но улетучился, съ мрачною шутливостью отвъчалъ докторъ.
  - Стало быть, вы хорошій моціонъ сдѣлали.
  - Великолѣппый!
- Ну, а какъ здоровье старухи? надѣюсь, что не тифъ?
  - Тифъ не тифъ, а не въ авантажъ обрътается.
- Какъ жаль! сказала Анпа и, отдавъ такимъ образомъ дань учтивости домочадцамъ, обратилась къ своимъ.
- А все-таки по вашему разсказу построить машину трудно было бы, Анна Аркадьевна, — шутя сказалъ Свіяжскій.
- Нѣтъ, отчего же? сказала Анна съ улыбкой, которая говорила, что она знала, что въ ея толкованін устройства машины было что-то милое, замѣ-

ченное и Свіяжскимъ. Эта новая черта молодого кокетства непріятно поразила Долли.

— Но зато въ архитектуръ знанія Анны Арка-

дьевны удивительны, — сказалъ Тушкевичъ.

— Какъ же, я слыпалъ, вчера Анна Аркадьевна говорила: въ стробу и плинтусы, — сказалъ Весловскій. — Такъ я говорю?

— Ничего удивительнаго нѣть, когда столько видишь и слышины, — сказала Анна. — А вы, вѣрно, не знаете даже, изъ чего дѣлають дома?

Дарья Александровна видѣла, что Анна недовольна была тѣмъ тономъ игривости, который былъ между нею и Весловскимъ, но сама невольно впадала въ него.

Вронскій поступаль въ этомъ случав совсвив не такъ, какъ Левинъ. Онъ, очевидно, не приписываль болтовнв Весловскаго никакой важности и, напротивъ, поощрялъ эти шутки.

- Да, ну скажите, Весловскій, чёмъ соединяють камни?
  - Разумъется, цементомъ.
  - Браво! А что такое цементъ?
- Такъ въ родѣ размазни... нѣтъ, замазки, возбуждая общій хохотъ, сказалъ Весловскій.

Разговоръ между объдавшими, за исключеніемъ погруженныхъ въ мрачное молчаніе доктора, архитектора и управляющаго, не умолкалъ, гдѣ скользя, гдѣ цѣпляясь и задѣвая кого-нибудь за живое. Одинъ разъ Дарья Александровна была задѣта за живое и такъ разгорячилась, что даже покраснѣла, и потомъ уже вспомнила, не сказано ли ею чего-нибудь лишняго и непріятнаго. Свіяжскій заговорилъ о Левинѣ, разсказывая его странныя сужденія о томъ, что машины только вредны въ русскомъ хозяйствѣ.

— Я пе имѣю удовольствія знать этого господина Левина, — улыбаясь сказалъ Вронскій, — по вѣроятно опъ никогда не видалъ тѣхъ машинъ, кото-

рыя онъ осуждаеть. А если видълъ и испытывалъ, то кое-какъ, и не заграничную, а какую-нибудь русскую. А какіе же тутъ могуть быть взгляды?

- Вообще турецкіе взгляды, обратясь къ Аннъ, съ улыбкой сказалъ Весловскій.
- Я не могу защищать его сужденій, вспыхнувъ сказала Дарья Александровна, но я могу сказать, что онъ очень образованный человѣкъ, и если бъ онъ быль тутъ, онъ бы вамъ зналъ, что отвѣтить; но я не умѣю.
- Я его очень люблю, и мы съ нимъ большіе пріятели, добродушно улыбаясь, сказалъ Свіяжскій. Mais pardon, il est un petit peu toqué; напримѣръ, онъ утверждаеть, что и земство и мировые судьи все не нужно, и ни въ чемъ не хочетъ участвовать.
- Это наше русское равнодушіе, сказалъ Вронскій, наливая воду изъ ледяного графина въ тонкій стаканъ на ножкѣ: не чувствовать обязанностей, которыя налагають на насъ наши права, и потому отрицать эти обязанности.
- Я не знаю человѣка болѣе строгаго въ исполненіи своихъ обязанностей, сказала Дарья Александровна, раздраженная этимъ тономъ превосходства Вронскаго.
- Я, напротивъ, продолжалъ Вронскій, очевидно почему-то затронутый за живое этимъ разговоромъ, я, напротивъ, какимъ вы меня видите, очень благодаренъ за честь, которую мнѣ сдѣлали, вотъ благодаря Николаю Иванычу (онъ указалъ на Свіяжскаго), избравъ меня почетнымъ мировымъ судьей. Я считаю, что для меня обязанность отправляться на съѣздъ, обсуждать дѣло мужика о лошади такъ же важна, какъ и все, что я могу сдѣлать. И буду за честь считать, если меня выберутъ гласнымъ. Я этимъ только могу отплатить за тѣ выгоды, которыми я пользуюсь, какъ землевладѣлецъ. Къ несчастію, не понимаютъ

того значенія, которое должны им'єть въ государств'є крупные землевлад'єльцы.

Дарь в Александровн в странно было слушать, какъ онъ былъ спокоенъ въ своей правот в у себя за столомъ. Она вспомнила, какъ Левинъ, думающій противоположное, былъ такъ же рышителенъ въ своихъ сужденіяхъ у себя за столомъ. Но она любила Левина и потому была на его сторон в.

- Такъ мы можемъ разсчитывать на васъ, графъ, на слѣдующій съѣздъ? сказалъ Свіяжскій. Но надо ѣхать раньше, чтобы восьмого уже быть тамъ. Если бы вы мнѣ сдѣлали честь пріѣхать ко мнѣ.
- А я немного согласна съ твоимъ beau-frère, сказала Анна. Только не такъ, какъ онъ, прибавила она съ улыбкой. Я боюсь, что въ послѣднее время у насъ слишкомъ много этихъ общественныхъ обязанностей. Какъ прежде чиновниковъ было такъ много, что для всякаго дѣла нуженъ былъ чиновникъ, такъ теперь все общественные дѣятели. Алексѣй теперь здѣсь шесть мѣсяцевъ, и онъ ужъ членъ, кажется, пяти или шести разныхъ общественныхъ учрежденій попечительство, судья, гласный, присяжный, конской что-то. Du train que cela va, все время уйдетъ на это. И я боюсь, что при такомъ множествѣ этихъ дѣлъ это только форма. Вы сколькихъ мѣстъ членъ, Николай Иванычъ? обратилась она къ Свіяжскому, кажется, больше двадцати?

Анна говорила шутливо, но въ тонѣ ея чувствовалось раздраженіе. Дарья Александровна, внимательно наблюдавшая Анну и Вронскаго, тотчасъ же замѣтила это. Она замѣтила тоже, что лицо Вронскаго при этомъ разговорѣ тотчасъ же приняло серьезное и упорное выраженіе. Замѣтивъ это и то, что княжна Варвара тотчасъ же, чтобы перемѣнить разговоръ, поспѣшно заговорила о петербургскихъ знакомыхъ, и вспомнивъ то, что не кстати говорилъ Вронскій

въ саду о своей дъятельности, Долли поняла, что съ этимъ вопросомъ объ общественной дъятельности связывалась какая-то интимная ссора между Анной и Вронскимъ.

Обѣдъ, вина, сервировка, — все это было очень хорошо, но все это было такое, какое видѣла Дарья Александровна на званыхъ обѣдахъ и балахъ, отъ которыхъ она отвыкла, и съ тѣмъ же характеромъ безличности и напряженности, и потому въ обыкновенный день и въ маленькомъ кружкѣ все это произвело на нее непріятное впечатлѣніе.

Послѣ объда посидѣли на террасѣ. Потомъ стали играть въ lawn tennis. Игроки, раздълившись на двъ партін, разстановились на тщательно выровненномъ и убитомъ крокетграундъ, по объ стороны натянутой сътки съ золочеными столбиками. Дарья Александровна попробовала было играть, но долго не могла понять игры, а когда поняла, то такъ устала, что съла съ княжной Варварой и только смотръла на играющихъ. Патрнеръ ея, Тушкевичъ, тоже отсталь; но остальные долго продолжали игру. Свіяжскій и Вронскій оба играли очень хорошо и серьезно. Они зорко следили за кидаемымъ къ нимъ мячомъ, не торопясь и не мѣшкая, ловко подбѣгали къ нему, выжидали прыжокъ и, мътко и върно поддавая мячъ ракетой, перекидывали за сътку. Весловскій играль хуже другихъ. Онъ слишкомъ горячился, но зато весельемъ своимъ одушевляль играющихъ. Его смёхъ и крики не умолкали. Онъ сняль, какъ и другіе мужчины, съ разръшенія дамъ, сюртукъ, и круппая красивая фигура его въ бѣлыхъ рукавахъ рубашки, сь румянымъ потнымъ лицомъ и порывистыя движенія такъ и врѣзывались въ память.

Когда Дарья Александровна въ эту ночь легла спать, какъ только она закрывала глаза, она видѣла метавшагося по *крокетграунду* Васеньку Весловскаго.

Во время же игры Дарь Александровн было невесело. Ей не нравились продолжавшееся при этомъ игривое отношение между Васенькой Весловскимъ и Анной и та общая ненатуральность большихъ, когда они одни, безъ дътей, играютъ въ дътскую игру. Но, чтобы не разстроить другихъ и какъ-нибудь провести время, она, отдохнувъ, опять присоединилась къ игръ и притворилась, что ей весело. Весь этотъ день ей все казалось, что она играетъ на театръ съ лучшими, чъмъ она, актерами и что ея плохая игра портитъ все дъло.

Она прівхала съ намівреніемъ пробыть два дня, если поживется. Но вечеромъ же во время игры она рішила, что увдеть завтра. Ті мучительныя материнскія заботы, которыя она такъ пенавидівла дорогой, теперь, послі дня, проведеннаго безъ нихъ, представлялись ей уже въ другомъ світі и тянули ее къ себі.

Когда послѣ вечерняго чая и ночной прогулки въ лодкѣ Дарья Александровна вошла одна въ свою комнату, сняла илатье и сѣла убирать свои жидкіе волосы на ночь, она почувствовала большое облегченіе.

Ей даже непріятно было думать, что Анна сейчась придеть къ ней. Ей хотівлось побыть одной со своими мыслями.

# XXIII

Долли уже хотвла ложиться, когда Анна въ ночномъ костюмв вошла къ ней.

Въ продолжение дня нѣсколько разъ Анна начинала разговоры о задушевныхъ дѣлахъ и каждый разъ, сказавъ нѣсколько словъ, останавливалась. «Послѣ, наединѣ все переговоримъ. Мнѣ столько тебѣ нужно сказать», говорила она.

Теперь опъ были наединъ, и Анна не знала,

о чемъ говорить. Она сидѣла у окна, глядя на Долли и перебирая въ памяти всѣ тѣ, казавшіеся неистощимыми, запасы задушевныхъ разговоровъ, и не находила ничего. Ей казалось въ эту минуту, что все уже было сказано.

- Ну что Кити? сказала она, тяжело вздохнувъ и виновато глядя на Долли. Правду скажи миѣ, Долли, не сердится она на меня?
- Сердится? Нѣтъ! улыбаясь сказала Дарья Александровна.
  - Но ненавидить, презираеть?
  - О нътъ! Но ты знаешь, это не прощается.
- Да, да, отвернувшись и глядя въ открытое окно, сказала Анпа. Но я не была виновата. И кто виновать? Что такое виновать? Развѣ могло быть иначе? Ну, какъ ты думаешь? Могло ли быть, чтобы ты не была жена Стивы?
  - \_ Право, не знаю. Но воть что ты мнѣ скажи...
- Да, да, но мы не кончили про Кити. Она счастлива? Онъ прекрасный человъкъ, говорятъ.
- Это мало сказать, что прекрасный. Я не знаю лучше человъка.
- Ахъ, какъ я рада! Я очень рада! Мало сказать, что прекрасный человѣкъ, — повторила она.

Долли улыбнулась.

- Но ты мнѣ скажи про себя. Миѣ съ тобой длинный разговоръ. И мы говорили съ... Долли не знала, какъ его назвать. Ей было неловко называть его графомъ, и Алексѣемъ Кириллычемъ.
- Съ Алексвемъ, сказала Анна, я знаю, что вы говорили. Но я хотвла спросить тебя прямо, что ты думаешь обо мнв, о моей жизни?
  - Какъ такъ вдругъ сказать? Я, право, не знаю.
- Нѣтъ, ты мнѣ все-таки скажи... Ты видишь мою жизнь. Но ты не забудь, что ты видишь насълѣтомъ, когда ты пріѣхала и мы не одни... Но мы

прівхали раннею весной, жили совершенно одни и будеть жить одни, и лучше этого я ничего не желаю. Но представь себв, что я живу одна безъ него, одна, а это будеть... Я по всему вижу, что это часто будеть повторяться, что онъ половину времени будеть вив дома, — сказала она, вставая и присаживаясь ближе къ Долли. — Разумвется, — перебила опа Долли, хотвышую возразить, — разумвется, я насильно не удержу его. Я и не держу. Нынче скачки, его лошади скачуть, онъ вдетъ. Очень рада. Но ты подумай обо мнв, представь себв мое положеніе... Да что говорить про это! — Она улыбнулась. — Такъ о чемъ же онъ говорилъ съ тобой?

— Онъ говорилъ о томъ, о чемъ я сама хочу говорить, и мнѣ легко быть его адвокатомъ: о томъ, нѣтъ ли возможности и нельзя ли... — Дарья Александровна запнулась, — исправить, улучшить твое положеніе... Ты знаешь, какъ я смотрю... Но всетаки, если возможно, надо выйти замужъ...

- То-есть разводъ? сказала Анна. Ты знаещь, единственная жепщина, которая прівхала ко мив въ Петербургв, была Бетси Тверская? Ты ввдь ее знаещь? Au fond c'est la femme la plus dépravée qui existe. Она была въ связи съ Тушкевичемъ, самымъ гадкимъ образомъ обманывая мужа. И она мив сказала, что она меня знать не хочетъ, пока мое положеніе будетъ неправильно. Не думай, чтобы я сравнивала... Я знаю тебя, душенька моя. Но я невольно вспомнила... Ну, такъ что же онъ сказалъ тебв? повторила она.
- Онъ сказалъ, что страдаетъ за тебя и за себя. Можетъ быть, ты скажешь, что это эгоизмъ, но такой законный и благородный эгоизмъ! Ему хочется, во-первыхъ, узаконить свою дочь и быть твоимъ мужемъ, имѣть право на тебя.
  - Какая жена, раба, можеть быть до такой сте-

пени рабой, какъ я, въ моемъ положени? — мрачно перебила она.

- Главное же, чего опъ хочеть... хочеть, чтобы ты не страдала.
  - Это невозможно! Ну?
- Ну, и самое законное: онъ хочеть, чтобы дъти ваши имъли имя.
- Какія же д'ти? не глядя на Долли и щурясь, сказала Анна.
  - Ани и будущія...
- Это онъ можеть быть спокоенъ: у меня не будеть больше дътей.
  - Какъ же ты можешь сказать, что не будеть?...
  - Не будеть, потому что я этого не хочу.

И, несмотря на все свое волненіе, Анна улыбнулась, зам'єтивъ наивное выраженіе любопытства, удивленія и ужаса на лиц'є Долли.

— Мнѣ докторъ сказалъ послѣ моей болѣзии...

— Не можеть быть! — широко открывь глаза, сказала Долли. Для нея это было одно изъ тѣхъ открытій, слѣдствіе и выводы которыхъ такъ огромны, что въ первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что объ этомъ много и много придется думать.

Открытіе это, вдругъ объяснившее для нея всѣ тѣ непонятныя для нея прежде семьи, въ которыхъ было только по одному и по два ребенка, вызвало въ ней столько мыслей, соображеній и противорѣчивыхъ чувствъ, что она ничего не имѣла сказать и только широко раскрытыми глазами удивленно смотрѣла на Анну. Это было то самое, о чемъ она мечтала, но теперь, узнавъ, что это возможно, она ужаснулась. Она чувствовала, что это было слишкомъ простое рѣшеніе слишкомъ сложнаго вопроса.

- N'est ce pas immoral? только сказала она помолчавъ.
- Отчего? Подумай, у меня выборъ изъ двухъ: или быть беременною, то-есть больною, или быть другомъ, товарищемъ своего мужа, все равно мужа, умышленно поверхностнымъ и легкомысленнымъ тономъ сказала Анна.
- Ну да, ну да, говорила Дарья Александровна, слушая тѣ самые аргументы, которые она сама себѣ приводила, и не находя въ нихъ болѣе прежней убѣдительности.
- Для тебя, для другихъ, говорила Анна, какъ будто угадывая ея мысли, еще можетъ быть сомнѣніе, но для меня... Ты пойми, я не жена; онъ любитъ меня то тѣхъ поръ, пока любитъ. И что жъ, чѣмъ же я поддержу его любовь? Вотъ этимъ?

Она вытянула бълыя руки передъ животомъ.

Съ необыкновенною быстротой, какъ это бываетъ въ минуты волненія, мысли и воспоминанія толпились въ головъ Дарьи Александровны. «Я, — думала она, — не привлекала къ себъ Стиву; онъ ушелъ отъ меня къ другимъ, и та первая, для которой онъ измѣнилъ мнъ, не удержала его тъмъ, что она была всегда красива и весела. Онъ бросилъ ту и взялъ другую. И неужели Анна этимъ привлечеть и удержитъ графа Вронскаго? Если онъ будеть искать этого, то найдеть туалеты и манеры еще болъе привлекательные и веселые. И какъ ни бълы, какъ ни прекрасны ея обпаженныя руки, какъ ни красивъ весь ея полный станъ, ея разгоряченное лицо изъ-за этихъ черныхъ волосъ, онъ найдетъ еще лучше, какъ ищетъ и находить мой отвратительный, жалкій и мужъ».

Долли ничего не отвѣчала и только вздохнула. Апна замѣтила этотъ вздохъ, выказывавшій несогласіе, и продолжала. Въ запасѣ у нея были еще аргументы,

уже столь сильные, что отвѣчать на нихъ ничего нельзя было.

- Ты говоришь, что это не хорошо? Но надо разсудить, продолжала она. Ты забываешь мое положеніе. Какъ я могу желать дѣтей? Я не говорю про страданія: я ихъ не боюсь. Подумай, кто будуть мои дѣти? Несчастныя дѣти, которыя будуть носить чужое имя. По самому своему рожденію они будуть поставлены въ необходимость стыдиться матери, отца, своего рожденія.
  - Да въдь для этого-то и нуженъ разводъ.

Но Анна не слушала ея. Ей хотѣлось договорить тѣ самые доводы, которыми она столько разъубѣждала себя.

— Зачѣмъ же мнѣ данъ разумъ, если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свѣть несчастныхъ?

Она посмотрѣла на Долли, но, не дождавшись отвѣта, продолжала:

— Я бы всегда чувствовала себя виноватою передъ этими несчастными дѣтьми, — сказала она. — Если ихъ нѣтъ, то они не несчастны по крайпей мѣрѣ, а если они несчастны, то я одна въ этомъ виновата.

Это были тѣ самые доводы, которые Дарья Александровна приводила самой себѣ; но теперь она слушала и не понимала ихъ. «Какъ быть виноватою передъ существами не существующими?» думала она. И вдругь ей пришла мысль: могло ли быть въ какомънибудь случаѣ лучше для ея любимца Гриши, если бъ онъ никогда не существовалъ? И это ей показалось такъ дико, такъ странно, что она помотала головой, чтобы разсѣять эту путаницу кружащихся сумасшедшихъ мыслей.

— Нѣть, я не знаю, это не хорошо, — только сказала она съ выраженіемъ гадливости на лицѣ.

— Да, но ты не забудь, что ты и что я... И, кромѣ того, — прибавила Анна, несмотря на богатство своихъ доводовъ и на бѣдность доводовъ Долли, какъ будто все-таки сознаваясь, что это не хорошо, — ты не забудь главное, что я теперь нахожусь не въ томъ положеніи, какъ ты. Для тебя вопросъ: желаешь ли ты не имѣть болѣе дѣтей, а для меня: желаю ли я имѣть ихъ. И это большая разница. Понимаешь, что я не могу этого желать въ моемъ положеніи.

Дарья Александровна не возражала. Она вдругъ почувствовала, что стала уже такъ далека отъ Анны, что между ними существуютъ вопросы, въ которыхъ онѣ никогда не сойдутся и о которыхъ лучше не говорить.

### XXIV

- Такъ тѣмъ болѣе тебѣ надо устроить свое положеніе, если возможно, — сказала Долли.
- Да, если возможно, сказала Анна вдругъ совершенно другимъ, тихимъ и грустнымъ, голосомъ.
- Развѣ не возможенъ разводъ? Мнѣ говорили, что мужъ твой согласенъ.
  - Долли, мнв не хочется говорить про это.
- Ну, не будемъ, поспѣшила сказать Дарья Александровна, замѣтивъ выраженіе страданія на лицѣ Анны. Я только вижу, что ты слишкомъ мрачно смотришь.
- Я? нисколько. Я очень весела и довольна. Ты видѣла, je fais des passions. Весловскій...
- Да, если правду сказать, мнѣ не поправился тонъ Весловскаго, сказала Дарья Александровна, желая перемѣнить разговоръ.
- Ахъ, нисколько! Это щекотить Алексъя и больше ничего; но онъ мальчикъ и весь у меня въ

рукахъ; ты понимаешь, я имъ управляю, какъ хочу. Онъ все равно, что твой Гриша... Долли! — вдругъ перемънила она ръчь, — ты говоришь, что я мрачно смотрю. Ты не можешь понимать. Это слишкомъ ужасно. Я стараюсь вовсе не смотръть.

- Но, миѣ кажется, надо. Надо сдѣлать все, что можно.
- Но что же можно? Ничего. Ты говоришь выйти замужь за Алексъя и что я не думаю объ этомъ! повторила она, и краска выступила ей на лицо. Она встала, выпрямила грудь, тяжело вздохнула и стала ходить своею легкою походкой взадъ и впередъ по комнатъ, изръдка останавливаясь. Я не думаю? Нътъ дня и часа, когда бы я не думала и не упрекала себя за то, что думаю... потому что мысли объ этомъ могутъ съ ума свести. Съ ума свести, повторила она. Когда я думаю объ этомъ, то я уже не засыпаю безъ морфина. Но хорошо. Будемъ говорить спокойно. Миъ говорятъ разводъ. Во-первыхъ, онъ не дастъ мнъ его. Онъ теперь подъ вліяніемъ графини Лидіи Ивановны.

Дарья Александровна, прямо вытянувшись на стуль, съ страдальчески сочувствующимъ лицомъ слъдила, поворачивая голову, за ходившею Анной.

- Надо попытаться, тихо сказала она.
- Положимъ, попытаться. Что это значитъ? сказала она очевидно мысль, тысячу разъ передуманную и наизусть заученную. Это значить, мнѣ, ненавидящей его, но все-таки признающей себя виноватою передъ нимъ, и я считаю его великодушнымъ, мнѣ унизиться писать ему... Ну, положимъ, я сдѣлаю усиліе, сдѣлаю это. Или я получу оскорбительный отвѣтъ, или согласіе. Хорошо, я получила согласіе... Анна въ это время была въ дальнемъ концѣ комнаты и остановилась тамъ, что-то дѣлая съ

гардиной окна. — Я получу согласіе, а сы... сынъ? Вѣдь они мнѣ не отдадуть его. Вѣдь онъ вырастеть, презирая меня, у отца, котораго я бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно, но обоихъ больше себя, два существа — Сережу и Алексѣя.

Она вышла на средину комнаты и остановилась передъ Долли, сжимая руками грудь. Въ бѣломъ пенюарѣ фигура ея казалась особенно велика и широка. Она нагнула голову и исподлобья смотрѣла сіяющими мокрыми глазами на маленькую, худенькую и жалкую въ своей штопаной кофточкѣ и ночномъ чепчикѣ, всю дрожавшую отъ волненія Долли.

— Только эти два существа я люблю, и одно исключаеть другое. Я не могу ихъ соединить, а это мнѣ одно нужно. А если этого нѣтъ, то все равно. Все, все равно. И какъ-нибудь кончится, и потому я не могу, не люблю говорить про это. Такъ ты не упрекай меня, не суди меня ни въ чемъ. Ты не можешь со своею чистотой понять всего того, чѣмъ я страдаю.

Она подошла, сѣла рядомъ съ Долли и, съ виноватымъ выраженіемъ взглядываясь въ ея лицо, взяла

ее за руку.

— Что ты думаешь? Что ты думаешь обо мнѣ? Ты не презирай меня. Я не стою презрѣнія. Я именно несчастна. Если кто несчастень, такъ это я, — выговорила она и, отвернувшись отъ нея, заплакала.

Оставшись одна, Долли помолилась Богу и легла въ постель. Ей всею душой было жалко Анну въ то время, какъ она говорила съ ней; но теперь она не могла себя заставить думать о ней. Воспоминанія о домѣ и дѣтяхъ съ особенною, новою для нея, прелестью, въ какомъ-то новомъ сіяніи возникали въ ея воображеніи. Этотъ ея міръ показался ей теперь такъ дорогъ и милъ, что она ни за что не хотѣла внѣ его

провести лишній день и рѣшила, что завтра непремѣнно уѣдетъ.

Анна между тёмъ, вернувшись въ свой кабинетъ, взяла рюмку и накапала въ нее нѣсколько капель лѣ-карства, въ которомъ важную часть составлялъ морфинъ, и, выпивъ и посидѣвъ нѣсколько времени неподвижно, съ успокоеннымъ и веселымъ духомъ пошла въ спальню.

Когда она вошла въ спальню, Вронскій внимательно посмотрѣлъ на нее. Онъ искалъ слѣдовъ того разговора, который, онъ зналъ, она, такъ долго оставаясь въ комнатѣ Долли, должна была имѣть съ нею. Но въ ея выраженіи, возбужденно-сдержанномъ и что-то скрывающемъ, онъ ничего не нашелъ, кромѣ хотя и привычной ему, но все еще плѣняющей его красоты, сознанія ея и желанія, чтобы она на него дѣйствовала. Онъ не хотѣлъ спросить ее о томъ, что онѣ говорили, но надѣялся, что она сама скажетъ чтонибудь. Но она сказала только:

- Я рада, что тебѣ понравилась Долли. Не правда ли?
- Да вѣдь я ее давно знаю. Она очень добрая, кажется, mais excessivement terre-à-terre. Но всетаки я ей очень быль радъ.

Онъ взялъ руку Анны и посмотрълъ ей вопросительно въ глаза.

Она, иначе понявъ этотъ взглядъ, улыбнулась ему.

На другое утро, несмотря на упрашиванія хозяевъ, Дарья Александровна собралась вхать. Кучеръ Левина въ своемъ неновомъ кафтанв и полуямской шляпв, на разномастныхъ лошадяхъ, въ коляскв съ заплатанными крыльями мрачно и рвшительно въвхалъ въ крытый, усыпанный пескомъ подъвздъ.

Прощаніе съ княжной Варварой, съ мужчинами

было непріятно Дарь Александровн Пробывъ день, и она и хозяева ясно чувствовали, что они не подходять другь къ другу и что лучше имъ не сходиться. Одной Аннъ было грустно. Она знала, что теперь, съ отъбздомъ Долли, никто уже не растревожитъ въ ея душт ть чувства, которыя поднялись въ ней при этомъ свиданіи. Тревожить эти чувства ей было больно; но она все-таки знала, что это была самая лучшая часть ея души и что эта часть ея души быстро зарастала въ той жизни, которую она вела.

Вытыхавъ въ поле, Дарья Александровна испытала пріятное чувство облегченія и ей хотвлось спросить у людей, какъ имъ поправилось у Вронскаго, какъ вдругъ кучеръ Филиппъ самъ заговорилъ:

- Богачи-то, богачи, а овса всего три мъры дали. До пътуховъ дочиста подобрали. Что жъ три мѣры? Только закусить. Нынѣ овесъ у дворниковъ сорокъ пять копеекъ. У насъ, небось, прівзжимъ сколько повдять, столько дають.
  - Скупой баринъ, подтвердиль конторщикъ.
- Ну, а лошади ихъ понравились тебъ? спросила Долли.
- Лошади одно слово. И пища хороша. А такъ мнѣ скучно что-то показалось, Дарья Александровна; не знаю какъ вамъ, — сказалъ онъ, обернувъ къ ней свое красивое и доброе лицо.
  — Да и мнъ тоже. Что жъ, къ вечеру доъдемъ?

  - Надо добхать.

Вернувшись домой и найдя всёхъ вполнё благополучными и особенно милыми, Дарья Александровна съ большимъ оживленіемъ разсказывала про свою повздку, про то, какъ ее хорошо принимали, про роскошь и хорошій вкусъ жизни Вронскихъ, про ихъ увеселенія и не давала никому слова сказать противъ нихъ.

— Надо знать Анну и Вронскаго — я его больше.

19\*

узнала теперь, — чтобы понять, какь они милы и трогательны, — теперь совершенно искренио говорила она, забывая то неопредъленное чувство недовольства и пеловкости, которое она испытывала тамъ.

## XXV

Вронскій и Анна все въ тѣхъ же условіяхъ, все такъ же не принимая никакихъ мѣръ для развода, прожили все лѣто и часть осени въ деревиѣ. Было между ними рѣшено, что они никуда не поѣдутъ; но оба чувствовали, чѣмъ долѣе они жили одни, въ особенности осенью и безъ гостей, что они не выдержатъ этой жизни и что придется измѣнить ее.

Жизнь, казалось, была такая, какой лучше желать нельзя: былъ полный достатокъ, было здоровье, былъ ребенокъ и у обоихъ были занятія. Анна безъ гостей все такъ же занималась собой и очень много занималась чтеніемъ — и романовъ, и серьезныхъ книгь, какія были въ модъ. Она выписывала всъ тъ книги, о которыхъ съ похвалой упоминалось въ получаемыхъ ею иностранныхъ газетахъ и журналахъ, и съ тою внимательностью къ читаемому, которая бываеть только въ уединеніи, прочитывала ихъ. Кром'в того, вс'в предметы, которыми занимался Вронскій, она изучила по книгамъ и спеціальнымъ журналамъ, такъ что часто онъ обращался прямо къ ней съ агрономическими, архитектурными, даже неогда коннозаводческими и спортсменскими вопросами. Онъ удивлялся ея знанію, памяти и сначала, сомнъваясь, желалъ подтвержденія; и она находила въ книгахъ то, о чемъ онъ спрашивалъ, и показывала ему.

Устройство больницы тоже занимало ее. Она не только помогала, но многое и устраивала и придумывала сама. Но главная забота ея все-таки была она сама — она сама, насколько она дорога Вронскому,

насколько она можеть замвнить для него все, что онъ оставилъ. Вронскій ціниль это, сдівлавшееся единственною цёлью ея жизни, желаніе не только нравиться, но служить ему, но вмёстё съ темъ и тяготился тыми любовными сытями, которыми она старалась опутать его. Чёмъ больше проходило времени, чёмъ чаще онъ видёлъ себя опутаннымъ этими сётями, тъмъ больше ему хотълось не то что выйти изъ нихъ, но попробовать, не мѣшаютъ ли онѣ его свободъ. Если бы не это все усиливающееся желаніе быть свободнымъ, не имъть сцены каждый разъ, какъ ему надо было вхать въ городъ на съвздъ, на бъга, Вронскій быль бы вполя доволень своею жизнью. Роль, которую онъ избралъ, роль богатаго землевладёльца, изъ какихъ должно состоять ядро русской аристократіи, не только пришлась ему вполнт по вкусу, но теперь, послѣ того какъ онъ прожилъ такъ полгода, доставляла ему все возрастающее удовольствіе. И дъло его, все больше и больше занимая и втягивая его, шло прекрасно. Несмотря на огромныя деньги, которыхъ ему стоила больница, машины, выписанныя изъ Швейцаріи коровы и многое другое, онъ былъ увъренъ, что онъ не разстраивалъ, а увеличивалъ свое состояніе. Тамъ, гдф дфло шло до доходовъ, продажи лесовъ, хлеба, шерсти, отдачи земель, Вронскій быль крыпокь какь кремень и умыль выдерживать цвну. Въ двлахъ большого хозяйства и въ этомъ и въ другихъ имѣніяхъ онъ держался самыхъ простыхъ, нерискованныхъ пріемовъ и былъ въ высшей степени бережливъ и расчетливъ на хозяйственныя мелочи. Несмотря на всю хитрость и ловкость нѣмца, втягивавшаго его въ покупки и выставлявшаго всякій расчеть такъ, что нужно было сначала гораздо больше, ио, сообразивъ, можно было сдълать то же и дешевле и тотчасъ же получить выгоду, Вропскій не поддавался ему. Онъ выслушивалъ управляющаго, разспрашивалъ

и соглашался съ нимъ только, когда выписываемое или устрамваемое было самое новое, въ Россіи еще неизвъстное, могущее возбудить удивленіе. Кромѣ того, онъ рѣшался на большой расходъ только тогда, когда были лишнія деньги, и, дѣлая этотъ расходъ, доходилъ до всѣхъ подробностей и настаивалъ на томъ, чтобы имѣть самое лучшее за свои деньги. Такъ что по тому, какъ онъ повелъ дѣла, было ясно, что онъ не разстроилъ, а увеличилъ свое состояніе.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ были дворянскіе выборы въ Кашинской губерніи, гдѣ были имѣнія Вронскаго, Свіяжскаго, Кознышева, Облонскаго и маленькая часть Левина.

Выборы эти, по многимъ обстоятельствамъ и лицамъ, участвовавшимъ въ нихъ, обращали на себя общественное вниманіе. О нихъ много говорили и къ нимъ готовились. Московскіе, петербургскіе и заграничные жители, никогда не бывавшіе на выборахъ, съѣхались на эти выборы.

Вронскій давно уже об'єщалъ Свіяжскому та на нихъ.

Предъ выборами Свіяжскій, часто навъщавшій Воздвиженское, заъхаль за Вронскимъ.

Наканунѣ еще этого дня между Вронскимъ и Анной произошла почти ссора за эту предполагаемую поѣздку. Было самое скучное, тяжелое въ деревнѣ осеннее время, и потому Вронскій, готовясь къ борьбѣ, со строгимъ и холоднымъ выраженіемъ, какъ онъ никогда прежде не говорилъ съ Анной, объявилъ ей о своемъ отъѣздѣ. Но къ его удивленію Анна приняла это извѣстіе очень спокойно и спросила только, когда онъ вернется. Онъ внимательно посмотрѣлъ на нее, не понимая этого спокойствія. Она улыбнулась на его взглядъ. Онъ зналъ эту способность ея уходить въ себя и зналъ, что это бываетъ только тогда, когда она на что-нибудь рѣшилась про себя, не со-

общая ему своихъ плановъ. Онъ боялся этого; но ему такъ хотвлось избъжать сцены, что онъ сдвлалъ видъ и отчасти искренно повърилъ тому, чему ему хотълось върить — ея благоразумію.

— Надѣюсь, ты не будешь скучать?

— Надъюсь, — сказала Анна. — Я вчера получила ящикъ книгъ отъ Готье. Нътъ, я не буду скучать.

«Она хочетъ взять этотъ тонъ, и тѣмъ лучше, — подумалъ онъ, — а то все одно и то же».

И, такъ и не вызвавъ ее на откровенное объяснение, онъ увхалъ на выборы. Это было еще въ первый разъ съ начала ихъ связи, что онъ разставался съ нею, не объяснившись до конца. Съ одной стороны, это безпокоило его, съ другой стороны, онъ находилъ, что это лучше. «Сначала будетъ, какъ теперь, что-то неясное, затаенное, а потомъ она привыкнетъ. Во всякомъ случав я все могу отдатъ ей, но не свою мужскую независимостъ», думалъ онъ.

# XXVI

Въ сентябрѣ Левинъ переѣхалъ въ Москву для родовъ Кити. Онъ уже жилъ безъ дѣла цѣлый мѣсяцъ въ Москвѣ, когда Сергѣй Ивановичъ, имѣвшій имѣніе въ Кашинской губерніи и принимавшій большое участіе въ вопросѣ предстоящихъ выборовъ, собрался ѣхать на выборы. Онъ звалъ съ собой и брата, у котораго былъ шаръ по Селезневскому уѣзду. Кромѣ этого, у Левина было въ Кашинѣ крайне нужное для сестры его, жившей за границей, дѣло по опекѣ и по полученію денегъ выкупа.

Левинъ все еще былъ въ перѣшительности, но Кити, видѣвшая, что онъ скучаетъ въ Москвѣ, и совѣтовавшая ему ѣхать, помимо его заказала ему дворянскій мундиръ, стоившій восемьдесять рублей. И эти

восемьдесять рублей, заплаченные за мундиръ, были главною причиной, побудившей Левина ѣхатъ. Онъ поѣхалъ въ Кашинъ.

Левинъ былъ въ Кашинѣ уже шестой день, посъщая каждый день собрание и хлопоча по дълу сестры, которое все не ладилось. Предводители всъ заняты были выборами, и нельзя было добиться того самаго простого дела, которое зависело отъ опеки. Другое же дело — получение денегъ — точно такъ же встръчало препятствія. Послѣ долгихъ хлопоть о сиятіи запрещенія деньги были готовы къ выдачь; по потаріусь, услужлив вішій челов вкь, не могь выдать талона, потому что нужна была подпись предсъдателя, а предсъдатель, не сдавъ должности, былъ на сессіи. Всв эти хлопоты, хожденіе изъ мъста въ мъсто, разговоры съ очень добрыми, хорошими людьми, понимающими вполнъ непріятность положенія просителя, но не могущими пособить ему, все это напряжение, не дающее никакихъ результатовъ, производили въ Левинъ чувство мучительное, подобное тому досадному безсилію, которое испытываешь во снѣ, когда хочешь употребить физическую силу. Онъ испытываль это часто, разговаривая со своимъ добродушнъйшимъ повъреннымъ. Этотъ повъренный дълалъ, казалось, все возможное и напрягаль всв свои умственныя силы, чтобы вывести Левина изъ затрудненія. «Вотъ что попро-буйте, — не разъ говориль онъ, — сътздите туда-то и туда-то», и повъренный дълалъ цълый планъ, какъ обойти то роковое начало, которое мѣшало всему. Но тотчась же прибавляль: «все-таки задержать; однако попробуйте». И Левинъ пробовалъ, ходилъ, вздилъ. Вст были добры и любезны, но оказывалось, что обойденное вырастало опять на концъ и опять преграждало путь. Въ особенности было обидно то, что Левинъ не могь никакъ понять, съ къмъ онъ борется, кому выгода отъ того, что его дело не кончается. Этого,

казалось, никто не зналь; не зналь и повъренный. Если бъ Левинъ могъ понять, какъ онъ понималь, почему подходить къ кассъ на желъзной дорогъ нельзя иначе, какъ становясь въ рядъ, ему бы не было обидно и досадно; но въ препятствіяхъ, которыя онъ встръчалъ по дълу, никто не могъ объяснить ему, для чего они существують.

Но Левинъ много измѣнился со времени своей женитьбы; онъ былъ терпѣливъ и если не понималъ, для чего все это такъ устроено, то говорилъ себѣ, что, не зная всего, онъ не можетъ судить, что, вѣроятно, такъ надобно, и старался не возмущаться.

Теперь, присутствуя на выборахъ и участвуя въ нихъ, онъ старался также не осуждать, не спорить, а сколько возможно понять то дѣло, которымъ съ такою серьезностью и увлеченіемъ занимались уважаемые имъ честные и хорошіе люди. Съ тѣхъ поръ какъ онъ женился, Левину открылось столько новыхъ, серьезныхъ сторонъ, прежде по легкомысленному къ нимъ отношенію казавшихся ничтожными, что и въ дѣлѣ выборовъ онъ предполагалъ и искалъ серьезнаго значенія.

Сертви Ивановичь объяснить ему смысль и значеніе предполагавшагося на выборахь переворота. Губерискій предводитель, въ рукахь котораго по закону находилось столько важныхъ общественныхъ дѣлъ, и опеки (тв самыя, отъ которыхъ страдалъ теперь Левинъ), и дворянскія огромныя суммы, и гимназіи — женская, мужская и военная, и народное образованіе по новому положенію, и наконецъ земство, — губернскій предводитель Снетковъ былъ человѣкъ стараго дворянскаго склада, прожившій огромное состояніе, добрый человѣкъ, честный въ своемъ родѣ, но совершенно не понимавшій потребностей новаго времени. — Онъ во всемъ всегда держалъ сторону дворянства, онъ прямо противодѣйствовалъ распространенію народнаго образо-

ванія и придаваль земству, долженствующему имъть такое громадное значеніе, сословный характеръ. Нужно было на его мъсто поставить свъжаго, современнаго, дѣльнаго человѣка, совершенно новаго и повести дёло такъ, чтобъ извлечь изъ всёхъ дарованныхъ дворянству, не какъ дворянству, а какъ элементу земства, правъ тв выгоды самоуправленія, какія только могли быть извлечены. Въ богатой Кашинской губериіи, всегда шедшей во всемъ впереди другихъ, теперь набрались такія силы, что діло, поведенное здісь какъ следуеть, могло послужить образцомь для другихъ губерній, для всей Россіи. И потому все дѣло имѣло большое значеніе. Предводителемъ на мѣсто Снеткова предполагалось поставить или Свіяжскаго, или еще лучше Невъдовскаго, бывшаго профессора, замъчательно умнаго человъка и большого пріятеля Сергъя Ивановича.

Собраніе открылъ губернаторъ, который сказалъ рѣчь дворянамъ, чтобы они выбирали должностныхъ лицъ не по лицепріятію, а по заслугамъ и для блага отечества, и что онъ надѣется, что кашинское благородное дворянство, какъ и въ прежніе выборы, свято исполнитъ свой долгъ и оправдаетъ высокое довѣріе монарха.

Окончивъ рѣчь, губернаторъ пошелъ изъ залы, и дворяне шумно и оживленно, нѣкоторые даже восторженно, послѣдовали за нимъ и окружили его, въ то время какъ онъ надѣвалъ шубу и дружески разговаривалъ съ губернскимъ предводителемъ. Левинъ, желая во все вникнуть и ничего не пропустить, стоялъ тутъ же въ толпѣ и слышалъ, какъ губернаторъ сказалъ: «Пожалуйста, передайте Маръѣ Ивановнѣ, что жена очень сожалѣеть, что она ѣдетъ въ пріютъ». И вслѣдъ затѣмъ дворяне весело разобрали шубы и всѣ поѣхали въ соборъ.

Въ соборъ Левинъ, вмъстъ съ другими поднимая руку

и повторяя слова протопопа, клялся самыми страшными клятвами исполнять все то, на что надѣялся губернаторъ. Церковная служба всегда имѣла вліяніе на Левина, и когда онъ произносилъ слова: «цѣлую крестъ», и оглянулся на толпу этихъ молодыхъ и старыхъ людей, повторявшихъ то же самое, онъ почувствовалъ себя тронутымъ.

На второй и третій день шли дела о суммахъ дворянскихъ и о женской гимназіи, не имфвшія, какъ объяснилъ Сергъй Ивановичъ, никакой важности, Левинъ, занятый своимъ хожденіемъ по дёламъ, не слъдилъ за ними. На четвертый день за губернскимъ столомъ шла повърка губернскихъ суммъ. И тутъ въ первый разъ произошло столкновеніе новой партіи со старою. Комиссія, которой поручено было повърить суммы, доложила собранію, что суммы были всв въ цълости. Губернскій предводитель всталь, благодаря дворянство за довѣріе, и прослезился. Дворяне громко привътствовали его и жали ему руку. Но въ это время одинъ дворянинъ изъ партіи Сергъя Ивановича сказаль, что онъ слышаль, что комиссія не повъряла суммъ, считая повърку оскорбленіемъ губернскому предводителю. Одинъ изъ членовъ комиссіи неосторожно подтвердилъ это. Тогда одинъ маленькій, очень молодой на видъ, но очень ядовитый господинъ сталъ говорить, что губернскому предводителю в фроятно было бы пріятно дать отчеть въ суммахъ и что излишняя деликатность членовъ комиссіи лишаеть его этого нравственнаго удовлетворенія. Тогда члены комиссіи отказались отъ своего заявленія, и Сергъй Ивановичъ началъ логически доказывать, что надо или признать, что суммы ими повърены или не повърены, и подробно развиль эту дилемму. Сергью Ивановичу возражаль говорунъ противной партіи. Потомъ говорилъ Свіяжскій и опять ядовитый господинъ. Пренія шли долго и ничъмъ не кончились. Левинъ былъ удивленъ, что объ

этомъ такъ долго спорили, въ особенности нотому, что, когда онъ спросилъ у Сергѣя Ивановича, предполагаетъ ли онъ, что суммы растрачены, Сергѣй Ивановичъ отвѣчалъ:

— О нътъ! Онъ честный человъкъ. — Но этотъ старинный пріемъ отеческаго семейнаго управленія дворянскими дълами надо было поколебать.

На пятый день были выборы увздныхъ предводителей. Этоть день былъ довольно бурный въ нв-которыхъ увздахъ. Въ Селезневскомъ увздв Свіяжскій былъ выбранъ безъ баллотированія единогласно, и у него былъ въ этотъ день объдъ.

### **XXVII**

На шестой день были назначены губерискіе выборы. Залы большія и малыя были полны дворянъ въразныхъ мундирахъ. Многіе прівхали только къ этому дню. Давно невидавшіеся знакомые, кто изъ Крыма, кто изъ Петербурга, кто изъ-за границы, встрвчались въ залахъ. У губернскаго стола, подъ портретомъ государя, шли пренія.

Дворяне и въ большой, и въ малой залѣ группировались лагерями, и по враждебности и недовърчивости взглядовъ, по замолкавшему при приближеніи чуждыхъ лицъ говору, по тому, что нѣкоторые, шепчась, уходили даже въ дальній коридоръ, было видно, что каждая сторона имѣла тайны отъ другой. По наружному виду дворяне рѣзко раздѣлялись на два сорта: на старыхъ и новыхъ. Старые были большею частью или въ дворянскихъ старыхъ застегнутыхъ мундирахъ, со шпагами и шляпами, или въ своихъ особенныхъ, флотскихъ, кавалерійскихъ, пѣхотныхъ, выслуженныхъ мундирахъ. Мундиры старыхъ дворянъ были сшиты по-старинному, съ буфочками на плечахъ; они были очевидно малы, коротки въ таліяхъ и узки, какъ будто

носители ихъ выросли изъ нихъ. Молодые же были въ дворянскихъ разстегнутыхъ мундирахъ съ низкими таліями и широкихъ въ плечахъ, съ бѣлыми жилетами, или въ мундирахъ съ черными воротниками и лаврами, шитьемъ министерства юстиціи. Къ молодымъ же принадлежали придворные мундиры, кое-гдѣ украшавшіе толпу.

Но дѣленіе на молодыхъ и старыхъ не совпадало съ дѣленіемъ партій. Нѣкоторые изъ молодыхъ, по наблюденіямъ Левина, принадлежали къ старой партіи, и нѣкоторые, напротивъ, самые старые дворяне шептались со Свіяжскимъ и очевидно были горячими сторонниками новой партіи.

Левинъ стоялъ въ маленькой залѣ, гдѣ курили и закусывали, подлѣ группы своихъ, прислушиваясь къ тому, что говорили, и тщетно напрягая свои умственныя силы, чтобы понять, что говорилось. Сергѣй Ивановичъ былъ центромъ, около котораго группировались другіе. Онъ теперь слушалъ Свіяжскаго и Хлюстова, предводителя другого уѣзда, принадлежащаго къ ихъ партіи. Хлюстовъ не соглашался идти со своимъ уѣздомъ просить Снеткова баллотироваться, а Свіяжскій уговаривалъ его сдѣлать это, и Сергѣй Ивановичъ одобрялъ этотъ плапъ. Левинъ не понималъ, зачѣмъ было враждебной партіи просить баллотироваться того предводятеля, котораго они хотѣли забаллотировать.

Степанъ Аркадьевичъ, только что закусившій и выпившій, обтирая душистымъ батистовымъ съ каем-ками платкомъ роть, подошелъ къ нимъ въ своемъ камергерскомъ мундиръ.

— Занимаемъ позицію, — сказалъ онъ, расправляя объ бакенбарды, — Сергъй Ивановичъ!

И, прислушавшись къ разговору, онъ подтвердилъмивніе Свіяжскаго.

— Довольно одного увзда, а Свіяжскій уже оче-

видно оппозиція, — сказаль онъ всѣмъ, кромѣ Левина, понятныя слова.

- Что, Костя, и ты вошель, кажется, во вкусъ? прибавиль онъ, обращаясь къ Левину, и взялъ его подъ руку. Левинъ и радъ былъ бы войти во вкусъ, но не могъ понять, въ чемъ дѣло, и, отойдя нѣсколько шаговъ отъ говорившихъ, выразилъ Степану Аркадьевичу свое недоумѣніе, зачѣмъ было просить губерискаго предводителя.
- O sancta simplicitas! сказать Степанъ Аркадьевичь и кратко и ясно растолковаль Левину, въ чемъ дъло.

Если бы, какъ въ прошлые выборы, всѣ уѣзды просили губернскаго предводителя, то его выбрали бы всвми бълыми. Этого не нужно было. Теперь же восемь увздовъ согласны просить; если же два откажутся просить, то Снетковъ можеть отказаться отъ баллотировки. И тогда старая партія можеть выбрать другого изъ своихъ, такъ какъ расчеть весь будеть потерянъ. Но если только одинъ увздъ Свіяжскаго не будеть просить, Снетковъ будеть баллотироваться. Его даже выберуть и нарочно переложать ему, такъ что противная партія собьется со счета, и, когда выставять кандидата изъ нашихъ, они же ему пере-Левинъ понялъ, но не совсъмъ, и хотълъ еще сдёлать нёсколько вопросовь, какъ вдругь всё заговорили, зашумъли и двинулись въ большую залу.

— Что такое? что? кого? — Довъренность? кому? что? — Опровергають? — Не довъренность. — Флерова не допускають. — Что же, что подъ судомъ? — Этакъ никого не допустять. Это подло. — Законъ! — слышалъ Левинъ съ разныхъ сторонъ и вмъстъ со всъми, торопившимися куда-то и боявшимися чтото пропустить, направился въ большую залу и, тъснимый дворянами, приблизился къ губернскому столу, у ко-

тораго что-то горячо спорили губернскій предводитель, Свіяжскій и другіе коноводы.

#### XXVIII

Левинъ стоялъ довольно далеко. Тяжело съ хрипомъ дышавшій подлѣ него одинъ дворянинъ и другой, скрипѣвшій толстыми подошвами, мѣшали ему ясно
слышать. Онъ издалека слышалъ только мягкій голосъ предводителя, потомъ визгливый голосъ ядовитаго дворянина и потомъ голосъ Свіяжскаго. Они спорили, сколько онъ могъ понять, о значеніи статьи
закона и о значеніи словъ: находившагося подъ слядствіемъ.

Толпа раздалась, чтобы дать дорогу подходившему къ столу Сергъю Ивановичу. Сергъй Ивановичь, выждавъ окончанія ръчи ядовитаго дворянина, сказаль, что ему кажется, что върнъе всего было бы справиться со статьей закона, и попросиль секретаря найти статью. Въ статъъ было сказано, что въ случать разногласія надо баллотировать.

Сергъй Ивановичъ прочелъ статью и сталъ объяснять ел значеніе, но туть одинъ высокій, толстый, сутуловатый, съ крашеными усами, въ узкомъ мундиръ съ подпиравшимъ ему сзади шею воротникомъ помъщикъ перебилъ его. Онъ подошелъ къ столу и, ударивъ по немъ перстнемъ, громко закричалъ:

— Баллотировать! На шары! Нечего разговаривать! на шары!

Туть вдругь заговорило нѣсколько голосовъ, и высокій дворянинъ съ перстиемъ, все болѣе и болѣе озлобляясь, кричалъ громче и громче. Но нельзя было разобрать, что онъ говорилъ.

Онъ говорилъ то самое, что предлагалъ Сергѣй Ивановичъ; но очевидно онъ ненавидѣлъ его и всю его партію, и это чувство ненависти сообщилось всей

партіи и вызвало отпоръ такого же, хотя и болье приличнаго озлобленія съ другой стороны. Поднялись крики, и на минуту все смѣшалось, такъ что губернскій предводитель долженъ былъ просить о порядкѣ.

- Баллотировать, баллотировать! Кто дворянинъ, тоть понимаеть. — Мы кровь проливаемъ... Довъріе монарха... Не считать предводителя, онъ не приказчикъ... Да не въ томъ дело... Позвольте на шары! Гадость!... — слышались озлобленные, неистовые крики со всёхъ сторонъ. Взгляды и лица были еще озлоблениве и неистовве рвчи. Они выражали непримиримую ненависть. Левинъ совершенно не понималь, въ чемъ было дѣло, и удивлялся той страстности, съ которою разбирался вопросъ о томъ, баллотировать или не баллотировать мивніе о Флеровъ. Онъ забывалъ, какъ ему потомъ разъяснилъ Сергъй Ивановичъ, тотъ силлогизмъ, что для общаго блага нужно было свергнуть губернскаго предводителя; для сверженія же предводителя нужно было большинство шаровъ; для большинства же шаровъ нужно было дать Флерову право голоса; для признанія же Флерова способнымъ надо было объяснить, какъ понимать статью закона.
- А одинъ голосъ можетъ рѣшить все дѣло, и надо быть серьезнымъ и послѣдовательнымъ, если хочешь служить общественному дѣлу, заключилъ Сергѣй Ивановичъ. Но Левипъ забылъ это, и ему было тяжело видѣть этихъ уважаемыхъ имъ хорошихъ людей въ такомъ непріятномъ, зломъ возбужденіи. Чтобъ избавиться отъ этого тяжелаго чувства, онъ, не дождавшись конца преній, ушелъ въ залу, гдѣ никого не было, кромѣ лакеевъ около буфета. Увидавъ хлопотавшихъ лакеевъ надъ перетиркой посуды и разстановкой тарелокъ и рюмокъ, увидавъ ихъ спокойныя, оживленныя лица, Левинъ испыталъ неожиданное чуво

ство облегченія, точно изъ смрадной комнаты онъ вышель на чистый воздухъ. Онъ сталъ ходить взадъ и впередъ, съ удовольствіемъ глядя на лакеевъ. Ему очень понравилось, какъ одинъ лакей съ сѣдыми бакенбардами, выказывая презрѣніе къ другимъ, молодымъ, которые надъ нимъ подтрунивали, училъ ихъ, какъ надо складывать салфетки. Левинъ только что собирался вступить въ разговоръ со старымъ лакеемъ, какъ секретаръ дворянской опеки, старичокъ, имѣвшій спеціальность знать всѣхъ дворянъ губерніи по имени и отчеству, развлекъ его.

— Пожалуйте, Константинъ Дмитричъ, — сказалъ онъ ему, — васъ братецъ ищутъ. Баллотируется миѣніе.

Левинъ вошелъ въ залу, получилъ бѣленькій шарикъ и вслѣдъ за братомъ Сергѣемъ Ивановичемъ подошелъ къ столу, у котораго стоялъ съ значительнымъ и ироническимъ лицомъ, собирая въ кулакъ бороду и нюхая ее, Свіяжскій. Сергѣй Ивановичъ положилъ руку въ ящикъ, положилъ куда-то свой шаръ и, давъ мѣсто Левину, остановился тутъ же. Левинъ подошелъ, но, совершенно забывъ, въ чемъ дѣло, и смутившись, обратился къ Сергѣю Ивановичу съ вопросомъ: «куда класть?» Онъ спросилъ тихо, въ то время какъ вблизи говорили, такъ что онъ надѣялся, что его вопросъ не услышатъ. Но говорившіе замолкли, и неприличный вопросъ его былъ услышанъ. Сергѣй Ивановичъ нахмурился.

— Это дѣло убѣжденія каждаго, — сказалъ онъ строго.

Нѣкоторые улыбнулись. Левинъ покраснѣлъ, поспѣшно сунулъ подъ сукно руку и положилъ направо, такъ какъ шаръ былъ въ правой рукѣ. Положивъ, опъ вспомнилъ, что надо было засунуть и лѣвую руку, и засунулъ ее, но уже поздно, и, еще болѣе сконфузившись, поскорѣе ушелъ въ самые задніе ряды.

— Сто двадцать шесть избирательныхъ! Девяносто восемь неизбирательныхъ! — прозвучалъ невыговаривающій букву p голосъ секретаря. Потомъ послышался смѣхъ: нуговица и два орѣха нашлись въящикѣ. Дворянинъ былъ допущенъ, и новая нартія побѣдила.

Но старая партія не считала себя побъжденною. Левинъ услыхалъ, что Спеткова просятъ баллотироваться, и увидаль, что толпа дворянь окружала губерискаго предводителя, который говориль что-то. Левинъ подошелъ ближе. Отвъчая дворянамъ, Сиетковъ говорилъ о доверіи дворянства, о любви къ нему, которой онъ не стоить, ибо вся заслуга его состоить въ преданности дворянству, которому онъ посвятиль двънадцать лътъ службы. Нъсколько разъ онъ повторяль слова: «служиль сколько было силь, върой и правдой, цѣню и благодарю», и вдругъ остановился оть душившихъ его слезъ и вышелъ изъ залы. Происходили ли эти слезы отъ сознанія несправедливости къ нему, отъ любви къ дворянству, или отъ натянутости положенія, въ которомъ онъ находился, чувствуя себя окруженнымъ врагами, но волненіе сообщилось, большинство дворянъ было тронуто, и Левинъ почувствовалъ и жность къ Снеткову.

Въ дверяхъ губернскій предводитель столкнулся съ Левинымъ.

— Виновать, извините пожалуйста, — сказаль онъ, какъ незнакомому; но, узнавъ Левина, робко улыбнулся. Левину показалось, что онъ хотѣлъ сказатъ что-то, но не могъ отъ волненія. Выраженіе его лица и всей фигуры въ мундирѣ, крестахъ и бѣлыхъ съ галунами панталонахъ, какъ онъ торопливо шелъ, напомнило Левину травимаго звѣря, который видитъ, что дѣло его плохо. Это выраженіе въ лицѣ предводителя было особенно трогательно Левину, потому что вчера только онъ по дѣлу онеки былъ у него дома и видѣлъ

его во всемъ величіи добраго и семейнаго человѣка. Большой домъ со старою семейною мебелью; пещеголеватые, грязноватые, по почтительные старые лакеи, очевидно еще изъ прежнихъ крѣпостныхъ, не перемѣнившіе хозяина; толстая, добродушная жена въ чепчикѣ съ кружевами и турецкой шали, ласкавшая хорошенькую внучку, дочь дочери; молодчикъ сынъ, гимназисть шестого класса, пріѣхавшій изъ гимназіи и, здороваясь съ отцомъ, поцѣловавшій его большую руку; внушительныя, ласковыя рѣчи и жесты хозяина, — все это вчера возбудило въ Левинѣ невольное уваженіе и сочувствіе. Левину трогателенъ и жалокъ былъ теперь этотъ старикъ, и ему хотѣлось сказать ему чтонибудь пріятное.

- Стало быть, вы опять нашъ предводитель, сказаль онь.
- Едва ли, испуганно оглянувшись, сказалъ предводитель. Я усталь, ужъ старъ. Есть достойнъе и моложе меня, пусть послужатъ.

И предводитель скрылся въ боковую дверь.

Наступила самая тэржественная минута. Тотчась надо было приступить къ выборамъ. Коноводы той и другой партіи по пальцамъ высчитывали бѣлые и черные.

Пренія о Флеровѣ дали новой партіи не только одинъ шаръ Флерова, не еще и выигрышъ времени, такъ что могли быть привезены три дворянина, кознями старой партіи лишенные возможности участвовать въ выборахъ. Двухъ дворянъ, имѣвшихъ слабость къ вину, напоили пьяными клевреты Снеткова, а у третьяго увезли мундирную одежду.

Узнавъ объ этомъ, новая партія успѣла во время преній о Флеровѣ послать на извозчикѣ своихъ обмундировать дворящина и изъ двухъ напоенныхъ привезти одного въ собраніе.

— Одного привезъ, водой отлилъ, — прогово-

рилъ вздивній за нимъ помвщикъ, подходя къ Свіяжскому. — Ничего, годится.

- Не очень пьянъ, не упадетъ? покачивая головой, сказалъ Свіяжскій.
- Нѣть, молодцомъ. Только бы туть не подпоили... Я сказалъ буфетчику, чтобы не давалъ ни подъ какимъ видомъ.

## XXIX

Узкая зала, въ которой курили и закусывали, была полна дворянами. Волненіе все увеличивалось, и на всёхъ лицахъ было замётно безпокойство. Въ особенности сильно волновались коноводы, знающіе всё подробности и счеть всёхъ шаровъ. Это были распорядители предстоящаго сраженія. Остальные же, какъ рядовые предъ сраженіемъ, хотя и готовились къ бою, но покамёстъ искали развлеченій. Одни закусывали стоя или присёвъ къ столу; другіе ходили, куря папиросы, взадъ и впередъ по длинной комнатё, и разговаривали съ давно невидёнными пріятелями.

Левину не хотѣлось ѣсть, онъ не курилъ; сходиться со своими, то-есть съ Сергѣемъ Ивановичемъ, Степаномъ Аркадьевичемъ, Свіяжскимъ и другими, не хотѣлъ, потому что съ ними вмѣстѣ въ оживленной бесѣдѣ стоялъ Вронскій въ шталмейстерскомъ мундирѣ. Еще вчера Левинъ увидалъ его на выборахъ и старательно обходилъ, не желая съ нимъ встрѣтиться. Онъ подошелъ къ окну и сѣлъ, оглядывая группы и прислушиваясь къ тому, что говорилось вокругъ него. Ему было грустно въ особенности потому, что всѣ, какъ онъ видѣлъ, были оживлены, озабочены и заняты, и лишь онъ одинъ со старымъ-старымъ, беззубымъ старичкомъ во флотскомъ мундирѣ, шамкавшимъ губами, присѣвшимъ около него, былъ безъ интереса и безъ дѣла.

- Это такая шельма! Я ему говориль, такъ нъть. Какъ же! Онъ въ три года не могъ собрать, энергически говорилъ сутуловатый, невысокій помѣщикъ съ напомаженными волосами, лежавшими на вышитомъ воротникъ его мундира, стуча кръпко каблуками новыхъ, очевидпо для выборовъ падѣтыхъ, сапогъ. И помѣщикъ, кинувъ недовольный взглядъ на Левина, круто повернулся.
- Да, нечистое дѣло, что и говорить, проговориль тоненькимъ голосомъ маленькій помѣщикъ.

Вслѣдъ за этими цѣлая толиа помѣщиковъ, окружавшая толстаго генерала, поспѣшно приблизилась къ Левину. Помѣщики очевидно искали мѣста переговорить такъ, чтобъ ихъ не слышали.

- Какъ онъ смѣеть говорить, что я велѣлъ украсть у него брюки! Онъ ихъ пропилъ, я думаю. Мнѣ плевать на него съ его княжествомъ. Онъ не смѣеть говорить, это свинство!
- Да въдь позвольте! Они на статъъ основываются, говорили въ другой группъ, жена должна быть записана дворянкой.
- А чорта мит въ статът! Я говорю по душт. На то благородные дворяне. Имт довтріе.
- Ваше превосходительство, пойдемъ fine champagne.

Другая толпа слѣдомъ ходила за что-то громко кричавшимъ дворяниномъ; это былъ одинъ изъ трехъ напоенныхъ.

— Я Марь в Семеновн в всегда сов в товалъ сдать въ аренду, потому что она не выгадаетъ, — пріятнымъ голосомъ говорилъ пом в щикъ съ с в дыми усами, въ полковничьемъ мундир в старато генеральнаго штаба. Это былъ тотъ самый пом в щикъ, котораго Левинъ встр в тилъ у Свіяжскаго. Опъ тотчасъ узналъ его. Пом в щикъ тоже пригляд в лся къ Левину, и они ноздоровались.

- Очень пріятно. Какъ же! Очень хорошо помню. Въ прошломъ году у Николая Ивановича, предводителя.
- Ну, какъ идеть ваше хозяйство? спросилъ Левинъ.
- Да все такъ же, въ убытокъ, съ покорною улыбкой, но съ выраженіемъ спокойствія и убѣжденія, что это такъ и надо, отвѣчалъ помѣщикъ, останавливаясь подлѣ. А вы какъ же въ нашу губернію попали? спросилъ онъ. Пріѣхали принять участіе въ нашемъ соир d'État? сказалъ онъ, твердо, но дурно выговаривая французскія слова.
- Вся Россія съвхалась: и камергеры, и чуть не министры. Онъ указалъ на представительную фигуру Степана Аркадьевича въ бълыхъ панталонахъ и камергерскомъ мундиръ, ходившаго съ генераломъ.
- Я долженъ вамъ признаться, что я очень плохо понимаю значение дворянскихъ выборовъ, сказалъ Левинъ.

Помъщикъ посмотрълъ на него.

- Да что жъ тутъ понимать? Значенія ивтъ никакого. Упавшее учрежденіе, продолжающее свое движеніе только по силѣ инерціи. Посмотрите мукдиры и эти говорятъ вамъ: это собраніе мировыхъ судей, непремѣнныхъ членовъ и такъ далѣе, а не дворянъ.
  - Такъ зачёмъ вы ъздите? спросилъ Левинъ.
- По привычкѣ, одпо. Потомъ, связи нужно поддержать. Нравственная обязанность въ нѣкоторомъ родѣ. А потомъ, если правду сказать, есть свой интересъ. Зять желаетъ баллотироваться въ непремѣнные члены; они люди небогатые, и нужно провести его. Вотъ эти господа зачѣмъ ѣздятъ? сказалъ онъ, указывая на того ядовитаго господина, который говорилъ за губернскимъ столомъ.
  - Это новое покольніе дворянства.

- Новое-то новое. Но не дворянство. Это землевладѣльцы, а мы помѣщики. Они, какъ дворяче, налагаютъ сами на себя руки.
- Да вѣдь вы говорите, что это отжившее учрежденіе.
- Отжившее-то отжившее, а все бы съ нимъ надо обращаться поуважительнее. Хоть бы Снетковъ... Хороши мы, неть ли, мы тысячу леть росли. Знаете, придется если намъ предъ домомъ разводить садикъ, планировать, и растеть у васъ на этомъ месте столетнее дерево... Оно, хотя и корявое, и старое, а все вы для клумбочки распланируете, чтобы воспользоваться деревомъ. Его въ годъ не вырастишь, сказаль онъ осторожно и тотчасъ же переменилъ разговоръ. Ну, а ваше хозяйство какъ?
  - Да нехорошо. Процентовъ пять.
- Да, но вы себя не считаете. Вы тоже вѣдь чего-нибудь сто̀ите? Воть я про себя скажу. Я до тѣхъ поръ, пока не хозяйничалъ, получалъ на службѣ три тысячи. Теперь я работаю больше, чѣмъ на службѣ, и такъ же, какъ вы, получаю пять процентовъ, и то дай Богъ. А свои труды задаромъ.
- Такъ зачѣмъ же вы это дѣлаете? Если прямой убытокъ?
- А вотъ дълаень! Что прикажете? Привычка, и знаешь, что такъ надо. Больше вамъ скажу, облокачиваясь объ окно и разговорившись, продолжалъ помъщикъ: сынъ не имъетъ никакой охоты къ хозяйству. Очевидно ученый будеть. Такъ что некому будеть продолжать. А все дълаешь. Вотъ ныиче садъ насадилъ.
- Да, да, сказалъ Левинъ, это совершение справедливо. Я всегда чувствую, что иѣтъ пастоящаго расчета въ моемъ хозяйствъ, а дълаешь... Какую-то обязанность чувствуещь къ землъ.

- Да воть я вамъ скажу, продолжалъ помѣщикъ. Сосѣдъ купецъ былъ у меня. Мы прошлись по хозяйству, по саду. «Нѣтъ, говоритъ, Степанъ Васильевичъ, все у васъ въ порядкѣ идетъ, но садикъ въ забросѣ». А опъ у меня въ порядкѣ. «На мой разумъ, я бы эту лицу срубилъ. Только въ сокъ надо. Вѣдъ ихъ тысяча липъ, изъ каждой два хорошихъ лубка выйдетъ. А пынче лубокъ въ цѣнѣ, иструбовъ бы липовенькихъ нарубилъ».
- А на эти деньги онъ бы накупилъ скота или землицу купилъ бы за безцѣнокъ и мужикамъ роздалъ бы внаймы, съ улыбкой докончилъ Левинъ, очевидно не разъ уже сталкивавшійся съ подобными расчетами. И онъ составитъ себѣ состояніе. А вы и я только дай Богь намъ свое удержать и дѣтямъ оставить.
  - Вы женаты, я слышаль? сказаль помъщикъ.
- Да, съ гордымъ удовольствіемъ отвѣчаль Левинъ. Да, это что-то странно, продолжаль онъ. Такъ мы безъ расчета и живемъ, точно приставлены мы, какъ весталки древнія, блюсти огонь какой-то.

Помъщикъ усмъхнулся подъ бълыми усами.

- Есть изъ насъ тоже, вотъ хоть бы нашъ пріятель Николай Иванычъ или теперь графъ Вронскій поселился, тѣ хотять промышленность агрономическую вести; но это до сихъ поръ, кромѣ какъ капиталъ убить, ни къ чему не ведеть.
- Но для чего же мы не дѣлаемъ какъ купцы? На лубокъ не срубаемъ садъ? возвращаясь къ поразившей его мысли, сказалъ Левипъ.
- Да воть, какъ вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дѣло. И дворянское дѣло наше дѣлается не здѣсь, на выборахъ, а тамъ, въ своемъ углу. Есть тоже свой сословный инстинктъ, что должно или не должно. Вотъ мужики тоже, посмотрю

на нихъ другой разъ: какъ хорошій мужикъ, такъ хватаеть земли нанять сколько можетъ. Какая ни будь плохая земля, все пашеть. Тоже безъ расчета. Прямо въ убытокъ.

- Такъ и мы, сказалъ Левинъ. Очень, очень пріятно было встрѣтиться, прибавилъ онъ, увидавъ
- подходившаго къ нему Свіяжскаго.
- А мы вотъ встрътились въ первый разъ послъ какъ у васъ, сказалъ помъщикъ, да и заговорились.
- Что жъ, побранили новые порядки? съ улыбкой сказалъ Свіяжскій.
  - Не безъ того.
  - Душу отводили.

### XXX

Свіяжскій взяль подъ руку Левина и пошель съ нимъ къ своимъ.

Теперь ужъ нельзя было миновать Вронскаго. Онъ стоялъ со Степаномъ Аркадьевичемъ и Сергѣемъ Ивановичемъ и смотрѣлъ прямо на подходившаго Левина.

- Очень радъ. Кажется, я имѣлъ удовольствіе встрѣтить... у княгини Щербацкой, сказалъ онъ, подавая руку Левину.
- Да, я очень помню нашу встрѣчу сказалъ Левинъ и, багрово покраснѣвъ, тотчасъ же отвернулся и заговорилъ съ братомъ.

Слегка улыбнувшись, Вронскій продолжаль говорить со Свіяжскимъ, очевидно не имѣя никакого желанія вступить въ разговоръ съ Левинымъ; но Левинъ, говоря съ братомъ, безпрестапно оглядывался на Вронскаго, придумывая, о чемъ бы заговорить съ нимъ, чтобы загладить свою грубость.

— За чёмъ же теперь дёло? — спросилъ Левинъ, оглядываясь на Свіяжскаго и Вронскаго.

- За Снетковымъ. Надо, чтобъ онъ отказался или согласился, отвѣчалъ Свіяжскій.
  - Да что же онъ, согласился или нѣть?
- Въ томъ-то и дѣло, что ни то, ни се, **с**казалъ Вронскій.
- А если откажется, кто же будеть баллотироваться? спросиль Левинъ, поглядывая на Вроискаго.
  - Кто хочеть, сказаль Свіяжскій.
  - Вы будете? спросилъ Левинъ.
- Только не я, смутившись и бросивъ испуганный взглядъ на стоявшаго подлъ съ Сергъемъ Ивановичемъ ядовитаго господина, сказалъ Свіяжскій.
- Какъ кто же? Невѣдовскій сказалъ Левинъ, чувствуя, что онъ запутался.

Но это было еще хуже. Невѣдовскій и Свіяжскій были два кандидата.

— Ужъ я-то ни въ какомъ случаѣ, — отвѣтилъ ядовитый господинъ.

Это былъ самъ Невѣдовскій. Свіяжскій познакомиль съ нимъ Левина.

- Что, и тебя забрало за живое? сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, подмигивая Вронскому. Это въ родт скачекъ. Пари можно.
- Да, это забираеть за живое, сказаль Вронскій. И, разъ взявшись за дѣло, хочется его сдѣлать. Борьба! сказаль онъ, пахмурившись и сжавъсвои сильныя скулы.
- Что за дѣлецъ Свіяжскій! Такъ ясно у него все.
  - О, да, разсъянно сказалъ Вронскій.

Наступило молчаніе, во время котораго Вронскій — такъ какъ надо же смотрѣть на что-нибудь — посмотрѣлъ на Левина, на его ноги, на его мундиръ, потомъ на его лицо и, замѣтивъ мрачные, направленные на себя глаза, чтобы сказатъ что-пибудь, сказалъ:

- А какъ это вы постоянный деревенскій житель и не мировой судья? Вы не въ мундирѣ мирового судьи.
- Оттого что я считаю, что мировой судъ есть дурацкое учрежденіе, отвъчаль мрачно Левинь, все время ждавшій случая разговориться съ Вронскимь, чтобы загладить свою грубость при первой встръчъ.
  - Я этого не полагаю, напротивъ, со спо-

койнымъ удивленіемъ сказалъ Вронскій.

— Это игрушка, — перебиль его Левинь. — Мировые судьи намъ не нужны. Я въ восемь лѣтъ не имѣлъ ни одного дѣла. А какое имѣлъ, то было рѣшено навывороть. Мировой судья отъ меня въ сорока верстахъ. Я долженъ о дѣлѣ, которое стоитъ два рубля, посылать повѣреннаго, который стоитъ пятнадцать.

И онъ разсказалъ, какъ мужикъ укралъ у мельника муку, и когда мельникъ сказалъ ему это, то мужикъ подалъ искъ въ клеветъ. Все это было некстати и глупо, и Левинъ въ то время, какъ говорилъ, самъ чувствовалъ это.

— О, это такой оригипаль! — сказаль Степань Аркадьевичь со своею самою миндальною улыбкой. — Пойдемте однако: кажется, баллотируютъ...

II они разошлись.

— Я не понямаю, — сказалъ Сергъй Ивановичъ, замътившій неловкую выходку брата, — я не понимаю, какъ можно быть до такой степени лишеннымъ всякаго политическаго такта. Вотъ чего мы, русскіе, не имъемъ. Губернскій предводитель — нашъ противникъ, ты съ нимъ аті сосноп и просишь его баллотироваться. А графъ Вропскій... я друга себъ изъ него не сдълаю; онъ звалъ объдать, я не поъду къ нему, но онъ нашъ, зачъмъ же дълать изъ него врага? Потомъ, ты спрациваешь Невъдовскаго, будетъ ли онъ баллотироваться. Это не дълается.

- Ахъ, я ничего не понимаю! И все это пустяки, мрачно отвъчалъ Левинъ.
- Воть ты говоришь, что все это пустяки, а возьмешься, такъ все путаешь.

Левинъ замолчалъ, и они вмѣстѣ вошли въ большую залу.

Губернскій предводитель, несмотря на то, что онъ чувствоваль въ воздух'є приготовляемый ему подлогь, и несмотря на то, что не вс'є просили его, все-таки р'єшился баллотироваться. Все въ зал'є замолкло, секретарь громогласно объявиль, что баллотируется въ губерискіе предводители ротмистръ гвардіи Михаилъ Степановичъ Снетковъ.

Утваные предводители заходили съ тарелочками, въ которыхъ были шары, отъ своихъ столовъ къ губерискому, и начались выборы.

— Направо клади, — шепнулъ Степанъ Аркадьевичъ Левину, когда онъ вмѣстѣ съ братомъ вслѣдъ
за предводителемъ подошелъ къ столу. Но Левинъ
забылъ теперь тотъ расчетъ, который объясняли ему,
и боялся, не ошибся ли Степанъ Аркадьевичъ, сказавъ: «направо». Вѣдъ Снетковъ былъ врагъ. Подойдя къ ящику, онъ держалъ шаръ въ правой, по,
подумавъ, что ошибся, предъ самымъ ящикомъ переложилъ шаръ въ лѣвую руку и, очевидно, потомъ
положилъ налѣво. Знатокъ дѣла, стоявшій у ящика,
по одному движенію локтя узнавшій, кто куда положитъ, недовольно поморщился. Ему не на чемъ было
упражнять свою проницательность.

Все замолкло и послышался счеть шаровъ. Потомъ одинокій голосъ провозгласиль число избирательныхъ и неизбирательныхъ.

Предводитель былъ выбранъ значительнымъ большинствомъ. Все зашумѣло и стремительно бросилось къ двери. Спетковъ вошелъ, и дворянство окружило его, поздравляя.

- Ну, теперь кончено? спросилъ Левинъ у Сергъя Ивановича.
- Только начинается, улыбаясь сказалъ за Сергъ́я Ивановича Свіяжскій. Кандидатъ предводителя можетъ получить больше шаровъ.

Левинъ совсѣмъ опять забылъ про это. Онъ вспомнилъ только теперь, что тутъ была какая-то тонкость, но ему скучно было вспоминать, въ чемъ она состояла. На него нашло уныніе, и захотѣлось выбраться изъ этой толны.

Такъ какъ никто не обращалъ на него вниманія, и опъ, казалось, никому не былъ нуженъ, онъ потихоньку направился въ маленькую залу, гдѣ закусывали, и почувствовалъ большое облегченіе, опять увидавъ лакеевъ. Старичокъ-лакей предложилъ ему покушать, и Левинъ согласился. Съѣвъ котлетку съ фасолью и поговоривъ съ лакеемъ о прежнихъ господахъ, Левинъ, не желая входить въ залу, гдѣ ему было такъ непріятно, пошелъ пройтись на хоры.

Хоры были полны нарядныхъ дамъ, перегибавшихся черезъ перила и старавшихся не проронить ни одного слова изъ того, что говорилось внизу. Около дамъ сидѣли и стояли элегантные адвокаты, учителя гимназіи въ очкахъ и офицеры. Вездѣ говорилось о выборахъ и о томъ, какъ измучился предводитель и какъ хороши были пренія; въ одной группѣ Левинъ слышалъ похвалу своему брату. Одна дама говорила адвокату:

— Какъ я рада, что слышала Кознышева! Это стоить, чтобы поголодать. Прелесть! Какъ ясно и слышно все! Вотъ у васъ въ судѣ никто такъ не говорить. Только одинъ Майдель, и то онъ далеко не такъ краснорѣчивъ.

Найдя свободное мъсто у перилъ, Левинъ перегнулся и сталъ смотръть и слушать.

Вст дворяне сидтли за перегородочками въ своихъ

увздахъ. Посрединв залы стоялъ человвкъ въ мундирв и тонкимъ, громкимъ голосомъ провозглашалъ:

- Баллотируется въ кандидаты губерискаго предводителя дворянства штабъ-ротмистръ Евгеній Ивановичъ Апухтинъ! Наступило мертвое молчаніе, и послышался одинъ слабый старческій голосъ:
  - Отказался!
- Баллотируется надворный совътникъ Петръ Петровичъ Боль, начиналъ опять голосъ.
- Отказался! раздавался молодой визгливый голосъ.

Опять начиналось то же, и опять «отказался». Такъ продолжалось около часа. Левинъ, облокотившись на перила, смотрълъ и слушалъ. Сначала онъ удивлялся и хотълъ понять, что это значило; потомъ, убъдившись, что понять этого онъ не можетъ, ему стало скучно. Потомъ, вспомнивъ все то волненіе и озлобленіе, которыя онъ видълъ на всъхъ лицахъ, ему стало грустно: онъ ръшился уъхатъ и пошелъ внизъ. Проходя черезъ съни хоръ, онъ встрътилъ ходившаго взадъ и впередъ унылаго гимназиста съ подтекшими глазами. На лъстницъ же ему встрътилась пара: дама, быстро бъжавшая на каблучкахъ, и легкій товарищъ прокурора.

— Я говорилъ вамъ, что не опоздаете, — сказалъ прокуроръ въ то время, какъ Левинъ посторонился, пропуская даму.

Левинъ уже былъ на выходной лѣстницѣ и доставалъ изъ жилетнаго кармана нумерокъ своей шубы, когда секретаръ поймалъ его. — Пожалуйте, Константинъ Дмитріевичъ, баллотируютъ.

Въ кандидаты баллотировался такъ рѣшительно отказавшійся Невѣдовскій.

Левинъ подошелъ къ двери въ залу: она была заперта. Секретарь постучался; дверь отворилась, и на-

встрѣчу Левину проюркнули два раскраснѣвшіеся помѣщика.

— Мочи моей нѣтъ, — сказалъ одинъ раскраснѣвшійся помѣщикъ.

Вслѣдъ за помѣщикомъ высунулось лицо губернскаго предводителя. Лицо его было страшно отъ изнеможенія и страха.

- Я тебѣ сказалъ не выпускать! крикнулъ онъ сторожу.
  - Я впустиль, ваше превосходительство!
- Господи! и, тяжело вздохнувъ, губернскій предводитель, устало шмыгая въ своихъ бѣлыхъ панталонахъ, опустивъ голову, пошелъ посрединѣ залы къ большому столу.

Невѣдовскому переложили, какъ и было разсчитано, и онъ былъ губернскимъ предводителемъ. Многіе были веселы, мпогіе были довольны, счастливы, многіе въ восторгѣ, многіе недовольны и несчастливы. Губернскій предводитель былъ въ отчаяніи, котораго онъ не могъ скрыть. Когда Невѣдовскій пошелъ изъ залы, толпа окружила его и восторженно слѣдовала за нимъ, такъ же какъ она слѣдовала въ первый день за губернаторомъ, открывшимъ выборы, и такъ же какъ она слѣдовала за Снетковымъ, когда тотъ былъ выбранъ.

# XXXI

Виовь избранный губернскій предводитель и многіе изъ торжествующей партіи новыхъ об'єдали въ этотъ день у Вронскаго.

Вронскій прівхаль на выборы и потому, что ему было скучно въ деревнв и нужно было заявить свои права на свободу предъ Анной, и для того, чтобъ отплатить Свіяжскому поддержкой на выборахъ за всвего хлопоты для Вронскаго на земскихъ выборахъ,

и болже всего для того, чтобы строго исполнить всж обязанности того положенія дворянина и землевладівльца, которое онъ себъ избралъ. Но онъ никакъ не ожидалъ, чтобъ это дёло выборовъ такъ заняло его, такъ забрало за живое и чтобъ онъ могъ такъ хорошо дълать это дёло. Онъ былъ совершенно новый человъкъ въ кругу дворянъ, но очевидно имълъ успъхъ и не ошибался, думая, что пріобрѣлъ уже вліяніе между дворянами. Вліянію его содбиствовали: его богатство и знатность, прекрасное пом'вщение въ городъ, которое уступилъ ему старый знакомый, Ширковъ, занимавшійся финансовыми ділами и учредившій процвівтающій банкъ въ Кашинѣ; отличный поваръ Вронскаго, привезенный изъ деревни; дружба съ губерпаторомъ, который былъ товарищемъ, и еще покровительствуемымъ товарищемъ, Вронскаго; а болве всего простыя, ровныя ко встыть отношенія, очень скоро заставившія большинство дворянъ измѣнить сужденіе о его мнимой гордости. Онъ чувствовалъ самъ, что, кромъ этого шального господина, женатаго на Кити Щербацкой, который à propos de bottes съ бъщеною злобой наговорилъ ему кучку ни къ чему не идущихъ глупостей, каждый дворянинъ, съ которымъ онъ знакомился, дълался его сторонникомъ. Онъ ясно видълъ, и другіе признавали это, что успъху Невъдовскаго очень много содъйствовалъ онъ. И теперь, у себя за столомъ, празднуя выборъ Невъдовскаго, онъ испытывалъ пріятное чувство торжества за своего избранника. Самые выборы такъ заманили его, что, если онъ будеть женать къ будущему трехлѣтію, онъ н самъ подумывалъ баллотироваться, — въ родѣ того, -какъ послъ выигрыша приза черезъ жокея ему захотфлось скакать самому.

Теперь же праздновался выигрышъ жокея. Вропскій сидѣлъ въ головѣ стола, по правую руку его сидѣлъ молодой губернаторъ, свитскій генералъ. Для

всѣхъ это быль хозяинъ губерніи, торжественно открывавшій выборы, говорившій рѣчь и возбуждавшій и уваженіе и раболѣпность во многихъ, какъ видѣлъ Вронскій; для Вронскаго же это былъ Масловъ Катька, — такое у него было прозвище въ пажескомъ корпусѣ, — конфузившійся предъ нимъ и котораго Вронскій старался mettre à son aise. По лѣвую руку сидѣлъ Невѣдовскій со своимъ юнымъ, непоколебимымъ и ядовитымъ лицомъ. Съ нимъ Вронскій былъ простъ и уважителенъ.

Свіяжскій переносилъ свою неудачу весело. Это даже не была неудача для него, какъ онъ и самъ сказалъ, съ бокаломъ обращаясь къ Невѣдовскому: лучше нельзя было найти представителя того новаго направленія, которому должно послѣдовать дворянство. И потому все честное, какъ онъ сказалъ, стояло на сторонѣ нынѣшняго успѣха и торжествовало его.

Степанъ Аркадьевичъ былъ тоже радъ, что весело провелъ время и что всѣ довольны. За прекраснымъ обѣдомъ перебирались эпизоды выборовъ. Свіяжскій комически передалъ слезливую рѣчь предводителя и замѣтилъ, обращаясь къ Невѣдовскому, что его превосходительству придется избрать другую, болѣе сложную, чѣмъ слезы, повѣрку суммъ. Другой шутливый дворянинъ разсказалъ, какъ выписаны были лакеи въчулкахъ для бала губернскаго предводителя и какъ теперь ихъ придется отослать назадъ, если новый губернскій предводитель не дастъ бала съ лакеями въчулкахъ.

Безпрестанно во время обѣда, обращаясь къ Невѣдовскому, говорили: «нашъ губернскій предводитель» и «ваше превосходительство».

Это говорилось съ тѣмъ же удовольствіемъ, съ какимъ молодую женщину называютъ «madame» и по имени мужа. Невѣдовскій дѣлалъ видъ, что онъ не только равнодушенъ, но и презираетъ это званіе; но очевидно было, что онъ счастливъ и держитъ себя подъ уздцы, чтобы не выразить восторга, не подобающаго той новой, либеральной средѣ, въ которой всѣ находились.

За обѣдомъ было послано нѣсколько телеграммъ людямъ, интересовавшимся ходомъ выборовъ. И Степанъ Аркадьевичъ, которому было очень весело, послалъ Дарьѣ Александровиѣ телеграмму такого содержанія: «Невѣдовскій выбранъ двадцатью шарами. Поздравляю. Передай». Онъ продиктовалъ ее вслухъ, замѣтивъ: «надо ихъ порадовать». Дарья же Александровна, получивъ депешу, только вздохнула о рублѣ за телеграмму и поняла, что дѣло было въконцѣ обѣда. Она знала, что Стива имѣетъ слабость въконцѣ обѣдовъ «faire jouer le télégraphe».

Все было, вмѣстѣ съ отличнымъ обѣдомъ и винами не отъ русскихъ виноторговцевъ, а прямо заграничной разливки, очень благородно, просто и весело. Кружокъ людей въ двадцать человѣкъ былъ подобранъ Свіяжскимъ изъ единомышленныхъ, либеральныхъ, новыхъ дѣятелей и вмѣстѣ остроумныхъ и порядочныхъ. Пили тосты, тоже полушутливые, и за новаго губернскаго предводителя, и за губернатора, и за директора банка, и за «любезнаго нашего хозяина».

Вронскій былъ доволенъ. Онъ никакъ не ожидалъ такого милаго тона въ провинціи.

Въ концѣ обѣда стало еще веселѣе. Губернаторъ просилъ Вронскаго ѣхать въ концерть въ пользу брати, который устраивала его жена, желающая съ нимъ познакомиться.

- Тамъ будеть балъ, и ты увидишь нашу красавицу. Въ самомъ дѣлѣ, замѣчательно.
- Not in my line, отвъчалъ Вронскій, любившій это выраженіе, но улыбнулся и объщалъ пріъхать.

Уже передъ выходомъ изъ-за стола, когда всѣ закурили, камердинеръ Вронскаго подошелъ къ нему съ письмомъ на подносѣ.

- Изъ Воздвиженскаго съ нарочнымъ, сказалъ онъ съ значительнымъ выраженіемъ.
- Удивительно, какъ онъ похожъ на товарища прокурора Свентицкаго, сказалъ одинъ изъ гостей по-французски про камердинера, въ то время какъ Вронскій хмурясь читалъ письмо.

Письмо было отъ Анны. Еще прежде чѣмъ онъ прочелъ письмо, онъ уже зналъ его содержаніе. Предполагая, что выборы кончатся въ пять дней, онъ объщалъ вернуться въ пятницу. Нынче была суббота, и онъ зналъ, что содержаніемъ письма были упреки въ томъ, что онъ не верпулся во время. Письмо, которое онъ послалъ вчера вечеромъ, вѣроятно не дошло еще.

Содержаніе было то самое, какъ онъ ожидаль, но форма была неожиданная и особенно непріятная ему. «Ани очень больна, докторъ говорить, что можеть быть воспаленіе. Я одна теряю голову. Княжна Варвара не помощница, а пом'єха. Я ждала тебя третьяго дня, вчера, и теперь посылаю узнать, гд'є ты и что. Я сама хот'єла такать, но раздумала, зная, что это будетъ теб'є непріятно. Дай отв'єть какой-нибудь, чтобъ я знала, что д'єлать».

Ребенокъ боленъ, а она сама хотъла ъхать. Дочь больна, и этотъ враждебный тонъ.

Это певинное веселье выборовъ и та мрачная, тяжелая любовь, къ которой опъ долженъ былъ вернуться, поразили Вронскаго своею противоположностью. Но надо было ѣхатъ, и опъ по первому поѣзду въ ночь уѣхалъ къ себѣ.

#### XXXII

Передъ отъвздомъ Вронскаго на выборы, обдумавъ то, что тв сцены, которыя повторялись между ними при каждомъ его отъвздъ, могутъ только охладить, а пе привязать его, Анна ръшилась сдълать надъ собой вст возможныя усилія, чтобы спокойно переносить разлуку съ нимъ. Но тотъ холодный, строгій взглядъ, которымъ онъ посмотрълъ на нее, когда пришелъ объявить о своемъ отътздъ, оскорбилъ ее, и еще онъ не утхалъ, какъ спокойствіе ея уже было разрушено.

Въ одиночествъ потомъ передумывая этотъ взглядъ, который выражалъ право на свободу, она пришла, какъ и всегда, къ одиому — къ сознанію своего униженія. «Онъ имѣетъ право уѣхать, когда и куда онъ хочетъ. Не только уѣхать, но оставить меня. Онъ имѣетъ всѣ права, я не имѣю никакихъ. Но, зная это, опъ не долженъ былъ этого дѣлать. Однако что же онъ сдѣлалъ?.. Онъ посмотрѣлъ на меня съ холоднымъ, строгимъ выраженіемъ. Разумѣется, это неопредѣлимо, неосязаемо, но этого не было прежде, и этотъ взглядъ многое значитъ, — думала она. — Этотъ взглядъ показываетъ, что начинается охлажденіе».

И хотя она убѣдилась, что начинается охлажденіе, ей все-таки нечего было дѣлать, нельзя было ни въ чемъ измѣнить своихъ отношеній къ нему. Точно такъ же, какъ прежде одною любовью и привлекательностью она могла удержать его. И такъ же, какъ прежде занятіями днемъ и морфиномъ по ночамъ она могла заглушать страшныя мысли о томъ, что будетъ, если онъ разлюбить ее. Правда, было еще одно средство: не удерживать его, — для этого она не хотѣла ничего другого, кромѣ его любви, — но сблизиться съ нимъ, быть въ такомъ положеніи, чтобъ онъ не покидалъ ея. Это средство было разводъ и бракъ. И

она стала желать этого и рѣшилась согласиться въ первый разъ, какъ онъ или Стива заговорять ей объ этомъ.

Въ такихъ мысляхъ она провела безъ него пять дней, тѣ самые, которые онъ долженъ былъ находиться въ отсутствіи.

Прогулки, беседы съ княжной Варварой, посещенія больницы, а главное чтеніе, чтеніе одной книги за другой, занимали ея время. Но на шестой день, когда кучеръ вернулся безъ него, она почувствовала, что уже не въ силахъ ничъмъ заглушать мысль о немъ и о томъ, что онъ тамъ дълаетъ. Въ это самое время дочь ея заболѣла. Анна взялась ходить за нею, но и это не развлекло ее, тъмъ болъе что бользнь не была опасна. Какъ она ни старалась, она не могла любить эту девочку, а притворяться въ любви она не могла. Къ вечеру этого дня, оставшись одна, Анна почувствовала такой страхъ за него, что рѣшилась было ѣхать въ городъ, но, раздумавъ хорошенько, написала то противоръчивое письмо, которое получилъ Вронскій, и, не перечтя его, послала съ нарочнымъ. На другое утро она получила его письмо и раскаялась въ своемъ. Она съ ужасомъ ожидала повторенія того строгаго взгляда, который онъ бросиль на нее, уфзжая, особенно, когда онъ узнаеть, что дѣвочка не была опасно больна. Но все-таки она была рада, что написала ему. Теперь Анна уже признавалась себъ, что онъ тяготится ею, что онъ съ сожалѣніемъ бросаетъ свою свободу, чтобы вернуться къ ней, и, несмотря на то, она рада была, что онъ прівдеть. Пускай онъ тяготится, но будеть туть съ нею, чтобъ она видела его, знала каждое его движеніе.

Она сидѣла въ гостиной, подъ лампой, съ новою книгой Тэна и читала, прислушиваясь къ звукамъ вѣтра на дворѣ и ожидая каждую минуту пріѣзда экипажа. Нѣсколько разъ ей казалось, что она слышала звуки

колесъ, но она ошибалась; наконецъ послышались не только звуки колесъ, но и покрикъ кучера и глухой звукъ въ крытомъ подъезде. Даже кияжна Варвара, делавная пасьянсъ, подтвердила это, и Анна, вспыхнувъ, встала, но, вмфсто того чтобъ идти винзъ, какъ она прежде два раза ходила, она остановилась. Ей вдругъ стало стыдно за свой обманъ, но болѣе всего страшно за то, какъ онъ приметъ ее. Чувство оскорбленія уже прошло; она только боялась выраженія его неудовольствія. Она вспомнила, что дочь уже второй день была совс'ємъ здорова. Ей даже досадно стало на нее за то, что она оправилась какъ разъ въ то время, какъ было послано письмо. Потомъ она вспомнила его, что онъ туть, весь, со своими руками, глазами. Она услыхала его голосъ. И, забывъ все, радостно побъжала ему навстрвчу.

— Ну что Ани? — робко сказалъ онъ снизу, глядя на сбъгавшую къ нему Анну.

Онъ сидълъ на стулъ, и лакей стаскивалъ съ него теплый сапогъ.

- Ничего, ей лучше.
- А ты? сказалъ онъ отряхиваясь.

Она взяла его объими руками за руку и потянула ее къ своей таліи, не спуская съ него глазъ.

— Ну, я очень радъ, — сказалъ онъ, холодно оглядывая ее, ея прическу, ея платье, которое, онъ зналъ, что она надъла для него.

Все это нравилось ему, но уже сколько разъ нравилось! И то строго-каменное выраженіе, котораго она такъ боялась, остановилось на его лицъ.

— Ну, я очень радъ. А ты здорова? — сказалъ онъ, отеревъ платкомъ мокрую бороду и цѣлуя ея руку.

«Все равно, — думала она, — только бы онъ былъ тутъ, а когда онъ тутъ, онъ не можетъ, не смѣеть нелюбить меня».

Вечеръ прошелъ счастливо и весело при княжнѣ Варварѣ, которая жаловалась ему, что Анна безъ него принимала морфинъ.

— Что жъ дълать? Я не могла спать... Мысли мъщали. При немъ я никогда не принимаю. Почти никогда.

Онъ разсказалъ про выборы, и Анна умѣла вопросами вызвать его на то самое, что веселило его, — на его успѣхъ. Она разсказала ему все, что интересовало его дома. И всѣ свѣдѣнія ея были самыя веселыя.

Но поздно вечеромъ, когда они остались одни, Анна, видя, что она опять вполнѣ овладѣла имъ, закотѣла стереть то тяжелое впечатлѣніе взгляда за письмо. Она сказала:

— А признайся, тебѣ досадно было получить письмо и ты не повърилъ мнъ?

Только что она сказала это, она поняла, что, какъ ни любовно онъ былъ расположенъ къ ней, онъ этого не простилъ ей.

- Да, сказалъ онъ. Письмо было такое странное: то Ани больна, то ты сама хотѣла пріѣхать.
  - Это все была правда.
  - Да я и не сомнъваюсь.
- Нѣтъ, ты сомнѣваешься. Ты недоволенъ, я вижу.
- Ни одной минуты. Я только недоволенъ, это правда, тѣмъ, что ты какъ будто не хочешь допустить, что есть обязанности...
  - Обязанности фхать въ концертъ...
  - Но не будемъ говорить, сказалъ онъ.
  - Почему же не говорить? сказала она.
- Я только хочу сказать, что могуть встрѣтиться дѣла необходимыя. Вотъ теперь мнѣ надо будетъ ѣхать въ Москву по дѣлу дома... Ахъ, Анна, почему ты

такъ раздражительна? Развѣ ты не знаешь, что я не могу безъ тебя жить?

- А если такъ, сказала Анна вдругъ измѣнившимся голосомъ, то ты тяготишься этою жизнью... Да, ты пріѣдешь на день и уѣдешь, какъ поступають...
- Анна, это жестоко. Я всю жизнь готовъ отдать...

Но она не слушала его.

- Если ты поѣдешь въ Москву, то и я поѣду. Я не останусь здѣсь. Или мы должны разойтись, или жить вмѣстѣ.
- Вѣдь ты знаешь, что это одно мое желаніе. Но для этого...
- Надо разводъ? Я напишу ему. Я вижу, что я не могу такъ житъ... Но я поъду съ тобой въ Москву.
- Точно ты угрожаешь мнѣ. Да я ничего такъ не желаю, какъ не разлучаться съ тобой, улыбаясь сказалъ Вронскій.

Но не только холодный, злой взглядъ человѣка преслѣдуемаго и ожесточеннаго блеснулъ въ его глазахъ, когда онъ говорилъ эти нѣжныя слова.

Она видѣла этотъ взглядъ и вѣрно угадала его значеніе.

«Если такъ, то это несчастіе!» говориль этотъ его взглядъ. Это было минутное впечатлѣніе, но она никогда уже не забывала его.

Анна написала письмо мужу, прося его о разводѣ, и въ концѣ ноября, разставшись съ княжной Варварой, которой надо было ѣхать въ Петербургъ, вмѣстѣ съ Вронскимъ переѣхала въ Москву. Ожидая каждый день отвѣта Алексѣя Александровича и вслѣдъ затѣмъ развода, они поселились теперь супружески вмѣстѣ.

# Часть седьмая

T

Левины жили уже третій мѣсяцъ въ Москвѣ. Уже давно прошелъ тотъ срокъ, когда, по самымъ вѣрнымъ расчетамъ людей, знающихъ эти дѣла, Кити должна была родить; а она все еще носила, и ни по чему не было замѣтно, чтобы время было ближе теперь, чѣмъ два мѣсяца назадъ. И докторъ, и акушерка, и Долли, и мать, и въ особенности Левинъ, безъ ужаса не могшій подумать о приближавшемся, начинали испытывать нетериѣніе и безпокойство; одна Кити чувствовала себя совершенно спокойною и счастливою.

Она теперь ясно сознавала зарожденіе въ себѣ новаго чувства любви къ будущему, отчасти для нея уже настоящему ребенку и съ наслажденіемъ прислушивалась къ этому чувству. Онъ теперь уже не былъ вполнѣ частью ея, а иногда жилъ и своею, независимою отъ нея жизнью. Часто ей бывало больно отъ этого, но вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлось смѣяться отъ странной новой радости.

Всѣ, кого она любила, были съ ней, и всѣ были такъ добры къ ней, такъ ухаживали за ней, такъ одпо пріятное во всемъ предоставлялось ей, что, если бъ она не знала и не чувствовала, что это должно скоро кончиться, она бы и не желала лучшей и пріятнѣйшей жизни. Одпо, что портило ей прелесть этой

жизни, было, что мужъ ея былъ не тотъ, какимъ она любила его и какимъ онъ бывалъ въ деревиъ.

Она любила его спокойный, ласковый и гостепріимный тонъ въ деревиъ. Въ городъ же опъ постоянно казался безпокоенъ и насторожъ, какъ будто боясь, чтобы кто-нибудь не обидълъ его и главное ея. Тамъ, въ деревив, онъ, очевидно зная себя на своемъ мъсть, никуда не спъшилъ и никогда не бывалъ не запятъ. Здёсь, въ городе, онъ постоянно торопился, какъ бы не пропустить чего-то, а делать ему было нечего. И ей было жалко его. Для другихъ, она знала, онъ не представлялся жалкимъ; напротивъ, когда Кити въ обществъ смотръла на него, какъ иногда смотрять на любимаго челов жка, стараясь вид ть его какъ будто чужого, чтобъ опредълить себъ то впечатлъніе, которое онъ производить на другихъ, она видъла, со страхомъ даже для своей ревности, что онъ не только не жалокъ, но очень привлекателенъ своею порядочностью, нѣсколько старомодною, застѣнчивою вѣжливостью съ женщинами, своею сильною фигурой и особеннымъ, какъ ей казалось, выразительнымъ лицомъ. Но она видъла его не извив, а изнутри; она видвла, что онъ здвсь не настоящій, иначе она не могла опредёлить себт его состояніе. Иногда она въ душѣ упрекала его за то, что онъ не умъеть жить въ городъ; иногда же сознавалась, что ему действительно трудно было устроить здёсь свою жизнь такъ, чтобы быть ею довольнымъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что ему было дѣлать? Въ карты онъ не любилъ играть. Въ клубъ не ѣздилъ. Съ веселыми мужчинами, въ родѣ Облонскаго, водиться, она уже знала теперь, что значило... это значило пить и ѣхать послѣ питья куда-то. Она безъ ужаса не могла подумать, куда въ такихъ случаяхъ ѣздили мужчины. ѣздить въ свѣть? Но она знала, что для этого надо находить удовольствіе въ сближеніи съ женщинами молодыми, и она не могла желать этого. Си-

дъть дома съ нею, съ матерью и сестрами? Но, какъ ни были ей пріятны и веселы одни и тъ же разговоры, — —«Алины-Надины», какъ называлъ эти разговоры между сестрами старый князь, — она знала, что ему должно быть это скучно. Что же ему оставалось дълать? Продолжать писать свою книгу? Онъ и попытался это дълать, и ходилъ сначала въ библіотеку заниматься выписками и справками для своей книги; но, какъ онъ говорилъ ей, чъмъ больше онъ ничего не дълалъ, тъмъ меньше у него оставалось времени. И, кромъ того, онъ жаловался ей, что слишкомъ много разговаривалъ здъсь о своей книгъ и что потому всъ мысли о ней спутались у него и потеряли интересъ.

Одна выгода этой городской жизни была та, что ссоръ здѣсь, въ городѣ, между ними никогда не было. Отъ того ли, что условія городскія другія, или отъ того, что они оба стали осторожиѣе и благоразумнѣе въ этомъ отношеніи, въ Москвѣ у нихъ не было ссоръ изъ-за ревности, которыхъ они такъ боялись, пере-ѣзжая въ городъ.

Въ этомъ отношеніи случилось даже одно, очень важное для нихъ обоихъ событіе, именно встрѣча Кити съ Вронскимъ.

Старуха княгиня, Марья Борисовна, крестная мать Кити, всегда очень ее любившая, пожелала непремѣнно видѣть ее. Кити, никуда по своему положенію не ѣздившая, поѣхала съ отцомъ къ почтенной старухѣ и встрѣтила у нея Вронскаго.

Кити при этой встрѣчѣ могла упрекнуть себя только въ томъ, что на мгновеніе, когда она узнала въ штатскомъ платьѣ столь знакомыя ей когда-то черты, у нея прервалось дыханіе, кровь придила къ сердцу, и яркая краска, она чувствовала это, вступила на лицо. Но это продолжалось лишь нѣсколько секундъ. Еще отецъ, нарочно громко заговорившій съ Вронскимъ, не кончилъ своего разговора, какъ она была

уже вполн'в готова смотр'вть на Вронскаго, говорить съ нимъ, если нужно, точно такъ же, какъ она говорила съ княгиней Марьей Борисовной, и, главное, такъ, чтобы все до посл'едней интонаціи и улыбки было одобрено мужемъ, котораго невидимое присутствіе она какъ будто чувствовала надъ собой въ эту минуту.

Она сказала съ нимъ нѣсколько словъ, даже спокойно улыбнулась на его шутку о выборахъ, которые онъ назвалъ «нашъ парламентъ». (Надо было улыбнуться, чтобы показать, что она поняла шутку). Но тотчасъ же она отвернулась къ княгинѣ Маръѣ Борисовнѣ и ни разу не взглянула на него, пока онъ не всталъ, прощаясь; тутъ она посмотрѣла на него, но, очевидно, только потому, что неучтиво не смотрѣть на человѣка, когда онъ кланяется.

Она благодарна была отцу за то, что онъ ничего не сказаль ей о встрѣчѣ съ Вронскимъ; но она видѣла по особенной нѣжности его послѣ визита во время обычной прогулки, что онъ былъ доволенъ ею. Она сама была довольна собой. Она никакъ не ожидала, чтобы у нея нашлась эта сила задержать гдѣ-то въ глубинѣ души всѣ воспоминанія прежняго чувства къ Вронскому и не только казаться, но и быть къ нему вполнѣ равнодушною и спокойною.

Левинъ покраснѣлъ гораздо больше ея, когда она сказала ему, что встрѣтила Вронскаго у княгини Марьи Борисовны. Ей очень трудно было сказать это ему, но еще труднѣе было продолжать говорить о подробностяхъ встрѣчи, такъ какъ онъ не спрашиваль ее, а только нахмурившись смотрѣлъ на нее.

— Мнѣ очень жаль, что тебя не было, — сказала она. — Не то, что тебя не было въ комнатѣ... я бы не была такъ естественна при тебѣ... Я теперь краснѣю гораздо больше, гораздо, гораздо больше, — говорила она, краснѣя до слезъ. — Но что ты не могъ видѣть въ щелку.

Правдивые глаза сказали Левину, что она была довольна собой, и онъ, несмотря на то, что она краснѣла, тотчасъ же успокоился и сталъ разспрашивать ее, чего только она и хотѣла. Когда онъ узналъ все, даже до той подробности, что она только въ первую секунду не могла не покраснѣть, но что потомъ ей было такъ же просто и легко, какъ съ первымъ встрѣчнымъ, Левинъ совершенно повеселѣлъ и сказалъ, что онъ очень радъ этому и теперь уже не поступитъ такъ глупо, какъ на выборахъ, а постарается при первой встрѣчѣ съ Вронскимъ быть какъ можно дружелюбнѣе.

— Такъ мучительно думать, что есть человѣкъ почти врагъ, съ которымъ тяжело встрѣчаться, — сказалъ Левинъ. — Я очень, очень радъ.

# II

- Такъ завзжай пожалуйста къ Болямъ, сказала Кити мужу, когда онъ въ одиннадцать часовъ, предъ твмъ какъ увхать изъ дома, зашелъ къ ней. Я знаю, что ты объдаещь въ клубъ, папа тебя записалъ. А утро что ты дълаешь?
- Я къ Катавасову только, отв'вчалъ Левинъ.
  - Что же такъ рано?
- —Онъ объщаль меня познакомить съ Метровымъ. Мнъ хотълось поговорить съ нимъ о моей работъ, это извъстный ученый петербургскій, сказалъ Левинъ.
- Да, это его статью ты такъ хвалилъ? Ну, а потомъ? сказала Кити.
- Еще въ судъ, можетъ быть, заѣду по дѣлу сестры.
  - А въ концертъ? спросила она.
  - Да что я поъду одинъ!

- Нътъ, поъзжай; тамъ дають эти новыя вещи... Это тебя такъ интересовало. Я бы непремънно поъхала.
  - Ну, во всякомъ случав я завду домой предъ обвдомъ, сказалъ онъ, глядя на часы.
  - Надѣнь же сюртукъ, чтобы прямо заѣхать къ графинъ Боль.
    - Развѣ это непремѣнно нужно?
  - Ахъ, непремѣнно! Онъ былъ у насъ. Ну, что тебѣ сто̀нтъ? Заѣдешь, сядешь, поговоришь пять минутъ о погодѣ, встанешь и уѣдешь.
  - Ну, ты не повѣришь, я такъ отъ этого отвыкъ, что это-то миѣ и совѣстно. Какъ это? Пришелъ чужой человѣкъ, сѣлъ, посидѣлъ безъ всякаго дѣла, имъ помѣшалъ, себя разстройлъ и ушелъ.

Кити засмѣялась.

- Да вѣдь ты дѣлалъ визиты холостымъ? сказала она.
- Дѣлалъ, но всегда бывало совѣстно, а теперь такъ отвыкъ, что ей-Богу лучше два дня не обѣдатъ вмѣсто этого визита. Такъ совѣстно! Миѣ все кажется, что они обидятся, скажутъ: зачѣмъ это ты приходилъ безъ дѣла?
- Нѣтъ, не обидятся. Ужъ я за это тебѣ отвѣчаю, сказала Кити, со смѣхомъ глядя на его лицо. Она взяла его за руку. Ну, прощай... Поѣзжай пожалуйста.

Онъ уже хотълъ уходить, поцъловавъ руку жены, когда она остановила его.

- Костя, ты знаешь, что у меня ужъ остается только пятьдесятъ рублей?
- Ну что жъ, я заёду, возьму изъ банка. Сколько? сказалъ онъ съ знакомымъ ей выраженіемъ неудовольствія.
- Нътъ, ты постой. Она удержала его за руку. Поговоримъ, меня это безпокоитъ. Я, ка-

жется, ничего лишняго не плачу, а деньги такъ и плывутъ. Что-нибудь мы не такъ делаемъ.

— Нисколько, — сказалъ онъ, откашливаясь и глядя на нее исподлобья.

Это откашливанье она знала. Это былъ признакъ его сильнаго недовольства — не на нее, а на самого себя. Онъ дѣйствительно былъ недоволенъ, но не тѣмъ, что денегъ вышло много, а что ему напоминаютъ то, о чемъ онъ, зная, что въ этомъ что-то неладно, желаетъ забыть.

- Я велѣлъ Соколову продать пшеницу и за мельницу взять впередъ. Деньги будутъ во всякомъ случаѣ.
  - Нътъ, но я боюсь, что вообще много...
- Нисколько, нисколько, повторялъ онъ. Ну, прощай, душенька.
- Нѣтъ, право, я иногда жалѣю, что послушалась мама. Какъ бы хорошо было въ деревнѣ! А то я васъ всѣхъ измучила, и деньги мы тратимъ.
- Нисколько, нисколько. Ни разу еще не было, съ тѣхъ поръ какъ я женатъ, чтобы я сказалъ, что лучше было бы иначе, чѣмъ какъ есть...
  - Правда? сказала она, глядя ему въ глаза.

Онъ сказалъ это, не думая, только чтобъ утъщить ее. Но когда онъ, взглянувъ на нее, увидалъ, что эти правдивые, милые глаза вопросительно устремлены на него, онъ повторилъ то же уже отъ всей души. «Я ръшительно забываю ее», подумалъ онъ. И онъ вспомнилъ то, что такъ скоро ожидало ихъ.

- A скоро? Какъ ты чувствуещь? прошепталь опъ, взявъ ее за объ руки.
- Я столько разъ думала, что теперь ничего не думаю и не знаю.
  - И не страшно?

Она презрительно усм хнулась.

— Ни капельки, — сказала она.

— Такъ если что, я буду у Катавасова.

- Нѣть, инчего не будеть, и не думай. Я поѣду съ папа гулять на бульваръ. Мы заѣдемъ къ Долли. Предъ обѣдомъ тебя жду. Ахъ, да! Ты знаешь, что положеніе Долли становится рѣшительно невозможнымъ? Она кругомъ должна, денегъ у нея нѣть. Мы вчера говорили съ мама и съ Арсеніемъ (такъ она звала мужа сестры Львовой) и рѣшили тебя съ нимъ напустить на Стиву. Это рѣшительно невозможно. Съ папа нельзя говорить объ этомъ... Но если бы ты и онъ...
  - Ну что же мы можемъ? сказалъ Левинъ.
- Все-таки ты будешь у Арсенія, поговори съ нимъ; онъ тебѣ скажетъ, что мы рѣшили.
- Ну, съ Арсеніемъ я впередъ на все согласенъ. Такъ я за'єду къ нему. Кстати, если въ концертъ, то я съ Натали и по'єду. Ну, прощай.

На крыльцѣ старый, еще холостой жизни слуга Кузьма, завѣдывавшій городскимъ хозяйствомъ, остановилъ Левина.

— Красавчика (это была лошадь, лѣвая дышловая, приведенная изъ деревни) перековали, а все хромаеть, — сказалъ онъ. — Какъ прикажете?

Первое время въ Москвѣ Левина занимали лошади, приведенныя изъ деревни. Ему хотѣлось устроитъ эту частъ какъ можно лучше и дешевле; но оказалось, что свои лошади обходились дороже извозчичьихъ, и извозчика все-таки брали.

- Вели за коноваломъ послать, наминка, можетъ быть.
- Ну, а для Катерины Александровны? спросилъ Кузьма.

Левина уже не поражало теперь, какъ въ первое время его жизни въ Москвѣ, что для переѣзда съ Воздвиженки на Сивцевъ-Вражекъ нужно было запрягать въ тяжелую карету пару сильныхъ лошадей, про-

везти эту карету по снѣжному мѣсиву четверть версты и стоять тамъ четыре часа, заплативъ за это пять рублей. Теперь уже это казалось ему натурально.

— Вели извозчику привести пару въ нашу карету, — сказалъ онъ.

— Слушаю-съ.

И, такъ просто и легко разрѣшивъ, благодаря городскимъ условіямъ, затрудненіе, которое въ деревнѣ потребовало бы столько личнаго труда и вниманія, Левинъ вышелъ на крыльцо и, кликнувъ извозчика, сѣлъ и поѣхалъ на Никитскую. Доро̀гой онъ уже не думалъ о деньгахъ, а размышлялъ о томъ, какъ онъ познакомится съ петербургскимъ ученымъ, занимающимся соціологіей, и будетъ говорить съ нимъ о своей книгѣ.

Только въ самое первое время въ Москвъ тъ странные деревенскому жителю, непроизводительные, но неизбъжные расходы, которые потребовались отъ него со всъхъ сторонъ, поражали Левина. Но теперь онъ уже привыкъ къ нимъ. Съ нимъ случилось въ этомъ отношеніи то, что, говорять, случается съ пьяницами: первая рюмка — коломъ, вторая соколомъ, а послъ третьей — мелкими пташечками. Когда Левинъ размѣнялъ первую сторублевую бумажку на покупку ливрей лакею и швейцару, онъ невольно сообразилъ, что эти никому не нужныя ливреи, но неизбъжно необходимыя, судя по тому, какъ удивились княгиня и Кити при намекъ, что безъ ливреи можно обойтись, что эти ливреи будутъ стоить двухъ 'лътнихъ работниковъ, то-есть около трехсотъ рабочихъ дней отъ Святой до заговѣнъ, и каждый день тяжкой работы съ ранняго утра до поздняго вечера, - и эта сторублевая бумажка еще шла коломъ. Но следующая, размъненная на покупку провизіи къ объду для родныхъ, стоившей двадцать восемь рублей, хотя и вызвала въ Левинъ воспоминание о томъ, что двадцать

восемь рублей — это девять четвертей овса, который, -потъя и кряхтя, косили, вязали, молотили, въяли, подствали и насыпали, — эта следующая пошла всетаки легче. А теперь размъниваемыя бумажки уже давно не вызывали такихъ соображеній и летьли мелкими пташечками. Соотвътствуеть ли трудъ, положенный на пріобрътеніе денегъ, тому удовольствію, которое доставляеть покупаемое на нихъ, — это соображеніе ужъ давно было потеряно. Расчеть хозяйственный о томъ, что есть извъстная цъна, ниже которой нельзя продать извѣстный хлѣбъ, тоже быль забыть. Рожь, цёну на которую онь такъ долго выдерживаль, была продана пятьюдесятью конейками на четверть дешевле, чёмъ за нее давали мёсяцъ тому назадъ. Даже и расчеть, что при такихъ расходахъ невозможно будеть прожить весь годъ безъ долга, и этотъ расчеть уже не имѣль никакого значенія. Только одно требовалось: имъть деньги въ банкъ, не спрашивая, откуда онъ, такъ чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины. И этоть расчеть до сихъ поръ у него соблюдался; у него всегда были деньги въ банкъ. Но теперь деньги въ банкъ вышли, и онъ не зналъ хорошенько, откуда взять ихъ. И это-то на минуту, когда Кити напомнила о деньгахъ, разстроило его; но ему некогда было думать объ этомъ. Онъ фхалъ, размышляя о Катавасовф и предстоящемъ знакомствъ съ Метровымъ.

## III

Левинъ въ этотъ свой прівздъ сошелся опять близко съ бывшимъ товарищемъ по университету, профессоромъ Катавасовымъ, съ которымъ онъ не видался со времени своей женитьбы. Катавасовъ былъ ему пріятенъ ясностью и простотой своего міросозерцанія. Левинъ думалъ, что ясность міросозерцанія Катавасова

вытекала изъ бѣдности его натуры, Катавасовъ же думаль, что непослѣдовательность мысли Левина вытекала изъ недостатка дисциплины его ума; но ясность Катавасова была пріятна Левину, и обиліе недисциплинированныхъ мыслей Левина было пріятно Катавасову, и они любили встрѣчаться и спорить.

Левинъ читалъ Катавасову нѣкоторыя мѣста изъ своего сочиненія, и они понравились ему. Вчера, встрѣтивъ Левина на публичной лекціи, Катавасовъ сказалъ ему, что извѣстный Метровъ, котораго статья такъ понравилась Левину, находится въ Москвѣ и очень заинтересованъ тѣмъ, что ему сказалъ Катавасовъ о работѣ Левина, и что Метровъ будетъ у него завтра въ одиннадцать часовъ и очень радъ познакомиться съ нимъ.

— Рѣшительно исправляетесь, батюшка, пріятно видѣть, — сказалъ Катавасовъ, встрѣчая Левина въмаленькой гостиной. — Я слышу звонокъ и думаю: не можетъ быть, чтобы во̀-время... Ну что, каковы черногорцы? По породѣ воины.

— А что? — спросилъ Левинъ.

Катавасовъ въ короткихъ словахъ передалъ ему послъднее извъстіе и, войдя въ кабинеть, познакомилъ Левина съ невысокимъ, плотнымъ, очень пріятной наружности человъкомъ. Это былъ Метровъ. Разговоръ остановился на короткое время на политикъ и на томъ, какъ смотрятъ въ высшихъ сферахъ въ Петербургъ на послъднія событія. Метровъ передалъ извъстныя ему изъ върнаго источника слова, будто бы сказанныя по этому случаю государемъ и однимъ изъ министровъ. Катавасовъ же слышалъ тоже за върное, что государь сказалъ совсъмъ другое. Левинъ постарался придумать такое положеніе, въ которомъ и тъ и другія слова могли быть сказаны, и разговоръ на эту тему прекратился.

<sup>—</sup> Да, вотъ написалъ почти книгу о естественныхъ

условіяхъ рабочаго въ отношеній къ землѣ, — сказалъ Катавасовъ, — я не спеціалисть, но миѣ поправилось, какъ естественнику, то, что онъ не беретъ человѣчества, какъ чего-то внѣ зоологическихъ законовъ, а напротивъ, видить зависимость его отъ среды и въ этой зависимости отыскиваетъ законы развитія.

- Это очень интересно, сказалъ Метровъ.
- Я собственно началъ писать сельскохозяйственную книгу, но невольно, занявшись главнымъ орудіемъ сельскаго хозяйства, рабочимъ, сказалъ Левинъ краснѣя, пришелъ къ результатамъ совершенно неожиданнымъ.

И Левинъ сталъ осторожно, какъ бы ощупывая почву, излагать свой взглядъ. Онъ зналъ, что Метровъ написалъ статью противъ общепринятаго политико-экономическаго ученія, но, до какой степени онъ могъ надѣяться на сочувствіе въ немъ къ своимъ повымъ взглядамъ, онъ не зналъ и не могъ догадаться по умному и спокойному лицу ученаго.

— Но въ чемъ же вы видите особенныя свойства русскаго рабочаго? — сказалъ Метровъ: — въ зоологическихъ, такъ сказать, его свойствахъ или въ тъхъ условіяхъ, въ которыхъ онъ находится?

Левинъ видѣлъ, что въ вопросѣ этомъ уже высказывалась мысль, съ которою онъ былъ несогласенъ; но онъ продолжалъ излагать свою мысль, состоящую въ томъ, что русскій рабочій имѣетъ совершенно особенный отъ другихъ народовъ взглядъ на землю. И, чтобы доказать это положеніе, онъ поторопился прибавить, что, по его мнѣнію, этотъ взглядъ русскаго народа вытекаетъ изъ сознанія имъ своего призванія заселить огромныя, незанятыя пространства на востокѣ.

— Легко быть введену въ заблужденіе, дѣлая заключеніе въ общемъ призваніи народа, — сказалъ Метровъ, перебивая Левина. — Состояніе рабочаго всегда будеть завистть оть его отношенія къ землт и капиталу.

И, уже не давая Левину досказать свою мысль, Метровъ началъ излагать ему особенность своего ученія.

Въ чемъ состояла особенность его ученія, Левинъ не понялъ, потому что и не трудился понимать: онъ видълъ, что Метровъ, такъ же какъ и другіе, несмотря на свою статью, въ которой онъ опровергалъ ученіе экономистовъ, смотръль все-таки на положеніе русскаго рабочаго только съ точки зрвнія капитала, заработной платы и ренты. Хотя онъ и долженъ быль признать, что въ восточной, самой большой, части Россіи рента еще нуль, что заработная плата выражается для девяти десятыхъ восьмидесятимилліоннаго русскаго населенія только пропитаніемъ самихъ себя и что капиталъ еще не существуеть иначе, какъ въ видъ самыхъ первобытныхъ орудій, но онъ только съ этой точки зрѣнія разсматриваль всякаго рабочаго, хотя во многомъ и не соглашался съ экономистами и имълъ свою новую теорію о заработной плать, которую онъ изложилъ Левину.

Левинъ слушалъ неохотно и сначала возражалъ. Ему хотѣлось перебить Метрова, чтобы сказать свою мысль, которая, по его мнѣнію, должна была сдѣлать излишнимъ дальнѣйшее изложеніе. Но потомъ, убѣдившись, что они до такой степени различно смотрятъ на дѣло, что никогда не поймуть другь друга, онъ уже и не противорѣчилъ и только слушалъ. Несмотря на то, что ему теперь уже вовсе не было интересно то, что говорилъ Метровъ, онъ испытывалъ однако нѣкоторое удовольствіе, слушая его. Самолюбіе его было польщено тѣмъ, что такой ученый человѣкъ такъ охотно, съ такимъ вниманіемъ и довѣріемъ къ знанію предмета Левинымъ, иногда однимъ намекомъ указывая на цѣлую сторону дѣла, высказывалъ ему свои мысли.

Онъ приписываль это своему достоинству, не зная того, что Метровъ, переговоривъ со всёми своими близкими, особенно охотно говорилъ объ этомъ предметъ съ каждымъ новымъ человъкомъ, да и вообще охотно говорилъ со всёми и о запимавшемъ его, пеясномъ еще ему самому предметъ.

- Однако мы опоздаемъ, сказалъ Катавасовъ, взглянувъ на часы, какъ только Метровъ кончилъ свое изложение.
- Да, нынче засѣданіе въ обществѣ любителей въ память пятидесятилѣтняго юбилея Свинтича, сказалъ Катавасовъ на вопросъ Левина. Мы собирались съ Петромъ Ивановичемъ. Я обѣщалъ прочесть о его трудахъ по зоологіи. Поѣдемъ съ нами, очень интересно.
- Да, и въ самомъ дѣлѣ пора, сказалъ Метровъ. Поѣдемте съ нами, а отгуда, если угодно, ко мнѣ. Я бы очень желалъ послушать вашъ трудъ.
- Нѣтъ, что жъ. Это такъ еще, не кончено. Но въ засѣданіе я очень радъ.
- Что жъ, батюшка, слышали? Подалъ отдъльное мнѣніе, сказалъ Катавасовъ, въ другой комнатѣ надѣвавшій фракъ.

И начался разговоръ объ университетскомъ вопросъ.

Университетскій вопросъ быль очень важнымъ событіемъ въ эту зиму въ Москвѣ. Три старые профессора въ совѣтѣ не приняли мнѣнія молодыхъ; молодые подали отдѣльное мнѣніе. Мнѣніе это, по сужденію однихъ, было ужасное, по сужденію другихъ, было самое простое и справедливое мнѣніе, и профессора раздѣлились на двѣ партіи.

Одни, къ которымъ принадлежалъ Катавасовъ, видели въ противной сторонъ подлый доносъ и обманъ; другіе — мальчишество и неуваженіе къ авторитетамъ. Левинъ, хотя и не принадлежавшій къ универси-

тету, нѣсколько разъ уже въ свою бытность въ Москвѣ слышалъ и говорилъ объ этомъ дѣлѣ и имѣлъ свое составленное на этотъ счетъ мнѣніе; онъ принялъ участіе въ разговорѣ, продолжавшемся и на улицѣ, пока всѣ трое дошли до зданія стараго университета.

Засѣданіе уже началось. У стола, покрытаго сукномъ, за который сѣли Катавасовъ и Метровъ, сидѣло шесть человѣкъ, и одинъ изъ нихъ, близко пригибаясь къ рукописи, читалъ что-то. Левинъ сѣлъ на одинъ изъ пустыхъ стульевъ, стоявшихъ вокругъ стола, и шопотомъ спросилъ у сидѣвшаго тутъ студента, что читаютъ. Студентъ, недовольно оглядѣвъ Левина, сказалъ:

— Біографія.

Хотя Левинъ и не интересовался біографіей ученаго, но невольно слушалъ и узналъ кое-что интереснаго и новаго о жизни знаменитаго ученаго.

Когда чтецъ кончилъ, предсъдатель поблагодарилъ его и прочелъ присланные ему стихи поэта Мента на этотъ юбилей и нъсколько словъ въ благодарность стихотворцу. Потомъ Катавасовъ своимъ громкимъ, крикливымъ голосомъ прочелъ свою записку объ ученыхъ трудахъ юбиляра.

Когда Катавасовъ кончилъ, Левинъ посмотрѣлъ на часы, увидалъ, что уже второй часъ, и подумалъ, что онъ не успѣетъ до концерта прочестъ Метрову свое сочиненіе, да теперь ему ужъ и не хотѣлось этого. Онъ во время чтенія думалъ тоже о бывшемъ разговорѣ. Ему теперь ясно было, что хотя мысли Метрова, можетъ быть, и имѣютъ значеніе, но и его мысли также имѣютъ значеніе, — мысли эти могутъ уясниться и привести къ чему-нибудь, только когда каждый будетъ отдѣльно работать на избранномъ пути, а изъ сообщенія этихъ мыслей ничего выйти не можетъ. И, рѣшившись отказаться отъ приглашенія Метрова, Левинъ въ концѣ засѣданія подошелъ къ нему.

Метровъ познакомилъ Левина съ предсѣдателемъ, съ которымъ онъ говорилъ о политической новости. При этомъ Метровъ разсказалъ предсѣдателю то же, что онъ разсказывалъ Левину, а Левинъ сдѣлалъ тѣ же замѣчанія, которыя онъ уже дѣлалъ нынче утромъ, но для разнообразія высказалъ и свое новое мнѣніе, которое тутъ же пришло ему въ голову. Послѣ этого начался разговоръ опять объ университетскомъ вопросѣ. Такъ какъ Левинъ уже все это слышалъ, онъ поторопился сказать Метрову, что сожалѣетъ, что не можетъ воспользоваться его приглашеніемъ, раскланялся и поѣхалъ ко Львову.

### IV

Львовъ, женатый на Наталіи, сестрѣ Кити, всю свою жизнь провелъ въ столицахъ и за границей, гдѣ онъ и воспитывался и служилъ дипломатомъ.

Въ прошломъ году онъ оставилъ дипломатическую службу, не по непріятности (у него никогда ни съ кѣмъ не бывало непріятностей), и перешелъ на службу въ дворцовое вѣдомство въ Москву, для того чтобы дать наилучшее воспитаніе своимъ двумъ мальчикамъ.

Несмотря на самую рѣзкую противоположность въ привычкахъ и во взглядахъ и на то, что Львовъ былъ старше Левина, они въ эту зиму очень сошлись и полюбили другъ друга.

Львовъ быль дома, и Левинъ безъ доклада вошелъ къ нему.

Львовъ въ домашнемъ сюртукѣ съ поясомъ, въ замшевыхъ ботинкахъ сидѣлъ на креслѣ и въ pincenez съ синими стеклами читалъ книгу, стоявшую на пюпитрѣ, осторожно на отлетѣ держа красивою рукой до половины испеплившуюся сигару.

Прекрасное, тонкое и молодое еще лицо его, которому курчавые, блестящіе серебряные волосы придавали еще болъе породистое выраженіе, просіяло

улыбкой, когда онъ увиделъ Левина.

— Отлично! А я хотълъ къ вамъ посылать. Ну, что Кити? Садитесь сюда: спокойнъе... — онъ всталъ и подвинуль качалку. — Читали послъдній циркуляръ въ Journal de St.-Pétersbourg? Я нахожу прекрасно, — сказаль онъ съ нъсколько французскимъ акцентомъ.

Левинъ разсказалъ слышанное отъ Катавасова о томъ, что говорять въ Петербургѣ, и, поговоривъ о политикѣ, разсказалъ про свое знакомство съ Метровымъ и поѣздку въ засѣданіе. Львова это очень за-интересовало.

- Вотъ, я завидую вамъ, что у васъ есть входы въ этотъ интересный ученый міръ, сказалъ онъ и, разговорившись, какъ обыкновенно, тотчасъ же перешель на болѣе удобный ему французскій языкъ. Правда, что мнѣ и некогда. Моя и служба, и занятія дѣтъми лишають меня этого; а потомъ, я не стыжусь сказать, что мое образованіе слишкомъ недостаточно.
- Этого я не думаю, сказаль Левинъ съ улыбкой и, какъ всегда, умиляясь на его низкое мнѣніе о себѣ, отнюдь не напущенное на себя изъ желанія казаться или даже быть скромнымъ, но совершенно искреннее.
- Ахъ, какъ же! Я теперь чувствую, какъ я мало образованъ. Мнѣ для воспитанія дѣтей даже нужно много освѣжить въ памяти и просто выучиться. Потому что мало того, чтобы были учителя, нужно, чтобы быль наблюдатель, какъ въ вашемъ хозяйствѣ нужны работники и надсмотрщикъ. Вотъ я читаю, онъ показалъ на грамматику Буслаева, лежавшую на пюпитрѣ, требуютъ отъ Миши, и это такъ трудно . . . Ну, вотъ объясните мнѣ. Здѣсь онъ говорить . . .

Левинъ хотъль объяснить ему, что понять этого

пельзя, а надо учить; но Львовъ не соглашался съ нимъ.

- Да, вотъ вы надъ этимъ смъетесь!
- Напротивъ, вы не можете себъ представить, какъ, глядя на васъ, я всегда учусь тому, что миъ предстоить, именно воспитаніе дътей.
  - Ну, ужъ учиться-то нечему, сказалъ Львовъ.
- Я только знаю, сказаль Левинъ, что я не видаль лучше воспитанныхъ дѣтей, чѣмъ ваши, и не желалъ бы дѣтей лучше вашихъ.

Львовъ, видимо, хотѣлъ удержаться, чтобы не высказать своей радости, но такъ и просіялъ улыбкой.

- Только бы были лучше меня. Воть все, чего я желаю. Вы не знаете еще всего труда, началь онъ, съ мальчиками, которые, какъ мои, были запущены этою жизнью за границей.
- Это все нагоните. Они такія способныя діти. Главное— нравственное воспитаніе. Воть чему я учусь, глядя на вашихъ дітей.
- Вы говорите нравственное воспитаніе. Нельзя себѣ представить, какъ это трудно! Только что вы побороли одну сторону, другія вырастають, и опять борьба. Если не имѣть опоры въ религіи помните, мы съ вами говорили? то никакой отецъ однѣми своими силами безъ этой помощи не могъ бы воспитывать.

Интересовавшій всегда Левина разговоръ этотъ былъ прерванъ вошедшею, од'єтою уже для выг'єзда, красавицей Натальей Александровной.

— А я не знала, что вы здѣсь, — сказала она, очевидно не только не сожалѣя, но даже радуясь, что перебила этотъ давно извѣстный ей и наскучившій разговоръ. — Ну, что Кити? Я обѣдаю у васъ нынче. Вотъ что, Арсеній, — обратилась она къ мужу, — ты возьмешь карету...

П между мужемъ и женой пачалось сужденіе, какъ они проведуть день. Такъ какъ мужу надо было ѣхать встрѣчать кого-то по службѣ, а женѣ въ концертъ и публичное засѣданіе юго-восточнаго комитета, то надо было много рѣшить и обдумать. Левинъ, какъ свой человѣкъ, долженъ былъ принимать участіе въ этихъ планахъ. Рѣшено было, что Левинъ поѣдетъ съ Натали въ концертъ и на публичное засѣданіе, а оттуда карету пришлють въ контору за Арсеніемъ, и онъ заѣдеть за ней и свезетъ ее къ Кити; или же, если онъ не кончить дѣлъ, то пришлетъ карету, и Левинъ поѣдетъ съ нею.

- Воть онъ меня портить, сказаль Львовъ женѣ, увѣряеть меня, что наши дѣти прекрасныя, когда я знаю, что въ нихъ столько дурного.
- Арсеній доходить до крайности, я всегда говорю, сказала жена. Если искать совершенства, то никогда не будешь доволень. И правду говорить папа, что, когда насъ воспитывали, была одна крайность насъ держали въ антресоляхъ, а родители жили въ бельэтажъ; теперь напротивъ: родителей въ чуланъ, а дътей въ бельэтажъ. Родители уже теперь не должны жить, а все для дътей.
- Что же, если это пріятнѣе? сказалъ Львовъ, улыбаясь своею красивою улыбкой и дотрогиваясь до ея руки. Кто тебя не знаетъ, подумаетъ, что ты не матъ, а мачеха.
- Нѣтъ, крайность ни въ чемъ не хороша, спокойно сказала Натали, укладывая его разрѣзной ножикъ на столъ въ опредѣленное мѣсто.
- Ну воть, подите сюда, совершенныя дѣти, сказаль Львовъ входившимъ красавцамъ-мальчикамъ, которые, поклонившись Левину, подошли къ отцу, очевидно желая о чемъ-то спросить его.

Левину хотелось поговорить съ ними, послушать, что они скажуть отцу, но Натали заговорила съ нимъ,

и туть же вошель въ комнату товарищъ Львова по службѣ, Махотинъ, въ придворномъ мундирѣ, чтобы ѣхать вмѣстѣ встрѣчать кого-то, и начался уже неумолкаемый разговоръ о Герцеговинѣ, о княжиѣ Корзинской, о думѣ и о скоропостижной смерти Апраксиной.

Левинъ и забылъ про данное ему поручение. Опъ вспомнилъ, уже выходя въ переднюю.

- Ахъ, Кити мнё поручила что-то поговорить съ вами объ Облонскомъ, сказалъ онъ, когда Львовъ остановился на лёстницѣ, провожая жену и его.
- Да, да, maman хочеть, чтобы мы, les beauxfrères, напали на него, — сказаль онъ красиѣя. — И потомъ, почему же я?
- Такъ я же нападу на него, улыбаясь сказала Львова, дожидавшаяся конца разговора въ своей бълой собачьей ротондъ. Ну, поъдемте.

# V

Въ утреннемъ концертъ давались двъ очень интересныя вещи.

Одна была фантазія Король Лирт вт степи, другая — быль квартеть, посвященный памяти Баха. Обт вещи были новыя и въ новомь духт, и Левину коттлось составить о нихъ свое митніе. Проводивъ свояченицу къ ея креслу, онъ сталъ у колонны и ртшился какъ можно внимательнте и добросовттте слушать. Онъ старался не развлекаться и не портить себт впечатитнія, глядя на маханіе руками бтлогалстучнаго капельмейстера, всегда такъ непріятно развлекающее музыкальное вниманіе, на дамъ въ шляпахъ, старательно для концерта завязавшихъ себт уши лентами, и на вст эти лица, или ничть не занятыя, или занятыя самыми разнообразными интересами, но только не музыкой. Онъ старался избтать встртт

со знатоками музыки и говорунами, глядя внизъ передъ собой, и слушалъ.

Но чемъ более онъ слушалъ фантазію Короля Лира, тъмъ далъе онъ чувствовалъ себя отъ возможности составить себъ какое-нибудь опредъленное мнъніе. Безпрестанно начиналось, какъ будто собиралось музыкальное выражение чувства, но тотчасъ же оно распадалось на обрывки новыхъ началъ музыкальныхъ выраженій, а иногда просто на ничемъ, кроме прихоти композитора, не связанные, но чрезвычайно сложные звуки. Но и самые отрывки этихъ музыкальныхъ выраженій, иногда хорошихъ, были непріятны, потому что были совершенно неожиданны и нич вмъ не приготовлены. Веселость и грусть, и отчаяніе, и нѣжность, и торжество являлись безъ всякаго на то права, точно чувства сумасшедшаго. И, такъ же какъ у сумасшедшаго, чувства эти проходили неожиданно.

Левинъ во все время исполненія испытывалъ чувство глухого, смотрящаго на танцующихъ. Онъ былъ въ совершенномъ недоумѣніи, когда кончилась пьеса, и чувствовалъ большую усталость отъ напряженнаго и ничѣмъ невознагражденнаго вниманія. Со всѣхъ сторонъ послышались громкія рукоплесканія. Всѣ встали, заходили, заговорили. Желая разъяснить по впечатлѣнію другихъ свое недоумѣніе, Левинъ пошелъ ходить, отыскивая знатоковъ, и радъ былъ, увидавъ одного изъ извѣстныхъ знатоковъ въ разговорѣ съ знакомымъ ему Песцовымъ.

— Удивительно! — говорилъ густой басъ Песцова. — Здравствуйте, Константинъ Дмитричъ. Въ особенности образно и скульптурно, такъ сказать, и богато красками то мъсто, гдъ вы чувствуете приближеніе Корделіи, гдъ женщина, das ewig Weibliche, вступаеть въ борьбу съ рокомъ. Не правда ли?

— То-есть почему же туть Корделія? — робко

спросилъ Левинъ, совершенно забывъ, что фантазія изображала короля Лира въ степи.

— Является Корделія... воть! — сказалъ Песцовъ, ударяя пальцами по атласной афишѣ, которую онъ держалъ въ рукѣ, и передавая ее Левину.

Туть только Левинъ вспомнилъ заглавіе фантазіи и поспъшилъ прочесть въ русскомъ переводъ стихи

Шекспира, напечатанные на оборотъ афиши.

— Безъ этого нельзя слѣдить, — сказалъ Песцовъ, обращаясь къ Левину, такъ какъ собесѣдникъ его ушелъ и поговорить ему больше не съ кѣмъ было.

Въ антрактѣ между Левинымъ и Песцовымъ завязался споръ о достоинствахъ и недостаткахъ Вагнеровскаго направленія музыки. Левинъ доказывалъ, что ощибка Вагнера и всѣхъ его послѣдователей въ томъ, что музыка хочетъ переходить въ область чужого искусства, что также ощибается поэзія, когда описываеть черты лица, что должна дѣлать живопись, и, какъ примѣръ такой ошибки, онъ привелъ скульптора, который вздумалъ высѣкать изъ мрамора тѣни поэтическихъ образовъ, возстающія вокругъ фигуры поэта на пьедесталѣ. «Тѣни эти — такъ мало тѣни у скульптора, что онѣ держатся о лѣстницу», сказалъ Левинъ. Фраза эта понравилась ему, но онъ не помнилъ, не говорилъ ли онъ прежде эту же самую фразу и именно Песцову, и, сказавъ это, онъ смутился.

Песцовъ же доказывалъ, что искусство одно и что оно можетъ достигнутъ высшихъ своихъ проявленій только въ соединеніи всѣхъ родовъ.

Второй нумеръ концерта Левинъ уже не могь слушать. Песцовъ, остановившись подлѣ него, почти все время говорилъ съ нимъ, осуждая эту пьесу за ея излишнюю, приторную, напущенную простоту и сравнивая ее съ простотой прерафаэлитовъ въ живописи. При выходѣ Левинъ встрѣтилъ еще много знакомыхъ, съ которыми онъ поговорилъ и о политикъ, и о музыкъ, и объ общихъ знакомыхъ; между прочимъ встрътилъ графа Боля, про визитъ которому онъ совсъмъ забылъ.

— Ну, такъ поъзжайте сейчасъ, — сказала ему Львова, которой онъ передалъ это, — можетъ быть васъ не примутъ, а потомъ заъзжайте за мной възасъданіе. Вы застанете еще.

#### VI

— Можеть быть не принимають? — сказаль Левинъ, входя въ съни дома графини Боль.

— Принимають, пожалуйте, — сказаль швейцарь,

рвшительно снимая съ него шубу.

«Экая досада, — думалъ Левинъ, со вздохомъ снимая одну перчатку и расправляя шляпу. — Ну зачъмъ я иду? ну что мнъ съ ними говорить?»

Проходя черезъ первую гостиную, Левинъ встрѣтилъ въ дверяхъ графиню Боль, съ озабоченнымъ и строгимъ лицомъ что-то приказывавшую слугѣ. Увидавъ Левина, она улыбнулась и попросила его въ слѣдующую маленькую гостиную, въ которой слышались голоса. Въ этой гостиной сидѣли на креслахъ двѣдочери графини и знакомый Левину московскій полковникъ. Левинъ подошелъ къ нимъ, поздоровался и сѣлъ подлѣ дивана, держа шляпу на колѣнѣ.

- Какъ здоровье вашей жены? Вы были въ концертъ? Мы не могли. Мама должна была быть на панихидъ.
- Да, я слышалъ... Какая скоропостижная смерть, — сказалъ Левинъ.

Пришла графиня, съла на диванъ и спросила тоже про жену и про концертъ.

Левинъ отвѣтилъ и повторилъ вопросъ про скоропостижность смерти Апраксиной.

— Она всегда, впрочемъ, была слабаго здоровья.

- Вы были вчера въ оперѣ?
- Да, я быль.
- Очень хороша была Лукка.
- Да, очень хороша, сказаль онь и началь, такъ какъ ему совершенно было все равно, что о немъ подумають, повторять то, что сотни разъ слышали объ особенности таланта пѣвицы. Графиня Боль притворялась, что слушала. Потомъ, когда онъ достаточно поговорилъ и замолчалъ, полковникъ, молчавшій до сихъ поръ, началъ говорить. Полковникъ заговорилъ тоже про оперу и про освѣщеніе. Наконецъ, сказавъ про предполагаемую folle journée у Тюрина, полковникъ засмѣялся, зашумѣлъ, всталъ и ушелъ. Левинъ тоже всталъ, но по лицу графини онъ замѣтилъ, что ему еще не пора уходить. Еще минуты двѣ надо. Онъ сѣлъ.

Но такъ какъ онъ все думалъ о томъ, какъ это глупо, то и не находилъ предмета разговора и молчалъ.

- Вы не ѣдете на публичное засѣданіе? Говорять, очень интересно, начала графиня.
- Нѣть, я обѣщаль моей belle-sœur заѣхать за ней, сказаль Левинъ.

Наступило молчаніе. Мать съ дочерью еще разъ переглянулись.

«Ну, кажется, теперь пора», подумаль Левинъ и всталъ. Дамы пожали ему руку и просили передать mille choses женъ.

Швейцаръ спросилъ его, подавая шубу: — Гдѣ изволите стоять? — и тотчасъ же записалъ въ большую, хорошо переплетенную книжку.

«Разумѣется, мнѣ все равно, но все-таки совѣстно и ужасно глупо», подумалъ Левинъ, утѣшая себя тѣмъ, что всѣ это дѣлаютъ, и поѣхалъ въ публичное засѣданіе комитета, гдѣ онъ долженъ былъ найти свояченицу, чтобы съ ней вмѣстѣ ѣхатъ домой.

Въ публичномъ засъданіи комитета было много народа и почти все общество. Левинъ засталъ еще обзоръ, который, какъ всв говорили, былъ очень интересенъ. Когда кончилось чтеніе обзора, общество сошлось, и Левинъ встрътилъ и Свіяжскаго, звавшаго его нынче вечеромъ непремѣнно въ общество сельскаго хозяйства, гдѣ будетъ читаться знаменитый докладъ, и Степана Аркадьевича, который только что прівхаль съ бъговъ, и еще много другихъ знакомыхъ, и Левинъ еще поговориль и послушаль разныя сужденія о засъданіи, о новой пьесъ и о процессъ. Но въроятно вследствіе усталости вниманія, которую онъ начиналь испытывать, онъ ошибся, говоря о процесст, и ошибка эта потомъ нѣсколько разъ съ досадой вспоминалась ему. Говоря о предстоящемъ наказаніи иностранцу, судившемуся въ Россіи, и о томъ, какъ было бы неправильно наказать его высылкой за границу, Левинъ повториль то, что онь слышаль вчера въ разговоръ оть одного знакомаго.

— Я думаю, что выслать его за границу все равно, что наказать щуку, пустивъ ее въ воду, — сказалъ Левинъ. Уже потомъ онъ вспомнилъ, что эта, какъ будто выдаваемая имъ за свою, мысль, услышанная имъ отъ знакомаго, была изъ басни Крылова и что знакомый повторилъ эту мысль изъ фельетона газеты.

Завхавъ со свояченицей домой и заставъ Кити веселою и благополучною, Левинъ повхалъ въ клубъ.

# VII

Левинъ прівхаль въ клубъ въ свое время. Вмёстё съ нимъ подъёзжали гости и члены. Левинъ не былъ въ клубъ очень давно, съ тёхъ поръ какъ онъ еще по выходъ изъ университета жилъ въ Москвъ и ъздилъ въ свътъ. Онъ помпилъ клубъ, внъшнія

подробности его устройства, но совствить забыль то впечатленіе, которое опъ въ прежнее время испытывалъ въ клубъ. Но только что, въъхавъ на широкій, полукруглый дворъ и слезши съ извозчика, онъ вступилъ на крыльцо и навстрѣчу ему швейцаръ въ перевязи беззвучно отвориль дверь и поклонился; только что онъ увидалъ въ швейцарской калоши и шубы членовъ, сообразившихъ, что менъе труда снимать калоши внизу, чтмъ вносить ихъ наверхъ; только что онъ услыхалъ таинственный, предшествующій ему звонокъ и увидалъ, входя по отлогой ковровой лестнице, статую на площадкъ и въ верхнихъ дверяхъ третьяго состаръвшагося знакомаго швейцара въ клубной ливрев, неторопливо и немедля отворявшаго дверь и оглядывавшаго гостя, — Левина охватило давнишнее впечатлъніе клуба, — впечатльніе отдыха, довольства и приличія.

— Пожалуйте шляпу, — сказалъ швейцаръ Левину, забывшему правило клуба оставлять шляпы въшвейцарской. — Давно не бывали. Князь вчера еще записали васъ. Князя Степана Аркадьевича нъту еще.

Швейцаръ зналъ не только Левина, но и всѣ его связи и родство, и тотчасъ же упомянулъ о близкихъ ему людяхъ.

Пройдя первую проходную залу съ ширмами и направо перегороженную комнату, гдѣ сидитъ фруктовщикъ, Левинъ, перегнавъ медленно шедшаго старика, вошелъ въ шумѣвшую народомъ столовую.

Онъ прошелъ вдоль почти занятыхъ уже столовъ, оглядывая гостей. То тамъ, то сямъ попадались ему самые разнообразные — и старые и молодые, и едва знакомые и близкіе — люди. Ни одного не было сердитаго и озабоченнаго лица. Всѣ, казалось, оставили въ швейцарской съ шапками свои тревоги и заботы и собирались неторопливо пользоваться матеріальными благами жизни. Тутъ былъ и Свіяжскій, и Щербац-

кій, и Невъдовскій, и старый князь, и Вронскій, и Сергъй Ивановичъ.

- А! что жъ опоздалъ? улыбаясь сказалъ князь, подавая ему руку черезъ плечо. — Что Кити? — прибавиль онъ, поправляя салфетку, которую заткнулъ себъ за пуговицу жилета.
- Ничего, здорова; онъ втроемъ дома объдають.
- А, Алины-Надины. Ну, у насъ мъста ивтъ. А иди къ тому столу да занимай скорве мвсто, сказалъ князь и, отвернувшись, осторожно принялъ тарелку съ ухою изъ налимовъ.
- Левинъ, сюда! крикнулъ нѣсколько дальше добродушный голосъ. Это быль Туровцынъ. Онъ сидёль съ молодымъ военнымъ, и подле нихъ были два перевернутые стула. Левинъ съ радостью подошель къ нимъ. Онъ и всегда любилъ добродушнаго кутилу Туровцына, — съ нимъ соединялось воспоминаніе объясненія съ Кити, — но нынче, послѣ всѣхъ напряженно умныхъ разговоровъ, добродушный видъ Туровцына быль ему особенно пріятенъ.
- Это вамъ и Облонскому. Онъ сейчасъ будетъ. Очень прямо державшійся военный съ веселыми, всегда смѣющимися глазами былъ петербуржецъ Гагинъ. Туровцынъ познакомилъ ихъ.
  - Облонскій вѣчно опоздаеть.
- А, вотъ и онъ. Ты только что пріѣхалъ? сказалъ Облонскій, быстро подходя къ нимъ. — Здорово. Пилъ водку? Ну, пойдемъ.

Левинъ всталъ и пошелъ съ нимъ къ большому столу, уставленному водками и самыми разнообразными закусками. Казалось, изъ двухъ десятковъ закусокъ можно было выбрать, что было по вкусу, но Степанъ Аркадьевичъ потребовалъ какую-то особенную, и одинъ изъ стоявщихъ ливрейныхъ лакеевъ тотчасъ принесъ требуемое. Они выпили по рюмкъ и вернулись къ столу.

Сейчасъ же, еще за ухой, Гагину подали шампанскаго, и онъ велѣлъ наливать въ четыре стакана.
Левинъ не отказался отъ предлагаемаго вина и спросилъ другую бутылку. Онъ проголодался и ѣлъ и
пилъ съ большимъ удовольствіемъ и еще съ большимъ удовольствіемъ принималъ участіе въ веселыхъ
и простыхъ разговорахъ собесѣдниковъ. Гагинъ, понизивъ голосъ, разсказалъ новый петербургскій анекдотъ, и анекдоть, хотя неприличный и глупый, былъ
такъ смѣшонъ, что Левинъ расхохотался такъ громко,
что на него оглянулись сосѣди.

- Это въ томъ же родѣ, какъ: «я этого-то м терпѣть не могу!» Ты знаешь? спросилъ Степанъ Аркадьевичъ. Ахъ, это прелесть! Подай еще бутылку, сказалъ онъ лакею и началъ разсказывать.
- Петръ Ильичъ Виновскій просять, перебиль старичокъ-лакей Степана Аркадьевича, поднося два тоненькіе стакана допгривающаго шампанскаго и обращаясь къ Степану Аркадьевичу и къ Левину. Степанъ Аркадьевичъ взялъ стаканъ и, переглянувшись на другой конецъ стола съ плѣшивымъ, рыжимъ усастымъ мужчиной, помахалъ ему, улыбаясь, головой.
  - Кто это? спросилъ Левинъ.
- Ты его у меня встрѣтилъ разъ, помнишь? Добрый малый.

Левинъ сдѣлалъ то же, что Степанъ Аркадьевичъ, и взялъ стаканъ.

Анекдотъ Степана Аркадьевича былъ тоже очень забавенъ. Левинъ разсказалъ свой анекдотъ, который тоже понравился. Потомъ зашла рѣчь о лошадяхъ, о бѣгахъ пынѣшняго дня и о томъ, какъ лихо Атласный Вронскаго выигралъ первый призъ. Левинъ пе замѣтилъ, какъ прошелъ обѣдъ.

— A! воть и они! — въ концѣ уже обѣда сказалъ

Степанъ Аркадьевичъ, перегибаясь черезъ спинку стула и протягивая руку шедшему къ нему Вронскому съ высокимъ гвардейскимъ полковникомъ. Въ лицѣ Вронскаго свѣтилось тоже общее клубное веселое добродушіе. Онъ весело облокотился на плечо Степану Аркадьевичу, что-то шепча ему, и съ тою же веселою улыбкой протянулъ руку Левину.

— Очень радъ встрѣтиться, — сказалъ онъ. — А я васъ тогда искалъ на выборахъ, но мнѣ сказали,

что вы уже убхали, — сказаль онъ ему.

— Да, я въ тотъ же день увхалъ. Мы только что говорили о вашей лошади. Поздравляю васъ, сказалъ Левинъ. — Это очень быстрая взда.

— Да вѣдь у васъ тоже лошади.

- Нъть, у моего отца были; но я помню и знаю.
- Ты гдѣ обѣдалъ? спросилъ Степанъ Аркадьевичъ.
  - Мы за вторымъ столомъ, за колоннами.
- Его поздравляли, сказаль высокій полковникъ. Второй Императорскій призъ; кабы мнѣ такое счастіе въ карты, какъ ему на лошадей.
- Ну, что же золотое время терять. Я иду въ инфернальную, сказалъ полковникъ и отошелъ отъ стола.
- Это Яшвинъ, отвѣчалъ Туровцыну Вронскій и присѣлъ на освободившееся подлѣ нихъ мѣсто. Выпивъ предложенный бокалъ, онъ спросилъ бутылку. Подъ вліяніемъ ли клубнаго впечатлѣнія или выпитаго вина Левинъ разговорился съ Вронскимъ о лучшей породѣ скота и былъ очень радъ, что не чувствуетъ никакой враждебности къ этому человѣку. Онъ даже сказалъ ему между прочимъ, что слышалъ отъ жены, что она встрѣтила его у княгини Марьи Борисовиы.
- Ахъ, княгиня Марья Борисовна, это прелесть! — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ и разсказалъ про нее анекдотъ, который всѣхъ насмѣщилъ. Въ особен-

ности Вронскій такъ добродушно расхохотался, что Левипъ почувствовалъ себя совсѣмъ примиреннымъ съ нимъ.

— Что жъ, кончили? — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, вставая и улыбаясь. — Пойдемъ!

### VIII

Выйдя изъ-за стола, Левинъ, чувствуя, что у него на ходьбъ особенно правильно и легко мотаются руки, пошелъ съ Гагинымъ черезъ высокія комнаты къ бильярдной. Пройдя черезъ большую залу, онъ столкнулся съ тестемъ.

- Ну что? Какъ тебѣ нравится нашъ храмъ праздности! сказалъ князь, взявъ его подъ руку. Пойдемъ пройдемся.
- Я и то хотѣлъ походить, посмотрѣть. Это интересно.
- Да, тебѣ интересно. Но мнѣ интересъ ужъ другой, чѣмъ тебѣ. Ты вотъ смотришь на этихъ старичковъ, сказалъ онъ, указывая на сгорбленнаго члена съ отвислою губой, который, чуть передвигая ноги въмягкихъ сапогахъ, прошелъ имъ навстрѣчу, и думаешь, что они такъ и родились шлюпиками.
  - Какъ шлюпиками?
- Ты воть и не знаешь этого названія. Это нашъ клубный терминъ. Знаешь, какъ яйца катають, такъ когда много катають, то сдёлается шлюпикъ. Такъ и нашъ брать: такъ нашъ брать: такъ нашъ брать и сметритъ, когда самъ въ шлюпики попадетъ. Ты знаешь князя Чеченскаго? спросилъ князь, и Левинъ видъль по лицу, что онъ собирается разсказатъ что-то сметриное.
  - Нѣть, не знаю.
  - Ну, какъ же! Ну, князь Чеченскій, извѣст-

ный. Ну, все равно. Вотъ онъ всегда на бильярдѣ играетъ. Онъ еще года три тому назадъ не быль въ шлюпикахъ и храбрился. И самъ другихъ шлюпиками называлъ. Только пріѣзжаетъ онъ разъ, а швейцаръ нашъ... ты знаешь, Василій? Ну, этотъ толстый. Онъ бонмотистъ большой. Вотъ и спрашиваетъ князъ Чеченскій у него: «ну что, Василій, кто да кто пріѣхалъ? А шлюпики есть?» А онъ ему говоритъ: «вы третій». Да, братъ, такъ-то!

Разговаривая и здороваясь съ встречавшимися знакомыми, Левинъ съ княземъ прошелъ всѣ комнаты: большую, гдѣ стояли уже столы и играли въ небольшую игру привычные партнеры; диванную, гдв играли въ шахматы, и сидълъ Сергъй Ивановичъ, разговаривая съ къмъ-то; бильярдную, гдъ на изгибъ комнаты у дивана составилась веселая партія съ шампанскимъ, въ которой участвоваль Гагинъ; заглянули и въ инфернальную, гдф у одного стола, за который уже сфль Яшвинъ, толпилось много придерживавшихъ. Стараясь пе шумъть, они вошли и въ темную читальную, гдъ подъ ламнами съ абажурами сидълъ одинъ молодой челов вкъ съ сердитымъ лицомъ, перехватывавшій одинъ журналь за другимъ, и плъщивый генералъ, углубленный въ чтеніе. Вошли и въ ту комнату, которую князь называль умною. Въ этой комнатъ трое господъ горячо говорили о послъдней политической новости.

— Князь, пожалуйте, готово, — сказалъ одинъ изъ его партнеровъ, найдя его тутъ, и князь ушелъ. Левинъ посидѣлъ, послушалъ, но, вспомнивъ всѣ разговоры нынѣшняго утра, ему вдругъ стало ужасно скучно. Онъ поспѣшно всталъ и пошелъ искать Облонскаго и Туровцына, съ которыми было весело.

Туровцынъ сидѣлъ съ кружкой питья на высокомъ диванѣ въ бильярдной, и Степанъ Аркадьевичъ съ Вропскимъ о чемъ-то разговаривали у двери въ дальнемъ углу комнаты.

- Она не то что скучаеть, по эта неопредъленность, нерѣшительность положенія, слышаль Левинъ и хотѣлъ поспѣшно отойти; но Степанъ Аркадьевичъ подозвалъ его.
- Левинъ! сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, и Левинъ замѣтилъ, что у него на глазахъ были не слезы, а влажность, какъ это всегда бывало у него, или когда онъ выпилъ, или когда онъ расчувствовался. Нынче было то и другое. Левинъ, не уходи, сказалъ онъ и крѣпко сжалъ его руку за локоть, очевидно ни за что не желая выпустить его.
- Это мой искренній, едва ли не лучшій другь, сказаль онъ Вронскому. Ты для меня тоже еще болье близокъ и дорогь. И я хочу и знаю, что вы должны быть дружны и близки, потому что вы оба хорошіе люди.
- Что жъ, намъ остается только поцѣловаться, добродушно шутя, сказалъ Вронскій, подавая руку.

Онъ быстро взялъ протянутую руку и крѣпко пожалъ ее.

- Я очень, очень радъ, сказалъ Левинъ, пожимая его руку.
- Человѣкъ, бутылку шампанскаго, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.
  - И я очень радъ, сказалъ Вронскій.

Но, несмотря на желаніе Степана Аркадьевича и ихъ взаимное желаніе, имъ говорить было нечего, и оба это чувствовали.

- Ты знаешь, что онъ незнакомъ съ Анной? сказалъ Степанъ Аркадьевичъ Вронскому. И я непремънно хочу свозить его къ ней. Поъдемъ, Левинъ.
- Неужели? сказалъ Вронскій. Она будеть очень рада. Я бы сейчасъ поъхалъ домой, прибавилъ онъ, но Яшвинъ меня безпокоитъ, и я хочу побыть тутъ, пока онъ кончитъ.
  - А что, плохо?

- Все проигрываеть, и я только одинъ могу его удержать.
- Такъ что жъ, пирамидку? Левинъ, будешь играть? Ну и прекрасно, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. Ставь пирамидку, обратился онъ къ маркеру.
- Давно готово, отвѣчалъ маркеръ, уже уставившій въ треугольникъ шары и для развлеченія перекатывавшій красный.

— Ну, давайте.

Послѣ партіи Вронскій и Левинъ подсѣли къ столу Гагина, и Левинъ сталъ, по предложенію Степана Аркадьевича, держать на тузы. Вронскій то сидѣлъ у стола, окруженный безпрестанно подходившими къ нему знакомыми, то ходилъ въ инфернальную провѣдывать Яшвина. Левинъ испытывалъ пріятный отдыхъ отъ умственной усталости утра. Его радовало прекращеніе враждебности съ Вронскимъ, и впечатлѣніе спокойствія, приличія и удовольствія не оставляло его.

Когда партія кончилась, Степанъ Аркадьевичъ взялъ Левина подъ руку.

- Ну, такъ повдемъ къ Аннъ. Сейчасъ? А? Она дома. Я давно объщалъ ей привезти тебя. Ты куда собирался вечеромъ?
- Да никуда особенно. Я объщалъ Свіяжскому въ общество сельскаго хозяйства. Пожалуй, поъдемъ, сказаль Левинъ.
- Отлично, \* \* Вдемъ!
   Узнай, прі\* \* прі\* \* вала ли моя ка рета, обратился Степанъ Аркадьевичъ къ лакею.

Левинъ подошелъ къ столу, заплатилъ проигранные имъ на тузы сорокъ рублей, заплатилъ какимъ-то таинственнымъ образомъ извъстные старичку-лакею, стоявшему у притолки, расходы по клубу и, особенно размахивая руками, пошелъ по всъмъ заламъ къвыходу.

- Облонскаго карету! сердитымъ басомъ прокричалъ швейцаръ. Карета подъйхала, и оба сфли. Только первое время, пока карета выйзжала изъ вороть клуба, Левинъ продолжалъ испытывать впечатлъние клубнаго покоя, удовольствія и несомийнной приличности окружающаго; но какъ только карета выйхала на улицу и онъ почувствовалъ качку экипажа по неровной дорогь, услыхалъ сердитый крикъ встрычнаго извозчика, увидыль при неяркомъ освыщени красную вывыску кабака и лавочки, впечатлыніе это разрушилось, и онъ началъ обдумывать свои поступки и спросиль себя, хорошо ли онъ дылаетъ, что фдеть къ Анив. Что скажетъ Кити? Но Степанъ Аркадьевичъ не далъ ему задуматься и, какъ бы угадывая его сомнынія, разсыль ихъ.
- Какъ я радъ, сказалъ онъ, что ты узнаешь ее. Ты знаешь, Долли давно этого желала. И Львовъ былъ уже у нея и бываетъ. Хоть она мнѣ и сестра, продолжалъ Степанъ Аркадьевичъ, я смѣло могу сказать, что это замѣчательная женщина. Вотъ ты увидишь. Положеніе ея очень тяжело, въ особенности теперь.
  - Почему же въ особенности теперь?
- У насъ идутъ переговоры съ ея мужемъ о разводѣ. И онъ согласенъ; но тутъ есть затрудненія относительно сына, и дѣло это, которое должно было кончиться давно уже, вотъ тянется три мѣсяца. Какъ только будетъ разводъ, она выйдетъ за Вронскаго. Какъ это глупо, этотъ старый обычай круженія, Исаія ликуй, въ который никто не вѣритъ и который мѣшаетъ счастію людей! вставилъ Степанъ Аркадьевичъ. Ну, и тогда ихъ положеніе будетъ опредѣленно, какъ мое, какъ твое.
  - Въ чемъ же затрудненіе? сказалъ Левинъ.

- Ахъ, это длинная и скучная исторія! Все это такъ неопределенно у насъ. Но дело въ томъ, она, ожидая этого развода въ Москвъ, гдъ всъ его и ее знають, живеть три мъсяца; никуда не выважаеть, никого не видаетъ изъ женщинъ, кромъ Долли, потому что, понимаешь ли, она не хочетъ, чтобы къ ней вздили изъ милости; эта дура княжна Варвара — и та увхала, считая это неприличнымъ. Такъ вотъ, въ этомъ положенін другая женщина не могла бы найти въ себъ рессурсовъ. Она же, воть ты увидишь, какъ она устроила свою жизнь, какъ она спокойна, достойна. Нальво, въ переулокъ противъ церкви! — крикнулъ Степанъ Аркадьевичъ, перегибаясь въ окно кареты. — Фу, какъ жарко! — сказаль онъ, несмотря на 12 градусовъ мороза, распахивая еще больше свою и такъ распахнутую шубу.
- Да вѣдь у нея дочь, вѣрно она ею занята? сказалъ Левинъ.
- Ты, кажется, представляешь себѣ всякую женщину только самкой, une couveuse, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. Занята, то непремѣнно дѣтьми. Нѣтъ, она прекрасно воспитываетъ ее, кажется, но про нее не слышно. Она занята, во-первыхъ, тѣмъ, что пишетъ. Ужъ я вижу, что ты иронически улыбаешься, но напрасно. Она пишетъ дѣтскую книгу и никому не говоритъ про это, но мнѣ читала, и я давалъ рукопись Воркуеву... знаешь, этотъ издатель... и самъ онъ писатель, кажется. Онъ знаетъ толкъ, и онъ говоритъ, что это замѣчательная вещь. По ты думаешь, что это женщина-авторъ? Нисколько. Она прежде всего женщина съ сердцемъ, ты вотъ увидишь. Теперь у нея дѣвочка англичанка и цѣлое семейство, которымъ она занята.
  - Что жъ, это филантропическое что-нибудь?
- Вотъ ты все сейчасъ хочешь видѣть дурное. Не филантропическое, а сердечное. У нихъ, то-есть

у Вронскаго, быль тренерь англичанинь, мастерь своего дѣла, но пьяница. Онъ совсѣмъ запиль, delirium tremens, и семейство брошено. Она увидала ихъ, помогла, втянулась, и теперь все семейство на ея рукахъ, да не такъ, свысока, деньгами, а она сама готовить мальчиковъ по-русски въ гимназію, а дѣвочку взяла къ себѣ. Да воть ты увидишь ее.

Карета въѣхала на дворъ, и Степанъ Аркадьевичъ громко позвонилъ у подъѣзда, у котораго стояли сани.

И, не спросивъ у отворившаго дверь артельщика, дома ли, Степанъ Аркадьевичъ вошелъ въ сѣни. Левинъ шелъ за нимъ, все болѣе и болѣе сомиѣваясь въ томъ, хорошо или дурно онъ дѣлаетъ.

Посмотрѣвшись въ зеркало, Левинъ замѣтилъ, что онъ красенъ; но онъ былъ увѣренъ, что не пьянъ, и пошелъ по ковровой лѣстницѣ вверхъ за Степаномъ Аркадьевичемъ. Наверху у поклонившагося, какъ близкому человѣку, лакея Степанъ Аркадьевичъ спросилъ, кто у Анны Аркадьевны, и получилъ отвѣтъ, что господинъ Воркуевъ.

- Гдѣ они?
- Въ кабинетъ.

Пройдя небольшую столовую съ темными деревянными стѣнами, Степанъ Аркадьевичъ съ Левинымъ помягкому ковру вошли въ полутемный кабинеть, освѣщенный одною съ большимъ темнымъ абажуромъ лампой. Другая лампа рефракторъ горѣла на стѣнѣ и освѣщала большой во весь ростъ портретъ женщины, на который Левинъ невольно обратилъ вниманіе. Это былъ портретъ Анны, дѣланный въ Италіи Михайловымъ. Въ то время какъ Степанъ Аркадьевичъ заходилъ за трельяжъ и говорившій мужской голосъ замолкъ, Левинъ смотрѣлъ на портретъ, въ блестящемъ освѣщеніи выступавшій изъ рамы, и не могъ оторваться отъ него. Онъ даже забылъ, гдѣ былъ, и, не слушая

того, что говорилось, не спускалъ глазъ съ удивительнаго портрета. Это была не картина, а живая прелестная женщина, съ черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивою полуульбкой на покрытыхъ нѣжнымъ пушкомъ губахъ, побѣдительно и нѣжно смотрѣвшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивѣе, чѣмъ можетъ быть живая.

— Я очень рада, — услыхаль онь вдругь подлѣ себя голось, очевидно обращенный къ нему, — голось той самой женщим, которою онъ лыбовался на портретѣ. Анна вышла ему навстрѣчу изъ-за трельяжа, и Левинъ увидѣлъ въ полусвѣтѣ кабинета ту самую женщину портрета въ темномъ, разноцвѣтно-синемъ платъѣ, не въ томъ положеніи, не съ тѣмъ выраженіемъ, по на той самой высотѣ красоты, на которой она была уловлена художникомъ на портретѣ. Она была менѣе блестяща въ дѣйствительности, но зато въ живой было и что-то такое новое привлекательное, чего не было на портретѣ.

### X

Она встала ему навстрѣчу, не скрывая своей радости увидать его. И въ томъ спокойствіи, съ которымъ она протянула ему маленькую и энергическую руку, познакомила его съ Воркуевымъ и указала на рыжеватую хорошенькую дѣвочку, которая тутъ же сидѣла за работой, назвавъ ее своею воспитанницей, были знакомые и пріятные Левину пріемы женщины большого свѣта, всегда спокойной и естественной.

— Очень, очень рада, — повторила она, и въ устахъ ея для Левина эти простыя слова почему-то получили особенное значеніе. — Я васъ давно знаю и люблю и по дружбъ со Стивой, и за вашу жену... я знала ее очень мало времени, но она оставила во мит впечатлтие прелестнаго цвтка, именно цвтка. И она ужъ скоро будеть матерью!

Она говорила свободно и неторопливо, изрѣдка переводя свой взглядъ съ Левина на брата, и Левинъ чувствовалъ, что впечатлѣніе, произведенное имъ, было корошее, и ему съ нею тотчасъ же стало легко, просто и пріятно, какъ будто онъ съ дѣтства зналъ ее.

- Мы съ Иваномъ Петровичемъ помѣстились въ кабинетѣ Алексѣя, сказала она, отвѣчая Степану Аркадьевичу на его вопросъ, можно ли курить, именно за тѣмъ, чтобы курить, и, взглянувъ на Левина, вмѣсто вопроса: куритъ ли онъ? подвинула къ себѣ черепаховый портсигаръ и вынула пахитоску.
- Какъ твое здоровье нынче? спросилъ ее братъ.
  - Ничего. Нервы какъ всегда.
- Не правда ли, необыкновенно хорошо? сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, замѣтивъ, что Левинъ взглядывалъ на портретъ.
  - Я не видаль лучше портрета.
- И необыкновенно похоже, не правда ли? сказалъ Воркуевъ.

Левинъ поглядълъ съ портрета на оригиналъ. Особенный блескъ освътилъ лицо Анны въ то время, какъ она почувствовала на себъ его взглядъ. Левинъ покраснълъ и, чтобы скрыть свое смущеніе, хотълъ спросить, давно ли она видъла Дарью Александровну, но въ то же время Анна заговорила:

- Мы сейчасъ говорили съ Иваномъ Петровичемъ о послѣднихъ картинахъ Ващенкова. Вы видѣли ихъ?
  - Да, я видѣлъ, отвѣчалъ Левинъ.
- Но виновата, я васъ перебила, вы хотъли сказать...

Левинъ спросилъ, давно ли она видъла Долли.

— Вчера она была у меня, она очень разсержена за Гришу на гимназію. Латинскій учитель, кажется, несправедливъ былъ къ нему.

— Да, я видълъ картины. Онъ мнъ не очень понравились, — вернулся Левинъ къ начатому ею раз-

говору.

Левинъ говорилъ теперь совсѣмъ уже не съ тѣмъ ремесленнымъ отношеніемъ къ дѣлу, съ которымъ онъ разговаривалъ въ это утро. Всякое слово въ разговорѣ съ нею получало особенное значеніе. И говорить съ ней было пріятно, еще пріятнѣе было слушать ее.

Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цѣны своимъ мыслямъ, а придавая большую цѣну мыслямъ собесѣдника.

Разговоръ зашелъ о новомъ направленіи искусства, о новой иллюстраціи Библіи французскимъ художникомъ. Воркуєвъ обвинялъ художника въ реализмѣ, доведенномъ до грубости. Левинъ сказалъ, что французы довели условность въ искусствѣ какъ никто и что поэтому они особенную заслугу видятъ въ возвращеніи къ реализму. Въ томъ, что они уже не лгутъ, они видятъ поэзію.

Никогда еще ни одна умная вещь, сказанная Левинымъ, не доставляла ему такого удовольствія, какъ эта. Лицо Анны вдругъ все просіяло, когда она вдругъ оцѣнила эту мысль. Она засмѣялась.
— Я смѣюсь, — сказала она, — какъ смѣешься,

— Я смѣюсь, — сказала она, — какъ смѣешься, когда увидишь очень похожій портреть. То, что вы сказали, совершенно характеризуеть французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу: Zola, Daudet. Но, можеть быть, это всегда такъ бываеть, что строять свои conceptions изъ выдуманныхъ условныхъ фигуръ, а потомъ — всѣ combinaisons сдѣла-

ны, выдуманныя фигуры надожли, и начинають придумывать болже натуральныя, справедливыя фигуры.

- Воть это совершенно в'врно! сказалъ Воркуевъ.
- Такъ вы были въ клубѣ? обратилась она къ брату.

«Да, да, вотъ женщина!» думалъ Левинъ, забывшись и упорно глядя на ея красивое, подвижное лицо, которое теперь вдругъ совершенно перемѣнилось. Левинъ не слыхалъ, о чемъ она говорила, перегнувшись къ брату, но онъ былъ пораженъ перемѣной ея выраженія. Прежде столь прекрасное въ своемъ спокойствін, ея лицо вдругъ выразило странное любопытство, гнѣвъ и гордость. Но это продолжалось только одну минуту. Она сощурилась, какъ бы вспоминая что-то.

— Ну да, впрочемъ, это никому не интересно, — сказала она и обратилась къ англичанкъ: — Please order the tea in the drawing-room.

Дъвочка поднялась и вышла.

- Ну что же, она выдержала экзаменъ? спросилъ Степанъ Аркадьевичъ.
- Прекрасно. Очень способная девочка и милый характеръ.
- Кончится тъмъ, что ты ее будешь любить больше своей.
- Вотъ мужчина говоритъ. Въ любви нѣтъ больше и меньше. Люблю дочь одною любовью, ее другою.
- Я воть говорю Аннѣ Аркадьевнѣ, сказалъ Воркуевъ, что если бъ она положила хоть одну сотую той энергіи на общее дѣло воспитанія русскихъ дѣтей, которую она кладетъ на эту англичанку, Анна Аркадьевна сдѣлала бы большое, полезное дѣло.
- Да, вотъ что хотите, я не могла. Графъ Алексъй Кирилловичъ очень поощрялъ меня (произнося

слова графъ Алекстй Кирилловичъ, она просительноробко взглянула на Левина, и онъ невольно отвъчалъ ей почтительнымъ и утвердительнымъ взглядомъ), поощрялъ меня заняться школой въ деревнъ. Я ходила нъсколько разъ. Онъ очень милы, но я не могла привязаться къ этому дълу. Вы говорите — энергію. Энергія основана на любви. А любовь неоткуда взять, приказать нельзя. Вотъ я полюбила эту дъвочку, сама не знаю зачъмъ.

И она опять взглянула на Левина. И улыбка, и взглядъ ея — все говорило ему, что она къ нему только обращаеть свою рѣчь, дорожа его мнѣніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ впередъ зная, что они понимаютъ другъ друга.

— Я совершенно это понимаю, — отвѣчалъ Левинъ. — На школу и вообще на подобныя учрежденія нельзя положить сердца, и думаю, что отъ этого именно эти филантропическія учрежденія даютъ всегда такъ мало результатовъ.

Она помолчала, потомъ улыбнулась. — Да, да, — подтвердила она. — Я никогда не могла. Је n'ai pas le cœur assez large, чтобы полюбить цѣлый пріють съ гаденькими дѣвочками. Сеla ne m'a jamais réussi. Столько есть женщинъ, которыя изъ этого сдѣлали себѣ position socialė. И теперь тѣмъ болѣе, — сказала она, съ грустнымъ, довѣрчивымъ выраженіемъ обращаясь по внѣшности къ брату, но очевидно только къ Левину. — И теперь, когда мнѣ такъ нужно какое-иибудь занятіе, я не могу. — И вдругъ пахмурившись (Левинъ понялъ, что она нахмурилась на самоё себя за то, что говоритъ про себя), она перемѣнила разговоръ. — Я знаю про васъ, — сказала она Левину, — что вы плохой гражданинъ, и я васъ защищала, какъ умѣла.

- Какъ же вы меня защищали?
- Смотря по нападеніямъ. Впрочемъ, не угодно

ли чаю? — Она поднялась и взяла въ руку переплетенную сафьянную книгу.

- Дайте миѣ, Анна Аркадьевна, сказалъ Воркуевъ, указывая на книгу. Это очень стоитътого.
  - О нъть, это все такъ не отдълано.
- Я ему сказалъ, обратился Степанъ Аркадьевичъ къ сестръ, указывая на Левина.
- Напрасно сдѣлалъ. Мое писанье это въ родѣ тѣхъ корзиночекъ и рѣзьбы, которыя мнѣ продавала бывало Лиза Меркалова изъ остроговъ. Она завѣдывала острогами въ этомъ обществѣ, обратилась она къ Левину. И эти несчастные дѣлали чудеса терпѣнія.

И Левинъ увидалъ еще новую черту въ этой такъ необыкновенно понравившейся ему женщинъ. Кромъ ума, граціи, красоты, въ ней была правдивость. Она отъ него не хотъла скрывать всей тяжести своего положенія. Сказавъ это, она вздохнула, и лицо ея, вдругъ принявъ строгое выраженіе, какъ бы окаменъло. Съ такимъ выраженіемъ на лицъ она была еще красивъе, чъмъ прежде; но это выраженіе было новое; оно было внъ того сіяющаго счастіемъ и рождающаго счастіе круга выраженій, которыя были уловлены художникомъ на портретъ. Левинъ посмотрълъ еще разъ на портретъ и на ея фигуру, какъ она, взявъ руку брата, проходила съ нимъ въ высокія двери, и почувствовалъ къ ней нъжность и жалость, удивившія его самого.

Она попросила Левина и Воркуева пройти въ гостиную, и сама осталась поговорить о чемъ-то съ братомъ. «О разводѣ, о Вронскомъ, о томъ, что онъ дѣлаетъ въ клубѣ, обо мнѣ», думалъ Левинъ. И его такъ волновалъ вопросъ о томъ, что она говорить со Степаномъ Аркадьевичемъ, что онъ почти не слушалъ того, что разсказывалъ ему Воркуевъ о до-

стоинствахъ написаннаго Анной Аркадьевной романа для дътей.

За чаемъ продолжался тотъ же пріятный, полный содержанія разговоръ. Не только не было ни одной минуты, чтобы надо было отыскивать предметъ для разговора, но, напротивъ, чувствовалось, что не успѣваешь сказать того, что хочешь, и охотно удерживаешься, слушая, что говоритъ другой. И все, что ни говорили, не только она сама, но Воркуевъ, Степанъ Аркадьевичъ, — все получало, какъ казалось. Левину, благодаря ея вниманію и замѣчаніямъ, особенное значеніе.

Слѣдя за интереснымъ разговоромъ, Левинъ все время любовался ею — и красотой ея, и умомъ, и образованностью, и вмѣстѣ простотой и задушевностью. Онъ слушалъ, говорилъ и все время думалъ о ней, о ея внутренней жизни, стараясь угадать ея чувства. И, прежде такъ строго осуждавшій ее, онъ теперь по какому-то странному ходу мыслей оправдывалъ ее и вмѣстѣ жалѣлъ и боялся, что Вронскій не вполнѣ понимаеть ее. Въ одиннадцатомъ часу, когда Степанъ Аркадьевичъ поднялся, чтобъ уѣзжать (Воркуевъ еще раньше уѣхалъ), Левину показалось, что онъ только что пріѣхалъ. Левинъ съ сожалѣніемъ тоже всталъ.

- Прощайте, сказала она, удерживая его за руку и глядя ему въ глаза притягивающимъ взглядомъ. Я очень рада, que la glace est rompue.
  - Она выпустила его руку и прищурилась.
- Передайте вашей женѣ, что я люблю ее какъ прежде и что если она не можетъ простить мнѣ мое положеніе, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а отъ этого избави ее Богъ.
- Непремѣнно, да, я передамъ... краснѣя говорилъ Левинъ.

«Какая удивительная, милая и жалкая женщина», думалъ онъ, выходя со Степаномъ Аркадьевичемъ на морозный воздухъ.

- Ну, что? Я говорилъ тебѣ, сказалъ ему Степанъ Аркадьевичъ, видя, что Левинъ былъ совершенно побѣжденъ.
- Да, задумчиво отвѣчалъ Левинъ, необыкновенная женщина! Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее!
- Теперь, Богъ дасть, скоро все устроится. Ну то-то, впередъ не суди, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, отворяя дверцы кареты. Прощай, намъ не по дорогъ.

Не переставая думать объ Аннѣ, о всѣхъ тѣхъ самыхъ простыхъ разговорахъ, которые были съ нею, и вспоминая при этомъ всѣ подробности выраженія ея лица, все болѣе и болѣе входя въ ея положеніе и чувствуя къ ней жалость, Левинъ пріѣхалъ домой.

Дома Кузьма передалъ Левину, что Катерина Александровна здоровы, что недавно только увхали отъ нихъ сестрицы, и подалъ два письма. Левинъ тутъ же, въ передней, чтобы потомъ не развлекаться, прочелъ ихъ. Одно было отъ Соколова, приказчика. Соколовъ писалъ, что пшеницу нельзя продатъ, даютъ только пять съ половиною рублей, а денегъ больше взять неоткудова. Другое письмо было отъ сестры. Она упрекала его за то, что двло ея все еще не было сдвлано.

«Ну, продадимъ за пять съ полтиной, коли не даютъ больше», тотчасъ же съ необыкновенною лег-костью рѣшилъ Левинъ первый вопросъ, прежде казавшійся ему столь труднымъ. «Удивительно, какъ

здёсь все время занято», подумаль онь о второмъ письмъ. Онъ чувствовалъ себя виноватымъ передъ сестрой за то, что до сихъ поръ не сдѣлалъ того, о чемъ она просила его. «Нынче опять не пофхалъ въ судъ, но нынче ужъ точно было некогда». И, ръшивъ, что онъ это непремънно сдълаетъ завтра, пошель къ женъ. Идя къ ней, Левинъ воспоминаніемъ быстро пробъжалъ весь проведенный день. Всв событія дня были разговоры, — разговоры, которые онъ слушаль и въ которыхъ участвоваль. Вст разговоры были о такихъ предметахъ, которыми онъ, если бы былъ одинъ и въ деревнѣ, никогда бы не занялся, а здѣсь они были очень интересны. И всъ разговоры были хорошіе; только въ двухъ мѣстахъ было не совсѣмъ хорошо. Одно то, что онъ сказалъ про щуку, другое — что было что-то не то въ нѣжной жалости, которую онъ испытывалъ къ Аннъ.

Левинъ засталъ жену грустною и скучающею. Обѣдъ трехъ сестеръ удался бы очень весело, но потомъ его ждали, ждали, всѣмъ стало скучно, сестры разъѣхались, и она осталась одна.

- Ну, а ты что дѣлалъ? спросила она, глядя ему въ глаза, что-то особенно подозрительно блестѣв-шіе. Но, чтобы не помѣшать ему все разсказать, она скрыла свое вниманіе и съ одобрительною улыбкой слушала его разсказъ о томъ, какъ онъ провелъ вечеръ.
- Ну, я очень радъ былъ, что встрътилъ Вронскаго. Миъ очень легко и просто было съ нимъ. Понимаешь, теперь я постараюсь никогда не видаться съ нимъ, но чтобъ эта неловкость была кончена, сказалъ онъ и вспомнивъ, что онъ, стараясь никогда не сидаться, тотчасъ же поъхалъ къ Апнъ, онъ покраснълъ. Вотъ мы говоримъ, что народъ пьетъ; не знаю, кто больше пьетъ народъ или наше со словіе; народъ хоть въ праздникъ, но...

Но Кити не интересно было разсуждение о томъ, какъ пьетъ народъ. Она видъла, что онъ покрасиълъ, и желала знать, почему.

- Ну, потомъ гдѣ жъ ты былъ?
- Стива ужасно упрашивалъ меня повхать къ Аннъ Аркадьевнъ.

И, сказавъ это, Левинъ покрасиѣлъ еще больше, и сомнѣнія его о томъ, хорошо или дурно онъ сдѣлалъ, поѣхавъ къ Аннѣ, были окончательно разрѣшены. Онъ зналъ теперь, что этого не надо было дѣлать.

Глаза Кити особенно раскрылись и блеснули при имени Анны, но, сдѣлавъ усиліе падъ собой, опа скрыла свое волненіе и обманула его.

- A! только сказала она.
- Ты върно не будешь сердиться, что я поъхалъ. Стива просилъ, и Долли желала этого, — продолжалъ Левинъ.
- О нѣтъ, сказала она, но въ глазахъ ея онъ видѣлъ усиліе надъ собой, не обѣщавшее ему ничего добраго.
- Она очень милая, очень, очень жалкая, хорошая женщина, — говорилъ онъ, разсказывая про Анну, ея занятія и про то, что она велѣла сказать.
- Да, разумѣется, она очень жалкая, сказала Кити, когда онъ кончилъ. Отъ кого ты письмо получилъ?

Онъ сказалъ ей и, повѣривъ ея спокойному тону, пошелъ раздѣваться.

Вернувшись, онъ засталъ Кити на томъ же креслѣ. Когда онъ подошель къ ней, она взглянула на него и зарыдала.

- Что? что? спрашиваль онъ, уже зная впередь *что*.
- Ты влюбился въ эту гадкую женщину, она обворожила тебя. Я видъла по твоимъ глазамъ. Да, да! Что жъ можетъ выйти изъ этого? Ты въ клубъ пилъ,

пилъ, игралъ и потомъ поъхалъ... къ кому? Нътъ,

уъдемъ... Завтра я уъду.

Долго Левинъ не могъ успокоить жену. Наконецъ онъ успокоилъ ее, только признавшись, что чувство жалости въ соединеніи съ виномъ сбили его и онъ поддался хитрому вліянію Анны и что онъ будетъ избѣгать ее. Одно, въ чемъ онъ искрепнѣе признавался, было то, что, живя такъ долго въ Москвѣ, за одними разговорами, ѣдой и питьемъ, онъ ошалѣлъ. Они проговорили до трехъ часовъ ночи. Только въ три часа они настолько примирились, что могли заснуть.

#### XII

Проводивъ гостей, Анна, не садясь, стала ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Хотя она безсознательно (какъ она дѣйствовала въ это послѣднее время въ отношеніи ко всѣмъ молодымъ мужчинамъ) цѣлый вечеръ дѣлала все возможное для того, чтобы возбудить въ Левинѣ чувство любви къ себѣ, и хотя она знала, что она достигла этого, насколько это возможно въ отношеніи къ женатому честному человѣку и въ одинъ вечеръ, и хотя онъ очень поправился ей (несмотря на рѣзкое различіе, съ точки зрѣнія мужчины, между Вронскимъ и Левинымъ, она, какъ женщина, видѣла въ нихъ то самое общее, за что Кити полюбила и Вронскаго, и Левина), какъ только онъ вышелъ изъ компаты, она перестала думать о немъ.

Одна и одна мысль неотвязно въ разныхъ видахъ преслѣдовала ее. «Если я такъ дѣйствую на другихъ, на этого семейнаго, любящаго человѣка, отчего же онъ такъ холоденъ ко мнѣ?.. и не то что холоденъ, онъ любитъ меня, я это знаю. Но что-то новое теперь раздѣляетъ насъ. Отчего нѣтъ его цѣлый вечеръ? Онъ велѣлъ сказатъ со Стивой, что не

можеть оставить Яшвина и долженъ следить за его игрой. Что за дитя Яшвинъ. Но положимъ, что правда. Онъ пикогда не говорить неправды. Но въ этой правдъ есть другое. Онъ радъ случаю показать миъ, что у него есть другія обязанности. Я это знаю, я съ этимъ согласна. Но зачемъ доказывать мив это? Онъ хочетъ доказать мив, что его любовь ко мив не должна мвшать его свободв. Но мив не нужны доказательства, мнъ нужна любовь. Онъ бы долженъ былъ понять всю тяжесть этой жизни моей здёсь, въ Москве. Разве я живу? Я не живу, а ожидаю развязки, которая все оттягивается и оттягивается. Отвъта опять нъть! И Стива говорить, что онъ не можеть писать еще. Я ничего не могу делать, ничего начинать, ничего измѣнять, я сдерживаю себя, жду, выдумываю себъ забавы — семейство англичанина, писаніе, чтеніе, но все это только обманъ, все это тотъ же морфинъ. Онъ бы долженъ пожалъть меня», говорила она, чувствуя, какъ слезы жалости о себъ выступають ей на глаза.

Она услыхала порывистый звонокъ Вронскаго и поспѣшно утерла эти слезы, и не только утерла слезы, но сѣла къ лампѣ и развернула книгу, притворившись спокойной. Надо было показать ему, что она недовольна тѣмъ, что онъ не вернулся, какъ обѣщалъ, — только недовольна, но никакъ не показывать ему своего горя и, главное, жалости о себѣ. Ей можно было жалѣть о себѣ, но не ему о ней. Она не хотѣла борьбы, упрекала его за то, что онъ хотѣлъ бороться, но невольно сама становилась въ положеніе борьбы.

— Ну, ты не скучала? — сказалъ онъ оживленно и весело, подходя къ ней. — Что за страшная страсть — игра!

<sup>—</sup> Нътъ, я не скучала и давно ужъ выучилась не скучать. Стива былъ и Левинъ.

- Да, они хотѣли къ тебѣ ѣхать. Ну, какъ тебѣ понравился Левинъ? сказалъ онъ, садясь подлѣ нея.
- Очень. Они недавно уѣхали. Что жъ сдѣлалъ Яшвинъ?
- Былъ въ выигрышѣ, семнадцать тысячъ. Я его звалъ. Онъ совсѣмъ было уже поѣхалъ. Но вернулся опять и теперь въ проигрышѣ.
- Такъ для чего же ты оставался? спросила она, вдругъ поднявъ на него глаза. Выраженіе ея лица было холодное и непріязненное. Ты сказалъ Стивъ, что останешься, чтобъ увезти Яшвина. А ты оставилъ же его.

То же выраженіе холодной готовности къ борьбъвыразилось и на его лицъ.

— Во-первыхъ, я его ничего не просилъ передавать тебѣ; во-вторыхъ, я никогда не говорю неправды. А главное — я хотѣлъ остаться и остался, — сказалъ онъ хмурясь. — Анна, зачѣмъ, зачѣмъ? — сказалъ онъ послѣ минуты молчанія, перегибаясь къ ней, и открылъ руку, надѣясь, что она положитъ въ нее свою.

Она была рада этому вызову къ нѣжности. Но какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влеченію, какъ будто условія борьбы не позволяли ей покориться.

— Разумѣется, ты хотѣлъ остаться и остался. Ты дѣлаешь все, что ты хочешь. Но зачѣмъ ты говоришь мнѣ это? Для чего? — говорила она, все болѣе разгорячаясь. — Развѣ кто-нибудь оспариваетъ твои права? Но ты хочешь быть правымъ, и будь правъ.

Рука его закрылась, онъ отклонился, и лицо его приняло еще болѣе, чѣмъ прежде, упорное выраженіе.

— Для тебя это дѣло упрямства, — сказала она, пристально поглядѣвъ на него и вдругъ найдя названіе этому раздражавшему ее выраженію лица, — имен-

но упрямства. Для тебя вопросъ, останешься ли ты побѣдителемъ со мной, а для меня... — Опять ей стало жалко себя, и она чуть не заплакала. — Если бы ты зналъ, въ чемъ для меня дѣло! Когда я чувствую, какъ теперь, что ты враждебно, именно враждебно относишься ко мнѣ, если бы ты зналъ, что это для меня значитъ! Если бы ты зналъ, какъ я близка къ несчастію въ эти минуты, какъ я боюсь, боюсь себя! — И она отвернулась, скрывая рыданія.

- Да о чемъ ты? сказалъ онъ, ужаснувшись предъ выраженіемъ ея отчаянія и опять перегнувшись къ пей и взявъ ея руку и цѣлуя ее. За что? Развѣ я ищу развлеченія внѣ дома? Развѣ я не избѣгаю общества женщинъ?
  - Еще бы! сказала она.
- Ну скажи, что я долженъ дѣлать, чтобы ты была покойна? Я все готовъ сдѣлать для того, чтобы ты была счастлива, говорилъ онъ, тронутый ея отчаяніемъ, чего же я не сдѣлаю, чтобъ избавить тебя отъ горя какого-то, какъ теперь, Анна! сказалъ онъ.
- Ничего, ничего! сказала она. Я сама не знаю: одинокая ли жизнь, нервы... Ну, не будемъ говорить. Что жъ бъга? ты мнт не разсказалъ, спросила она, стараясь скрыть торжество побъды, которая все-таки была на ея сторонъ.

Онъ спросилъ ужинать и сталъ разсказывать ей подробности бѣговъ; но въ тонѣ, во взглядахъ его, все болѣе и болѣе дѣлавшихся холодными, она видѣла, что онъ не простилъ ей ея побѣду, что то чувство упрямства, съ которымъ она боролась, опять устанавливалось въ немъ. Онъ былъ къ ней холоднѣе, чѣмъ прежде, какъ будто онъ раскаивался въ томъ, что покорился. И она, вспомнивъ тѣ слова, которыя дали ей побѣду, именю: «я близка къ ужасному не-

счастію и боюсь себя», поняла, что оружіе это опасно и что его нельзя будеть употребить другой разъ. А она чувствовала, что рядомъ съ любовью, которая связывала ихъ, установился между ними злой духъ какойто борьбы, котораго она не могла изгнать ни изъ его, ни, еще менъе, изъ своего сердца.

#### XIII

Нъть такихъ условій, къ которымъ человъкъ не могь бы привыкнуть, въ особенности если онъ видить, что всв окружающіе его живуть такъ же. Левинъ не повърилъ бы три мъсяца тому назадъ, что могъ бы заснуть спокойно въ тёхъ условіяхъ, въ которыхъ онъ былъ нынче; чтобы, живя безцъльною, безтолковою жизнью, притомъ жизнью сверхъ средствъ, послъ пьянства (иначе онъ не могъ назвать того, что было въ клубъ), нескладныхъ дружескихъ отношеній съ человъкомъ, въ котораго когда-то была влюблена жена, и еще болье нескладной повздки къженщинь, которую нельзя было иначе назвать, какъ потерянною, и послъ увлеченія своего этою женщиной и огорченія жены, — чтобы при этихъ условіяхъ онъ могъ заснуть покойно. Но подъ вліяніемъ усталости, безсонной ночи и выпитаго вина онъ заснулъ кръпко и спокойно.

Въ пять часовъ скрипъ отворенной двери разбудилъ его. Онъ вскочилъ и оглянулся. Кити не было на постели подлѣ него. Но за перегородкой былъ движущійся свѣтъ, и онъ услышалъ ея шаги.

- Что?.. что? проговорилъ онъ спросонья. Кити! что?
- Ничего, сказала она, со свѣчой въ рукѣ выходя изъ-за перегородки. Мнѣ нездоровилось, сказала она, улыбаясь особенно милою и значительною улыбкой.
  - Что, началось, началось? испуганно прого-

вориль онъ, — надо послать, — и онъ торопливо сталъ одъваться.

— Нѣтъ, пѣтъ, — сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой. — Навѣрное ничего. Миѣ нездоровилось только немного. Но теперь прошло.

И она, подойдя къ кровати, потушила свъчу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительна была тишипа ея какъ будто сдерживаемаго дыханія и болте всего — выраженіе особенной нтжности и возбужденности, съ которою она, выходя изъ-за перегородки, сказала ему: «ничего», ему такъ хоттось спать, что онъ сейчасъ же заснуль. Только ужъ потомъ онъ вспомнилъ тишину ея дыханія и понялъ все, что происходило въ ея дорогой, милой душть въ то время, какъ она, не шевелясь въ ожиданіи величайшаго событія въ жизни женщины, лежала подлт него. Въ семь часовъ его разбудило прикосновеніе ея руки къ плечу и тихій шопоть. Она какъ будто боролась между жалостью разбудить его и желаніемъ говорить съ нимъ.

— Костя, не пугайся. Ничего. Но кажется...

— Костя, не пугайся. Ничего. Но кажется... Надо послать за Елизаветой Петровной.

Свѣча опять была зажжена. Она сидѣла на кровати и держала въ рукѣ вязанье, которымъ она занималась послѣдніе дни.

— Пожалуйста не пугайся, ничего. Я не боюсь нисколько, — увидавъ его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку къ своей груди, потомъ къ своимъ губамъ.

Онъ поспѣшно вскочилъ, не чувствуя себя и не спуская съ нея глазъ, надѣлъ халатъ и остановился, все глядя на нее. Надо было идти, но онъ не могъ оторваться отъ ея взгляда. Онъ ли не любилъ ея лица, не зналъ ея выраженія, ея взгляда, но онъ шикогда не видалъ ее такою. Какъ гадокъ и ужасенъ онъ представлялся себѣ, вспомнивъ вчерашнее огорченіе ея, предъ нею, какою она была теперь! За-

румянившееся лицо ея, окруженное выбившимися изъподъ ночного чепчика мягкими волосами, сіяло радостью и рѣшимостью.

Какъ ни мало было неестественности и условности въ общемъ характеръ Кити, Левинъ былъ все-таки пораженъ тъмъ, что обнажалось теперь предъ нимъ, когда вдругъ всв покровы были сняты и самое ядро ея души свътилось въ ея глазахъ. И въ этой простотв и обнаженности она, та самая, которую онъ любилъ, была еще виднѣе. Она улыбаясь смотрѣла на него; но вдругъ брови ея дрогнули, она подняла голову и, быстро подойдя къ нему, взяла его за руку и вся прижалась къ нему, обдавая его своимъ горячимъ дыханіемъ. Она страдала и какъ будто жаловалась ему на свои страданія. И ему въ первую минуту по привычкъ показалось, что онъ виноватъ. Но во взглядъ ея была нъжность, которая говорила, что она не только не упрекаеть его, но любить за эти страданія. «Если не я, то кто же виновать въ этомъ?» невольно подумалъ онъ, отыскивая виновника этихъ страданій, чтобы наказать его; но виновника не было. Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданіями, и радовалась ими, и любила ихъ. Онъ виделъ, что въ душе ея совершалось что-то прекрасное, но что — онъ не могъ понять. Это было выше его пониманія.

— Я посылаю къ мамѣ. А ты поѣзжай скорѣй за Елизаветой Петровной... Костя!.. Ничего, прошло.

Она отошла отъ него и позвонила.

— Ну, вотъ иди теперь, Паша идеть. **Ми**ѣ ничего.

И Левинъ съ удивлені́емъ увидѣлъ, что она взяла вязанье, которое она принесла ночью, и опять стала вязать.

Въ то время какъ Левинъ выходиль въ одну дверь,

онъ слышалъ, какъ въ другую входила дѣвушка. Онъ остановился у двери и слышалъ, какъ Кити отдавала подробныя приказанія дѣвушкѣ и сама съ нею стала пере́двигать кровать.

Онъ одѣлся и, пока закладывали лошадей, такъ какъ извозчиковъ еще не было, опять вбѣжалъ въ спальню и не на цыпочкахъ, а на крыльяхъ, какъ ему казалось. Двѣ дѣвушки озабоченно перестанавливали что-то въ спальнѣ. Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли, и распоряжалась.

- Я сейчасъ ѣду къ доктору. За Елизаветой Петровной поѣхали, но я еще заѣду. Не нужно ли что? Да, къ Долли? Она посмотрѣла на него, очевидно не слушая того, что онъ говорилъ.
- Да, да. Иди, быстро проговорила она, хмурясь и махая на него рукой.

Онъ уже выходилъ въ гостиную, какъ вдругъ жалостный, тотчасъ же затихшій стонъ раздался изъспальни. Онъ остановился и долго не могъ понять.

«Да, это она», сказалъ онъ самъ себѣ и, схватившись за голову, побѣжалъ внизъ.

— Господи помилуй! прости, помоги! — твердиль онъ какъ-то вдругъ неожиданно пришедшія на уста ему слова. И онъ, невѣрующій человѣкъ, повторяль эти слова не одними устами. Теперь, въ эту минуту, онъ зналъ, что всѣ не только сомнѣпія его, но та невозможность по разуму вѣрить, которую онъ зналь въ себѣ, нисколько не мѣшаютъ ему обращаться къ Богу. Все это теперь, какъ прахъ, слетѣло съ его души. Къ кому же ему было обращаться, какъ не къ Тому, въ Чьихъ рукахъ онъ чувствовалъ себя, свою душу и свою любовь?

Лошадь не была еще готова, но, чувствуя въ себъ особенное напряжение и физическихъ силъ и вниманія къ тому, что предстояло дълать, чтобы не потерять ни одной минуты, онъ, не дожидаясь ло-

шади, вышелъ пѣшкомъ и приказалъ Кузьмѣ догонять себя.

На углу онъ встрѣтилъ спѣшившаго ночного извозчика. На маленькихъ сапкахъ, въ бархатномъ салопѣ, повязанная платкомъ, сидѣла Елизавета Петровна. «Слава Богу, слава Богу!» проговорилъ онъ, съ восторгомъ узнавъ ея, теперь имѣвшее особенно серьезное, даже строгое выраженіе, маленькое бѣлокурое лицо. Не приказывая останавливаться извозчику, онъ побѣжалъ назадъ рядомъ съ нею.

- Такъ часа два? Не больше? спросила она. Вы застанете Петра Дмитріевича, только не торопите его. Да возьмите опіуму въ аптекъ.
- Такъ вы думаете, что можетъ быть благополучно? Господи, помилуй и помоги! проговорилъ Левинъ, увидавъ свою вы взжавшую изъ воротъ лошадь. Вскочивъ въ сани рядомъ съ Кузьмой, онъ велълъ вхать къ доктору.

# XIV

Докторъ еще не вставаль, и лакей сказаль, что «поздно легли и не приказали будить, а встануть скоро». Лакей чистиль ламповыя стекла и казался очень занять этимъ. Эта внимательность лакея къ стекламъ и равнодушіе къ совершавшемуся у Левина сначала изумили его, но тотчасъ, одумавшись, онъ понялъ, что никто не знаетъ и не обязанъ знать его чувствъ и что тѣмъ болѣе надо дѣйствовать спокойно, обдуманно и рѣшительно, чтобы пробить эту стѣну равнодушія и достигнуть своей цѣли. «Не торопиться и пичего не упускать», говорилъ себѣ Левинъ, чувствуявсе большій и большій подъемъ физическихъ силъ и вниманія ко всему тому, что предстояло сдѣлать.

Узнавъ, что докторъ еще не вставалъ, Левинъ изъ разныхъ плановъ, представлявшихся ему, остано-

вился на слѣдующемъ: Кузьмѣ ѣхать съ запиской къ другому доктору, а самому ѣхать въ аптеку за опіумомъ, а если, когда онъ вернется, докторъ еще не встанетъ, то, подкупивъ лакея или насильно, если тотъ не согласится, будить доктора во что бы то ни стало.

Въ аптекъ худощавый провизоръ съ тъмъ же равнодушіемъ, съ какимъ лакей чистилъ стекла, печаталъ облаткой порошки для дожидавшагося кучера и отказалъ въ опіумъ. Стараясь не торопиться и не горячиться, назвавъ имена доктора и акушерки и объяснивъ для чего нуженъ опіумъ, Левинъ сталъ убъждать его. Провизоръ спросилъ по-ифмецки совъта, отпустить ли, и, получивъ изъ-за перегородки согласіе, досталъ пузырекъ, воронку, медленно отлилъ изъ большого въ маленькій, наклеилъ ярлычокъ, запечаталъ, несмотря на просьбы Левина не дълать этого, и хотъль еще завертывать. Этого Левинъ уже не могъ выдержать; онъ ръшительно вырваль у него изъ рукъ пузырекъ и побъжалъ въ большія стеклянныя двери. Докторъ не вставалъ еще, и лакей, занятый теперь постилкой ковра, отказался будить. Левинъ, не торопясь, досталь десятирублевую бумажку и, медлепно выговаривая слова, но и не теряя времени, подалъ ему бумажку и объяснилъ, что Петръ Дмитріевичъ (какъ великъ и значителенъ казался теперь Левину прежде столь неважный Петръ Дмитріевичъ!) объщалъ быть во всякое время, что онъ навърно не разсердится, и потому, чтобы онъ будилъ сейчасъ.

Лакей согласился, пошелъ наверхъ и попросилъ Левина въ пріемную.

Левину слышно было за дверью, какъ кашлялъ, ходилъ, мылся и что-то говорилъ докторъ. Прошло минуты три; Левину казалось, что прошло больше часа. Онъ не могъ болъе дожидаться.

— Петръ Дмитріевичъ, Петръ Дмитріевичъ! —

умоляющимъ голосомъ заговорилъ онъ въ отворенную дверь. — Ради Бога, простите меня. Примите меня, какъ есть. Уже болѣе двухъ часовъ.

- Сейчасъ, сейчасъ! отвъчалъ голосъ, и Левинъ съ изумленіемъ слышалъ, что докторъ говорилъ это улыбаясь.
  - На одну минутку.
  - Сейчасъ.

Прошло еще двѣ минуты, пока докторъ надѣвалъ сапоги, и еще двѣ минуты, пока докторъ надѣвалъ платье и чесалъ голову. .

- Петръ Дмитріевичъ! жалостнымъ голосомъ началъ было опять Левинъ, но въ это время вышелъ докторъ, одътый и причесанный. «Нътъ совъсти у этихъ людей, подумалъ Левинъ. Чесаться, пока мы погибаемъ».
- Доброе утро! подавая ему руку и точно дразня его своимъ спокойствіемъ, сказалъ ему докторъ. Не торопитесь. Ну-съ?

Стараясь какъ можно быть обстоятельнѣе, Левинъ началъ разсказывать всѣ ненужныя подробности о положеніи жены, безпрестанно перебивая свой разсказъ просьбами о томъ, чтобы докторъ сейчасъ же съ нимъ поѣхалъ.

— Да вы не торопитесь. Вѣдь вы не знаете. Я не нуженъ навѣрное, но я обѣщалъ и, пожалуй, пріѣду. Но спѣху нѣтъ. Вы садитесь пожалуйста; не угодно ли кофею?

Левинъ посмотрѣлъ на него, спрашивая взглядомъ, смѣется ли онъ надъ пимъ. Но докторъ и не думалъ смѣяться.

— Знаю-съ, знаю, — сказалъ докторъ улыбаясь, — я самъ семейный человѣкъ; но мы, мужья, въ эти минуты самые жалкіе люди. У меня есть паціентка, такъ ея мужъ при этомъ всегда убѣгаеть въ конюшню.

- Но какъ вы думаете, Петръ Дмитріевичъ? Вы думаете, что можетъ быть благополучно?
  - Всѣ данныя за благополучный исходъ.
- Такъ вы сейчасъ пріъдете? сказалъ Левинъ, со злобой глядя на слугу, вносившаго кофей.
  - Черезъ часикъ.
  - Нѣть, ради Бога!
  - Ну, такъ дайте кофею напьюсь.

Докторъ взялся за кофей. Оба помолчали.

- Однако, турокъ-то бьютъ рѣшительно. Вы читали вчерашнюю телеграмму? сказалъ докторъ, пережевывая булку.
- Нѣтъ, я не могу! сказалъ Левинъ вскакивая. Такъ черезъ четверть часа вы будете?
  - Черезъ полчаса.
  - Честное слово?

Когда Левинъ вернулся домой, онъ съёхался съ княгиней, и они вмёстё подошли къ двери спальни. У княгини были слезы на глазахъ, и руки ея дрожали. Увидавъ Левина, она обняла его и заплакала.

- Ну что, душенька Лизавета Петровна? сказала она, хватая за руку вышедшую имъ навстрѣчу съ сіяющимъ и озабоченнымъ лицомъ Лизавету Петровну.
- Идеть хорошо, сказала она, уговорите ее лечь. Легче будеть.

Съ той минуты, какъ онъ проснулся и понялъ, въ чемъ дѣло, Левинъ приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперевъ всѣ мысли и чувства, твердо, не разстраивая жену, а, напротивъ, успокоивая и поддерживая ея храбрость, перенести то, что предстоитъ ему. Не позволяя себѣ даже думать о томъ, что будетъ, чѣмъ это кончится, судя по разспросамъ о томъ, сколько это обыкновенно продолжается, Левинъ въ воображени своемъ приготовился терпѣть и держать свое сердце въ рукахъ

часовъ пять, и ему это казалось возможно. Но, когда онъ вернулся отъ доктора и увидалъ опять ея страданія, онъ чаще и чаще сталъ повторять: «Господи, прости, помоги», вздыхать и поднимать голову кверху и почувствовалъ страхъ, что не выдержитъ этого, расплачется или убъжитъ: такъ мучительно ему было. А прошелъ только часъ.

Но послѣ этого часа прошелъ еще часъ, два, три, всѣ пять часовъ, которые онъ ставилъ себѣ самымъ дальнимъ срокомъ терпѣнія, и положеніе было все то же; и онъ все терпѣлъ, потому что больше дѣлать было нечего, какъ терпѣть, каждую минуту думая, что онъ дошелъ до послѣднихъ предѣловъ терпѣнія и что сердце его вотъ-воть сейчасъ разорвется отъ состраданія.

Но проходили еще минуты, часы и еще часы, и чувства его страданія и ужаса росли и напрягались еще болье.

Вст тт обыкновенныя условія жизни, безъ которыхъ нельзя себъ ничего представить, не существовали болъе для Левина. Онъ потерялъ сознаніе времени. То минуты, — тѣ минуты, когда она призывала его къ себъ и онъ держалъ ее за потную, то сжимающую съ необыкновенною силой, то отталкивающую его руку, — казались ему часами, то часы казались ему минутами. Онъ былъ удивленъ, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свѣчу за ширмами и онъ узналь, что было уже пять часовъ вечера. Если бъ ему сказали, что теперь только десять часовъ утра, онъ такъ же мало былъ бы удивленъ. Гдв онъ былъ въ это время, онъ такъ же мало зналъ, какъ и то, когда что было. Онъ видълъ ея воспаленное, то недоумвающее и страдающее, то улыбающееся и успокоивающее его лицо. Онъ видълъ и княгиню, красную, напряженную, съ распустившимися буклями съдыхъ волосъ и въ слезахъ, которыя она усиленно гло-

тала, кусая губы, видъль и Долли, и доктора, курившаго толстыя папиросы, и Лизавету Петровну съ твердымъ, ръшительнымъ и успоконвающимъ лицомъ, и стараго князя, гуляющаго по залъ съ нахмуреннымъ лицомъ. Но, какъ они приходили и выходили, гдъ они были, онъ не зналъ. Княгиня была то съ докторомъ въ спальнъ, то въ кабинетъ, гдъ очутился накрытый столь; то не она была, а была Долли. Потомъ Левинъ помнилъ, что его посылали куда-то. Разъ его послали перенести столъ и диванъ. Онъ съ усердіемъ сделаль это, думая, что это для нея нужно, и потомъ только узналъ, что это онъ для себя готовилъ ночлегь. Потомъ его послали къ доктору въ кабинетъ спрашивать что-то. Докторъ отвѣтилъ и потомъ заговорилъ о безпорядкахъ въ думъ. Потомъ посылали его въ спальню къ княгинъ принесть образъ въ серебряной, золоченой ризъ, и онъ со старою горничной княгини лазилъ на шкапчикъ доставать и разбилъ лампадку, и горничная княгини успокоивала его о женъ и о лампадкъ, и онъ принесъ образъ и поставилъ въ головахъ Кити, старательно засунувъ его за подушки. Но гдъ, когда и зачъмъ это все было, онъ не зналъ. Онъ не понималъ тоже, почему княгиня брала его за руку и, жалостно глядя на него, просила успокоиться, и Долли уговаривала его поъсть и уводила изъ комнаты, и даже докторъ серьезно и съ соболъзнованіемъ смотрѣль на него и предлагалъ капель.

Онъ зналъ и чувствовалъ только, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось годъ тому назадъ въ гостиницѣ губернскаго города на одрѣ смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были внѣ всѣхъ обычныхъ условій жизни, были въ этой обычной жизни какъ будто отверстія, сквозь которыя показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и оди-

наково, непостижимо, при созерцаніи этого высшаго, поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда разсудокъ уже не поспѣвалъ за нею.

«Господи, прости и помоги», не переставая твердилъ онъ себѣ, несмотря на столь долгое и казавшееся полнымъ отчужденіе, чувствуя, что онъ обращается къ Богу точно такъ же довѣрчиво и просто, какъ и во времена дѣтства и первой молодости.

Все это время у него были два раздѣльныя настроенія. Одно — внѣ ея присутствія, съ докторомъ, курившимъ одну толстую папироску за другою и тушибшимъ ихъ о край полной пепельницы, съ Долли и съ княземъ, гдъ шла ръчь объ объдъ, о политикъ, о бользни Марьи Петровны и гдъ Левинъ вдругъ на минуту совершенно забываль, что происходило, и чувствовалъ себя точно проснувшимся, и другое настроеніе — въ ея присутствіи, у ея изголовья, гдт сердце хотъло разорваться и все не разрывалось отъ состраданія, и онъ не переставая молился Богу. И каждый разъ, когда изъ минуты забвенія его выводилъ долетавшій изъ спальни крикъ, онъ подпадалъ подъ то же самое странное заблужденіе, которое въ первую минуту нашло на него: каждый разъ, услыхавъ крикъ, онъ вскакивалъ, бъжалъ оправдываться, вспоминалъ дорогой, что онъ невиновать, и ему хотвлось защитить, помочь. Но, глядя на нее, онъ опять видель, что помочь нельзя, и приходиль въ ужасъ и говорилъ: «Господи, прости и помоги». И чъмъ дальше шло время, тъмъ сильнъе становились оба настроенія: тъмъ спокойнъе, совершенно забывая ее, онъ становился внъ ея присутствія, и тёмъ мучительнёе становились и самыя ея страданія, и чувство безпомощности предъ ними. Онъ вскакивалъ, желалъ убъжать куда-нибудь, а бъжалъ къ ней.

Иногда, когда опять и опять она призывала его,

онъ обвинялъ ее. Но, увидавъ ея покорное, улыбающееся лицо и услыхавъ слова: «я измучила тебя», онъ обвинялъ Бога; но, вспомнивъ о Богѣ, онъ тотчасъ просилъ простить и помиловать.

# XV

Онъ не зналъ, поздно ли, рано ли. Свѣчи уже всь догорали. Долли только что была въ кабинетъ и предложила доктору прилечь. Левинъ сидълъ, слушая разсказы доктора о шарлатанъ магнетизеръ, и смотрѣлъ на пепелъ его папироски. Былъ періодъ отдыха, и онъ забылся. Онъ совершенно забыль о томъ, что происходило теперь. Онъ слушалъ разсказъ доктора и понималъ его. Вдругъ раздался крикъ, ни на что непохожій. Крикъ былъ такъ страшенъ, что Левинъ даже не вскочилъ, но, не переводя дыханія, испуганно-вопросительно посмотръль на доктора. Докторъ склонилъ голову на бокъ, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было такъ необыкновенно, что ужъ ничто не поражало Левина. «Върно такъ надо», подумаль онъ и продолжаль сидъть. Чей это быль крикъ? Онъ вскочилъ, на цыпочкахъ вбъжалъ въ спальню, обощелъ Лизавету Петровну, княгиню и сталь на свое мъсто, у изголовья. Крикъ затихъ, но что-то перемѣнилось теперь. Что — онъ не видѣлъ и не понималъ, и не хотълъ видъть и понимать. Но онъ видълъ это по лицу Лизаветы Петровны: лицо Лизаветы Петровны было строго и бледно и все такъ же ръшительно, хотя челюсти ея немного подрагивали и глаза ея были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити съ прилипшею къ потному лицу прядью волось было обращено къ нему и искала его взгляда. Поднятыя руки просили его рукъ. Схвативъ потными руками его холодныя руки, она стала прижимать ихъ къ своему лицу.

— Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь! — быстро говорила она. — Мама, возьмите серьги. Онъ мнъ мъшаютъ. Ты не боишься? Скоро, скоро, Лизавета Петровна...

Она говорила быстро, быстро и хотъла улыбнуться. Но вдругъ лицо ея исказилось, она оттолкнула его

оть себя.

— Нѣтъ, это ужасно! Я умру, умру! Поди, поди! — закричала она, и опять послышался тотъ же ни на что непохожій крикъ.

Левинъ схватился за голову и выбѣжалъ изъ ком-

наты.

— Ничего, ничего, все хорошо! — проговорила ему вслъдъ Долли.

Но, что бы они ни говорили, онъ зналъ, что теперь все погибло. Прислонившись головой къ притолкѣ, онъ стоялъ въ сосѣдней комнатѣ и слышалъ чей-то никогда неслыханный имъ визгъ, ревъ, и онъ зналъ, что это кричало то, что было прежде Кити. Уже ребенка онъ давно не желалъ. Онъ теперь ненавидѣлъ этого ребенка. Онъ даже не желалъ теперь ея жизни, онъ желалъ только прекращенія этихъ ужасныхъ страданій.

- Докторъ! что жъ это? что жъ это? Боже мой! сказалъ онъ, хватая за руку вошедшаго доктора.
- Кончается, сказаль докторь. И лицо доктора было такъ серьезно, когда онъ говориль это, что Левинъ поняль кончается въ смыслѣ умираеть.

Не помня себя, онъ вбѣжалъ въ спальню. Первое, что онъ увидалъ, это было лицо Лизаветы Петровны. Оно было еще нахмуреннѣе и строже. Лица Кити не было. На томъ мѣстѣ, гдѣ оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряженія и по звуку, выходившему оттуда. Онъ припалъ головой къ дереву кровати, чувствуя, что сердце его разры-

вается. Ужасный крикъ не умолкалъ, онъ сдълался еще ужаснъе и, какъ бы дойдя до послъдняго предъла ужаса, вдругъ затихъ. Левинъ не върилъ своему слуху, но нельзя было сомиъваться: крикъ затихъ, и слышалась тихая суетня, шелестъ и торопливыя дыханія, и ея прерывающійся, живой и нъжный, счастливый голосъ тихо произнесъ: «кончено».

Онъ поднялъ голову. Безсильно опустивъ руки на одѣяло, необычайно прекрасная и тихая, опа безмолвно смотрѣла на него и хотѣла и не могла улыбнуться.

И вдругъ изъ того таинственнаго и ужаснаго, нездёшняго міра, въ которомъ онъ жилъ эти двадцать два часа, Левинъ мгновенно почувствовалъ себя перенесеннымъ въ прежній, обычный міръ, но сіяющій теперь такимъ новымъ свѣтомъ счастія, что онъ не перенесъ его. Натянутыя струны всѣ сорвались. Рыданія и слезы радости, которыхъ онъ никакъ не предвидѣлъ, съ такою силой поднялись въ немъ, колебля все его тѣло, что долго мѣшали ему говорить.

Упавъ на колѣни предъ постелью, онъ держалъ предъ губами руку жены и цѣловалъ ее, и рука эта слабымъ движеніемъ пальцевъ отвѣчала на его поцѣлуи. А между тѣмъ тамъ, въ ногахъ постели, въ ловкихъ рукахъ Лизаветы Петровны, какъ огонекъ надъ свѣтильникомъ, колебалась жизнь человѣческаго существа, котораго никогда прежде не было и которое такъ же, съ тѣмъ же правомъ, съ тою же значительностью для себя, будетъ жить и плодить себѣ подобныхъ.

— Живъ! Живъ! Да еще мальчикъ! Не безпокойтесь! — услыхалъ Левинъ голосъ Лизаветы Петровны, шлепавшей дрожавшею рукой спину ребенка.

— Мама, правда? — сказалъ голосъ Кити. Только всхлипыванья княгини отвѣчали ей. И среди молчанія, какъ несомнѣнный отвѣтъ на вопросъ матери, послышался голосъ совсѣмъ другой, чѣмъ всѣ сдержанно говорившіе голоса въ комнатѣ. Это былъ смѣлый, дерзкій, ничего нехотѣвшій соображать крикъ непонятно откуда явившагося, новаго человѣческаго существа.

Прежде, если бы Левину сказали, что Кити умерла и что онъ умеръ съ нею вмѣстѣ, и что у нихъ дѣти ангелы, и что Богъ тутъ предъ ними, — онъ ничему бы не удивился; но теперь, вернувшись въ міръ дѣйствительности, онъ дѣлалъ большія усилія мысли, чтобы понять, что она жива, здорова и что такъ отчаянно визжавшее существо есть сынъ его. Кити была жива, страданія кончились. И онъ былъ невыразимо счастливъ. Это онъ понималъ и этимъ былъ вполнѣ счастливъ. Но ребенокъ? Откуда, зачѣмъ, кто онъ?.. Онъ никакъ не могъ привыкнуть къ этой мысли. Это казалось ему чѣмъ-то излишнимъ, избыткомъ, къ которому онъ долго не могъ привыкнуть.

# XVI

Въ десятомъ часу старый князь, Сергъй Ивановичъ и Степанъ Аркадьевичъ сидъли у Левина и, поговоривъ о родильницъ, разговаривали и о постороннихъ предметахъ. Левинъ слушалъ ихъ и, невольно при этихъ разговорахъ вспоминая прошедшее, то, что было до нынъшняго утра, вспоминалъ и себя, какимъ онъ былъ вчера до этого. Точно сто лътъ прошло съ тъхъ поръ. Онъ чувствовалъ себя на какой-то недосягаемой высотъ, съ которой онъ старательно спускался, чтобы не обидътъ тъхъ, съ къмъ говорилъ. Онъ говорилъ и пе переставая думалъ о женъ, о подробностяхъ ея теперешняго состоянія и о сынъ, къ мысли о существованіи котораго онъ старался пріучить себя. Весь міръ женскій, получившій для него новое, неизвъстное ему значеніе посль того, какъ онъ

женился, теперь въ его понятіяхъ поднялся такъ высоко, что онъ не могъ воображеніемъ обнять его. Онъ слышалъ разговоръ о вчерашнемъ объдъ въ клубъ и думаль: «что теперь дълается съ ней? заснула ли? какъ ей? что она думаетъ? кричитъ ли сынъ Дмитрій?» И въ срединъ разговора, въ срединъ фразы онъ вскочилъ и пошелъ изъ комнаты.

- Пришли мит сказать, можно ли къ ней, сказаль князь.
- Хорошо, сейчасъ, отвѣчалъ Левинъ и, не останавливаясь, пошелъ къ ней.

Она не спала и тихо разговаривала съ матерью, дълая планы о будущихъ крестинахъ.

Убранная, причесанная, въ нарядномъ чепчикъ съ чъмъ-то голубымъ, выпроставъ руки на одъяло, она лежала на спинъ и, встрътивъ его взглядомъ, взглядомъ притягивала къ себъ. Взглядъ ея, и такъ свътлый, еще болъе свътлъль, по мъръ того какъ онъ приближался къ ней. На ея лицъ была та самая перемъна отъ земного къ неземному, которая бываетъ на лицъ покойниковъ; но тамъ прощаніе, здъсь встръча. Опять волненіе, подобное тому, какое онъ испытываль въ минуту родовъ, подступило ему къ сердцу. Она взяла его руку и спросила, спалъ ли онъ. Онъ не могъ отвъчать и отворачивался, убъдясь въ своей слабости.

— А я забылась, Костя! — сказала она ему. — И миъ такъ хорошо теперь.

Она смотрѣла на него, но вдругъ выраженіе ея измѣнилось.

- Дайте мнѣ его, сказала она, услыхавъ пискъ ребенка. Дайте, Лизавета Петровна, и онъ посмотрить.
- Ну вотъ, пускай папа посмотритъ, сказала Лизавета Петровна, поднимая и поднося что-то красное, странное и колеблющееся. Постойте, мы

прежде уберемся, — и Лизавета Петровна положила это колеблющееся и красное на кровать, стала развертывать и завертывать ребенка, однимъ пальцемъ поднимая и переворачивая его и чѣмъ-то посыпая.

Левинъ, глядя на это крошечное жалкое существо, дълатъ тщетныя усилія, чтобы найти въ своей душѣ какіе-нибудь признаки къ нему отеческаго чувства. Онъ чувствовалъ къ нему только гадливость. Но когда его обнажили и мелькнули тоненькія-тоненькія ручки, ножки шафранныя, тоже съ пальчиками, и даже съ большимъ пальцемъ, отличающимся отъ другихъ, и когда онъ увидалъ, какъ, точно мягкія пружинки, Лизавета Петровна прижимала эти таращившіяся ручки, заключая ихъ въ полотняныя одежды, на него нашла такая жалость къ этому существу и такой страхъ, что она повредитъ ему, что онъ удержалъ ее за руку.

Лизавета Петровна засмѣялась.

— Не бойтесь, не бойтесь!

Когда ребенокъ былъ убранъ и превращенъ въ твердую куколку, Лизавета Петровна перекачнула его, какъ бы гордясь своею работой, и отстранилась, чтобы Левинъ могъ видъть сына во всей его красотъ.

Кити, не спуская глазъ, косясь, смотръла туда же. — Дайте, дайте! — сказала она и даже подпялась было.

— Что вы, Катерина Александровна, это нельзя такія движенія! Погодите, я подамъ. Воть мы папашт покажемся, какіе мы молодцы.

И Лизавета Петровна подняла къ Левину на одной рукѣ (другая только пальцами подпирала качающійся затылокъ) это странное, качающееся и прячущее свою голову за края пеленки красное существо. Но были тоже носъ, косившіеся глаза и чмокающія губы.

— Прекрасный ребенокъ! — сказала Лизавета Петровна.

Левинъ съ огорченіемъ вздохнуль. Этотъ прекрасный ребенокъ внушалъ ему только чувство гадливости и жалости. Это было совсѣмъ не то чувство, котораго онъ ожидалъ.

Онъ отвернулся, пока Лизавета Петровна устран-

вала его къ непривычной груди.

Вдругъ смѣхъ заставилъ его поднять голову. Это Кити засмѣялась. Ребенокъ взялся за грудь.

- Ну, довольно, довольно! говорила Лизавета Петровна, но Кити не отпускала его. Онъ заснулъ на ея рукахъ.
- Посмотри теперь, сказала Кити, поворачивая къ нему ребенка такъ, чтобы онъ могъ видѣть его. Личико старческое вдругъ еще болѣе сморщилось, и ребенокъ чихнулъ.

Улыбаясь и едва сдерживая слезы умиленія, Левинъ поцѣловалъ жену и вышелъ изъ темной комнаты.

Что онъ испытываль къ этому маленькому существу, было совсѣмъ не то, чего онъ ожидалъ. Ничего веселаго и радостнаго не было въ этомъ чувствѣ; напротивъ, это былъ новый мучительный страхъ. Это было сознаніе новой области уязвимости. И это сознаніе было такъ мучительно первое время, страхъ за то, чтобы не пострадало это безпомощное существо, былъ такъ силенъ, что изъ-за него и не замѣтно было странное чувство безсмысленной радости и даже гордости, которое онъ испытывалъ, когда ребенокъ чихнулъ.

## XVII

Дъла Степана Аркадьевича находились въ дурномъ положеніи.

Деньги за двѣ трети лѣса были уже прожиты, и за вычетомъ десяти процентовъ онъ забралъ у купца почти все впередъ за послѣднюю треть. Купецъ больше не даваль денегь, темъ более что въ эту зиму Дарья Александровна, въ первый разъ прямо заявивъ права на свое состояніе, отказалась расписаться на контракте въ полученіи денегь за последнюю треть леса. Все жалованье уходило на домашніе расходы и на уплату мелкихъ непереводившихся долговъ. Денегь совсёмъ не было.

Это было непріятно, неловко и не должно было такъ продолжаться, по мнѣнію Степана Аркадьевича. Причина этого, по его понятію, состояла въ томъ, что онъ получаль слишкомъ мало жалованья. Мъсто, которое онъ занималъ, было очевидно очень хорошо пять льть тому назадь, но теперь уже было не то. Петровъ — директоромъ банка — получалъ 12.000; Свентицкій — членомъ общества — получалъ 17.000; Митинъ, основавъ банкъ, получалъ 50.000. «Очевидно я заснулъ и меня забыли», думаль про себя Степанъ Аркадьевичъ. И онъ сталъ прислушиваться, приглядываться и къ концу зимы высмотрелъ место очень хорошее и повель на него атаку, сначала изъ Москвы — черезъ тетокъ, дядей, пріятелей, а потомъ, когда дъло созръло, весной самъ поъхалъ въ Петербургъ. Это было одно изъ тъхъ мъстъ, которыхъ теперь, всёхъ размёровъ — отъ 1.000 до 50.000 въ годъ жалованья, стало больше, чёмъ прежде было, теплыхъ, взяточныхъ мъсть; это было мъсто члена отъ комиссіи соединеннаго агентства кредитно-взаимнаго баланса южно-желъзныхъ дорогь и банковыхъ учрежденій. М'всто это, какъ и всв такія м'вста, требовало такихъ огромныхъ знаній и деятельности, которыя трудно было соединить въ одномъ человъкъ. А такъ какъ человъка, соединяющаго эти качества, не было, то все-таки лучше было, чтобы мѣсто это занималь честный, чемъ нечестный человекъ. А Степанъ Аркадьевичъ былъ не только человъкъ честный (безъ ударенія), но онъ быль честный человъкъ (съ удареніемъ), съ

твмъ особеннымъ значеніемъ, которое въ Москвѣ имѣетъ это слово, когда говорять: честный дѣятель, честный писатель, честный журналъ, честное учрежденіе, честное направленіе, и которое означаетъ не только то, что человѣкъ или учрежденіе не безчестны, по и то, что они способны при случаѣ подпустить шпильку правительству. Степанъ Аркадьевичъ вращался въ Москвѣ въ тѣхъ кругахъ, гдѣ введено было это слово, считался тамъ честнымъ человѣкомъ и потому имѣлъ болѣе, чѣмъ другіе, правъ на это мѣсто.

Мѣсто это давало отъ семи до десяти тысячъ въ годъ, и Облонскій могъ занимать его, не оставляя своего казеннаго мѣста. Оно зависѣло отъ двухъ министерствъ, отъ одной дамы и отъ двухъ евреевъ, и всѣхъ этихъ людей, хотя они были уже подготовлены, Степану Аркадьевичу нужно было видѣть въ Петербургъ. Кромѣ того, Степанъ Аркадьевичъ обѣщалъ сестрѣ Аннѣ добиться отъ Каренина рѣшительнаго отвѣта о разводѣ. И, выпросивъ у Долли пятъдесятъ рублей, онъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Сидя въ кабинетъ Каренина и слушая его проектъ о причинахъ дурного состоянія русскихъ финансовъ, Степанъ Аркадьевичъ выжидалъ только минуты, когда тотъ кончитъ, чтобы заговорить о своемъ дѣлѣ и объ Аннъ.

- Да, это очень вѣрно, сказалъ онъ, когда Алексѣй Александровичъ, снявъ pince-nez, безъ котораго онъ не могъ читать теперь, вопросительно посмотрѣлъ на бывшаго шурина, это очень вѣрно въ подробностяхъ, но все-таки принципъ нашего времени свобода.
- Да, но я выставляю другой принципъ, обнимающій принципъ свободы, сказалъ Алексѣй Александровичъ, ударяя на словѣ «обнимающій» и надѣвая опять pince-nez, чтобы вновь прочесть слушателю то мѣсто, гдѣ это самое было сказано.

И, перебравъ красиво написанную съ огромными полями рукопись, Алексъй Александровичъ вновь прочелъ убъдительное мъсто.

— Я не хочу протекціонной системы не для вывыгоды частныхъ лицъ, но для общаго блага — и для низшихъ, и для высшихъ классовъ одинаково, — говорилъ онъ, поверхъ pince-nez глядя на Облонскаго. — Но они не могутъ понять этого, они заняты только личными интересами и увлекаются фразами.

Степанъ Аркадьевичъ зналъ, что когда Каренинъ начиналъ говорить о томъ, что дѣлаютъ и думають они, тѣ самые, которые не хотѣли принимать его проектовъ и были причиной всего зла въ Россіи, что тогда уже близко было къ концу, и потому охотно отказался теперь отъ принципа свободы и вполнѣ согласился. Алексѣй Александровичъ замолкъ, задумчиво перелистывая свою рукопись.

— Ахъ, кстати, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, — я хотѣлъ тебя попросить при случаѣ, когда ты увидишься съ Поморскимъ, сказать ему словечко о томъ, что я бы очень желалъ занять открывающееся мѣсто члена комиссіи отъ соединеннаго агентства кредитно-взаимнаго баланса южно-желѣзныхъ дорогъ. — Степану Аркадьевичу названіе этого мѣста, столь близкаго его сердцу, уже было привычно, и онъ, не ошибаясь, быстро выговаривалъ его.

Алексви Александровичь разспросиль, въ чемъ состояла дѣятельность этой новой комиссіи, и задумался. Онъ соображаль, нѣтъ ли въ дѣятельности этой комиссіи чего-нибудь противоположнаго его проектамъ. Но такъ какъ дѣятельность этого новаго учрежденія была очень сложна и проекты его обнимали очень большую область, онъ не могь сразу сообразить этого и, снимая pince-nez, сказаль:

— ·Безъ сомнѣнія, я могу сказать ему; но для чего ты собственно желаешь занять это мѣсто?

- Жалованье хорошее, до девяти тысячь, а мои средства...
- Девять тысячъ, повторилъ Алексъй Александровичъ и нахмурился.

Высокая цифра этого жалованья напоминала ему, что съ этой стороны предполагаемая дѣятельность Степана Аркадьевича была противна главному смыслу его проектовъ, всегда клонившихся къ экономіи.

- Я нахожу, и написаль объ этомъ записку, что въ наше время эти огромныя жалованья суть признаки ложной экономической assiette нашего управленія.
- Да какъ же ты хочешь? сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. Ну, положимъ, директоръ банка получаетъ десять тысячъ, вѣдь онъ стоитъ этого. Или инженеръ получаетъ двадцать тысячъ. Живое дѣло, какъ хочешь!
- и оно должно подлежать закону требованія и предложенія. Если же назначеніе жалованья отступаеть оть этого закона, какъ, напримъръ, когда я вижу, что выходять изъ института два инженера, оба одинаково знающіе и способные, и одинъ получаеть сорокъ тысячъ, а другой довольствуется двумя тысячами; или что директоры банковъ общества опредъляють съ огромнымъ жалованьемъ правовъдовъ, гусаровъ, не имъющихъ никакихъ особенныхъ спеціальныхъ свъдъній, я заключаю, что жалованье назначается не по закону требованія и предложенія, а прямо по лицепріятію. И тутъ есть злоупотребленіе, важное само по себъ и вредно отзывающееся на государственной службъ. Я полагаю...

Степанъ Аркадьевичъ поспѣшилъ перебить зятя.

— Да, но ты согласись, что открывается новое, несомнѣнно полезное учрежденіе. Какъ хочешь, живое дѣло! Дорожать въ особенности тѣмъ, чтобы дѣло

ведено было честно, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ съ удареніемъ.

Но московское значеніе *честнаго* было непонятно для Алексъя Александровича.

- Честность есть только отрицательное свойство,
   сказалъ онъ.
- Но ты мнѣ дѣлаешь большое одолженіе всетаки, сказаль Степанъ Аркадьевичь, замолвивъсловечко Поморскому. Такъ, между разговоромъ...

— Да въдь это больше отъ Болгаринова зависить,

кажется, — сказаль Алексъй Александровичь.

— Болгариновъ съ своей стороны совершенно согласенъ, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ краснѣя.

Степанъ Аркадьевичъ краснѣлъ при упоминаніи о Болгариновѣ, потому что онъ въ этотъ же день утромъ былъ у еврея Болгаринова, и визитъ этотъ оставилъ въ немъ непріятное воспоминаніе.

Степанъ Аркадьевичъ твердо зналъ, что дѣло, которому онъ хотѣлъ служить, было новое, живое и честное дѣло; но нынче утромъ, когда Болгариновъ, очевидно, нарочно заставилъ его два часа дожидаться съ другими просителями въ пріемной, ему вдругъ стало неловко.

То ли ему было неловко, что онъ, потомокъ Рюрика, князь Облонскій, ждалъ два часа въ пріемной у жида, или то, что въ первый разъ въ жизни онъ не слѣдовалъ примѣру предковъ, служа правительству, а выступалъ на новое поприще, но ему было очень неловко. Въ эти два часа ожиданія у Болгаринова Степанъ Аркадьевичъ, бойко прохаживаясь по пріемной, расправляя бакенбарды, вступая въ разговоръ съ другими просителями и придумывая каламбуръ, который онъ скажетъ о томъ, какъ онъ у жида дожидался, старательно скрывалъ отъ другихъ и даже отъ себя испытываемое чувство.

Но ему во все это время было неловко и до-

садно, онъ самъ не зналь отъ чего: отъ того ли, что ничего не выходило изъ каламбура: «было дѣло до эксида, и я доэксида-лся», или отъ чего-нибудь другого. Когда же, наконецъ, Болгариновъ съ чрезвычайною учтивостью приняль его, очевидно торжествуя его униженіемъ, и почти отказалъ ему, Степанъ Аркадьевичъ поторопился какъ можно скорѣе забыть про это. И теперь только, вспомнивъ, покраснѣлъ.

## XVIII . .

— Теперь у меня еще дѣло, и ты знаешь какое... объ Аннѣ, — сказалъ, помолчавъ немного и стряхнувъ съ себя это непріятное впечатлѣніе, Степанъ Аркадьевичъ.

Какъ только Облонскій произнесъ имя Анны, лицо Алексан Александровича совершенно измѣнилось: вмѣсто прежняго оживленія оно выразило усталость и мертвенность.

- Что собственно вы хотите отъ меня? повертываясь на креслѣ и защелкивая свое pince-nez, сказалъ онъ.
- Рѣшенія, какого-нибудь рѣшенія, Алексѣй Александровичъ. Я обращаюсь къ тебѣ теперь («не какъ къ оскорбленному мужу», хотѣлъ сказать Степанъ Аркадьевичъ, но, побоявшись испортить этимъ дѣло, замѣнилъ его словами) не какъ къ государственному человѣку (что вышло некстати), а просто какъ къ человѣку, и доброму человѣку и христіанину. Ты долженъ пожалѣть ее, сказалъ онъ.
- То-есть въ чемъ же собственно? тихо сказалъ Каренинъ.
- Да, пожалѣть ее. Если бы ты ее видѣлъ, какъ я я провелъ всю зиму съ ней ты бы сжалился надъ нею. Положеніе ея ужасно, именно ужасно.
  - Мит казалось, отвъчалъ Алексъй Алексан-

дровичъ болѣе тонкимъ, почти визгливымъ голосомъ, — что Анна Аркадьевна имѣетъ все то, чего она сама котѣла.

- Ахъ, Алексъй Александровичъ, ради Бога не будемъ дълать рекриминацій! Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего она желаетъ и ждетъ развода.
- Но я полагалъ, что Анна Аркадьевна отказывается отъ развода въ томъ случат, если я требую обязательства оставить мнт сына. Я такъ и отвъчалъ, и думалъ, что дъло это кончено. Я считаю его оконченнымъ, взвизгнулъ Алексти Александровичъ.
- Но, ради Бога, не горячись, сказалъ Степанъ Аркадьевичь, дотрогиваясь до колѣнки зятя. Дѣло не кончено. Если ты позволишь мнѣ рекапитулировать, дѣло было такъ: когда вы разстались, ты былъ великъ, какъ можно быть великодушнымъ; ты отдавалъ ей все свободу, разводъ даже. Она оцѣнила это. Нѣтъ, ты не думай. Именно оцѣнила. До такой степени, что въ эти первыя минуты, чувствуя свою вину передъ тобой, она не обдумала и не могла обдумать всего. Она отъ всего отказалась. Но дъйствительность, время показали, что ея положеніе мучительно и невозможно.
- Жизнь Анны Аркадьевны не можеть интересовать меня, перебиль Алексъй Александровичь, поднимал брови.
- Позволь мнѣ не вѣрить, мягко возразиль Степанъ Аркадьевичъ. Положеніе ея и мучительно для нея, и безъ всякой выгоды для кого бы то ни было. Она заслужила его, ты скажешь. Она знаетъ это и не просить тебя; она прямо говорить, что она ничего не смѣетъ просить. Но я, мы всѣ родные, всѣ любящіе ее просимъ, умоляемъ тебя. За что она мучается? Кому отъ этого лучше?
  - Позвольте, вы, кажется, ставите меня въ по-

ложеніе обвиняемаго, — проговорилъ Алексъй Александровичъ.

- Да нѣть, да нѣть, нисколько, ты пойми меня, опять дотрогиваясь до его руки, сказалъ Степапъ Аркадьевичь, какъ будто онъ быль увѣренъ, что это прикосновеніе смягчаеть зятя. Я только говорю одно: ея положеніе мучительно и оно можеть быть облегчено тобой, и ты ничего не потеряешь. Я тебѣ все такъ устрою, что ты не замѣтишь. Вѣдь ты обѣщалъ.
- Объщаніе дано было прежде. И я полагаль, что вопрось о сынъ ръшаль дъло. Кромъ того, я надъялся, что у Анны Аркадьевны достанеть великодушія... съ трудомъ, трясущимися губами выговорилъ поблъднъвшій Алексъй Александровичъ.
- Она предоставляеть все твоему великодушію. Она просить, умоляеть объ одномъ — вывести ее изъ того невозможнаго положенія, въ которомъ она находится. Она уже не просить сына. Алексъй Александровичь, ты добрый человѣкъ. Войди на мгновеніе въ ея положеніе. Вопросъ развода для нея въ ея положеніи — вопросъ жизни и смерти. Если бы ты не объщаль прежде, она бы помирилась со своимъ положеніемъ, жила бы въ деревив. Но ты объщаль, она написала тебъ и переъхала въ Москву. И воть въ Москвъ, гдъ каждая встръча ей ножъ въ сердце, она живеть шесть мъсяцевъ, съ каждымъ днемъ ожидая ръшенія. Въдь это все равно, что приговореннаго къ смерти держать мъсяцы съ петлей на шет, объщая, можеть быть, смерть, можеть быть, помилованіе. Сжалься надъ ней, и потомъ я берусь все такъ устроить... Vos scrupules...
- Я не говорю объ этомъ, объ этомъ... гадливо перебилъ его Алексъй Александровичъ. Но, можетъ быть, я объщалъ то, чего я не имълъ права объщать.

- Такъ ты отказываешь въ томъ, что объщаль?
- Я никогда не отказывалъ въ исполненіи возможнаго, но я желаю имѣть время обдумать, насколько обѣщанное возможно.
- Нѣтъ, Алексѣй Александровичъ, вскакивая, заговорилъ Облонскій, я не хочу вѣрить этому! Она такъ несчастна, какъ только можетъ быть несчастна женщина, и ты не можешь отказать вътакой...
- Насколько объщанное возможно. Vous professez d'être un libre penseur. Но я, какъ человъкъ върующій, не могу въ такомъ важномъ дълъ поступить противно христіанскому закону.
- Но въ христіанскихъ обществахъ и у насъ, сколько я знаю, разводъ допущенъ, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. Разводъ допущенъ и нашею церковью. И мы видимъ...
  - Допущенъ, но не въ этомъ смыслъ.
- Алексъй Александровичъ, я не узнаю тебя, помолчавъ сказалъ Облонскій. Не ты ли (и мы ли не оцънили этого?) все простилъ и, движимый именно христіанскимъ чувствомъ, готовъ былъ всъмъ пожертвовать? Ты самъ сказалъ: отдать кафтанъ, когда берутъ рубашку, и теперь...
- Я прошу, вдругъ вставая на ноги, блѣдный и съ трясущеюся челюстью, пискливымъ голосомъ заговорилъ Алексѣй Александровичъ, прошу васъ прекратить, прекратить... этотъ разговоръ.
- Ахъ, нѣтъ! Ну прости, прости меня, если я огорчилъ тебя, сконфуженно улыбаясь, заговорилъ Степанъ Аркадьевичъ, протягивая руку, но я все-таки, какъ посолъ, только передавалъ свое порученіе.

Алексъй Александровичъ подалъ свою руку, задумался и проговорилъ:

— Я долженъ обдумать и поискать указаній. По-

слезавтра я дамъ вамъ решительный ответъ, - сообразивъ что-то, сказалъ онъ.

## XIX

Степанъ Аркадьевичъ хотълъ уже уходить, когда Корней пришелъ доложить:
— Сергъй Алексъевичъ!

— Кто это Сергъй Алексъевичъ? — началъ было Степанъ Аркадьевичъ, но тотчасъ же вспомнилъ.

— Ахъ, Сережа! — сказалъ онъ. «Сергъй Алексвевичь. Я думаль, директорь департамента. Анна и просила меня повидать его», вспомниль онъ.

И онъ вспомнилъ то робкое, жалостное выраженіе, съ которымъ она, отпуская его, сказала: «все-таки ты увидишь его. Узнай подробно, гдѣ онъ, кто при немъ. И, Стива... если бы возможно! Въдь возможно?» Степанъ Аркадьевичъ понялъ, что означало это «если бы возможно»: если бы возможно сдѣлать разводъ такъ, чтобы отдать ей сына... Теперь Степанъ Аркадьевичъ видълъ, что объ этомъ и думать нечего, но все-таки радъ былъ увидъть племянника.

Алексъй Александровичъ напомнилъ шурину, что сыну никогда не говорять про мать и что онъ просить

его ни слова не упоминать про нее.

— Онъ былъ очень боленъ послѣ того свиданія съ матерью, котораго мы не предусмотръли, — сказаль Алексъй Александровичь. — Мы боядись даже за его жизнь. Но разумное лѣченіе и морскія купанья лътомъ исправили его здоровье, и теперь я, по совъту доктора, отдалъ его въ школу. Дъйствительно, вліяніе товарищей оказало на него хорошее дъйствіе, и онъ совершенно здоровъ и учится хорошо.

— Экой молодецъ сталъ! И то не Сережа, а цълый Сергъй Алексъевичъ! — улыбаясь сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, глядя на бойко и развязно вошедшаго красиваго, широкаго мальчика въ синей курточкъ и длинныхъ панталонахъ. Мальчикъ имълъ видъ здоровый и веселый. Онъ поклонился дядъ, какъ чужому, но, узнавъ его, покраснълъ и, точно обиженный и разсерженный чъмъ-то, поспъшно отвернулся отъ него. Мальчикъ подошелъ къ отцу и подалъ ему записку о баллахъ, полученныхъ въ школъ.

- Ну, это порядочно, сказалъ отецъ, можешь идти.
- Онъ похудѣлъ и выросъ и пересталъ быть ребенкомъ, а сталъ мальчишкой; я это люблю, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. — Да ты помнишь меня?

Мальчикъ быстро оглянулся на отца.

— Помню, mon oncle, — отвъчалъ онъ, взглянувъ на дядю, и опять потупился.

Дядя подозвалъ мальчика и взялъ его за руку.

— Ну что жъ, какъ дѣла? — сказалъ онъ, желая разговориться и не зная, что сказать.

Мальчикъ, краснѣя и не отвѣчая, осторожно потягивалъ свою руку изъ руки дяди. Какъ только Степанъ Аркадьевичъ выпустилъ его руку, онъ, какъ птица, выпущенная на волю, вопросительно взглянувъ на отца, быстрымъ шагомъ вышелъ изъ комнаты.

Прошелъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ Сережа видѣлъ въ послѣдній разъ свою мать. Съ того времени онъ никогда не слыхалъ болѣе про нее. И въ этотъ же годъ онъ былъ отданъ въ школу и узналъ и полюбилъ товарищей. Тѣ мечты и воспоминанія о матери, которыя послѣ свиданія съ нею сдѣлали его больнымъ, теперь уже не занимали его. Когда онѣ приходили, онъ старательно отгонялъ ихъ отъ себя, считая ихъ стыдными и свойственными только дѣвочкамъ, а не мальчику и товарищу. Онъ зналъ, что между отцомъ и матерью была ссора, разлучившая ихъ, зналъ, что ему суждено оставаться съ отцомъ, и старался привыкнуть къ этой мысли.

Увидавъ дядю, похожаго на мать, ему было непріятно, потому что это вызывало въ немъ тѣ самыя воспоминанія, которыя онъ считалъ стыдными. Это было ему тѣмъ болѣе непріятно, что по нѣкоторымъ словамъ, которыя онъ слышалъ, дожидаясь у двери кабинета, и въ особенности по выраженію лица отца и дяди онъ догадывался, что между ними должна была идти рѣчь о матери. И, чтобы не осуждать того отца, съ которымъ онъ жилъ и отъ котораго зависѣлъ, и главное не предаваться чувствительности, которую онъ считалъ столь упизительною, Сережа старался не смотрѣть на этого дядю, пріѣхавшаго нарушать его спокойствіе, и не думать про то, что онъ напоминалъ.

Но когда вышедшій вслёдъ за нимъ Степанъ Аркадьевичъ, увидавъ его на лёстницё, подозвалъ къ себё и спросилъ, какъ онъ въ школё проводить время между классами, Сережа, внё присутствія отца, разговорился съ нимъ.

- У насъ теперь идетъ желѣзная дорога, сказалъ онъ, отвѣчая на его вопросъ. Это видите ли какъ: двое садятся на лавку. Это пассажиры. А одинъ становится стоя на лавку же. И всѣ запрягаются. Можно и руками, можно и поясами, и пускаются черезъ всѣ залы. Двери уже впередъ отворяются. Ну, и тутъ кондукторомъ очень трудно быть!
- Это который стоя? спросиль Степанъ Аркадьевичъ улыбаясь.
- Да, тутъ надо и смёлость и ловкость, особенно какъ вдругъ остановятся или кто-нибудь упадетъ.
- Да, это не шутка, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, съ грустью вглядываясь въ эти оживленные материнскіе глаза, теперь ужъ не ребячьи, не вполнѣ уже невинные. И, хотя онъ и обѣщалъ Алексѣю Александровичу не говорить про Анну, онъ не вытерпѣлъ.

- А ты помнишь мать? вдругь спросиль онъ.
- Нъть, не помню, быстро проговорилъ Сережа и, багрово покраснъвъ, потупился. И уже дядя ничего болье не могъ добиться отъ него.

Славянинъ гувернеръ черезъ полчаса нашелъ своего воспитанника на лъстницъ и долго не могъ понять, злится онъ или плачеть.

- Что жъ, вѣрно ушиблись, когда упали? сказалъ гувернеръ. Я говорилъ, что это опасная игра. И надо сказать директору.
- Если бъ и ушибся, такъ никто бы не замътилъ. Ужъ это навърно.
  — Ну такъ что же?
- Оставьте меня!.. Помню, не помню... Какое ему дъло? Зачъмъ мнъ помнить? Оставьте меня въ покоћ! - обратился онъ уже не къ гувернеру, а ко всему свъту.

## XX

Степанъ Аркадьевичъ, какъ и всегда, не праздно проводилъ время въ Петербургъ. Въ Петербургъ, кромѣ дѣлъ: развода сестры и мѣста, ему, какъ и всегда, нужно было освѣжиться, какъ онъ говорилъ, послѣ московской затхлости.

Москва, несмотря на свои cafés chantants и омнибусы, была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовалъ Степанъ Аркадьевичъ. Поживъ въ Москвъ, особенно въ близости съ семьей, онъ чувствовалъ, что падаетъ духомъ. Поживя долго безвытадно въ Москвѣ, опъ доходилъ до того, что начиналъ безпокоиться дурнымъ расположеніемъ и упреками жены, здоровьемъ, воспитаніемъ дътей, мелкими интересами своей службы; даже то, что у него были долги, безпокоило его. Но стоило только прівхать и пожить въ Петербургъ, въ томъ кругу, въ которомъ онъ вращался, гдѣ жили, именно жили, а не прозябали, какъ въ Москвѣ, и тотчасъ всѣ мысли эти исчезали и таяли, какъ воскъ отъ лица огня.

Жена?.. Нынче только онъ говорилъ съ кияземъ Чеченскимъ. У князя Чеченскаго была жена и семья — взрослые пажи дѣти, и была другая, незаконная семья, отъ которой тоже были дѣти. Хотя первая семья тоже была хороша, князь Чеченскій чувствовалъ себя счастливѣе во второй семьѣ. И онъ возилъ своего старшаго сына во вторую семью и разсказывалъ Степану Аркадьевичу, что онъ находитъ это полезнымъ и развивающимъ для сына. Что бы на это сказали въ Москвѣ?

Дёти?.. Въ Петербургѣ дѣти не мѣшали житъ отцамъ. Дѣти воспитывались въ заведеніяхъ, и не было этого распространяющагося въ Москвѣ — Львовъ, напримѣръ, — дикаго понятія, что дѣтямъ всю роскошь жизни, а родителямъ одинъ трудъ и заботы. Здѣсь понимали, что человѣкъ обязанъ жить для себя, какъ долженъ жить образованный человѣкъ.

Служба?.. Служба здёсь тоже не была та упорная, безнадежная лямка, которую тянули въ Москвё; здёсь былъ интересъ въ службё. Встрёча, услуга, мёткое слово, умёніе представлять въ лицахъ разныя штуки, — и человёкъ вдругъ дёлалъ карьеру, какъ Ерянцевъ, котораго вчера встрётилъ Степанъ Аркадьевичъ и который былъ первый сановникъ теперь. Эта служба имёла интересъ.

Въ особенности же петербургскій взглядъ на денежныя дѣла успокоительно дѣйствовалъ на Стенана Аркадьевича. Бартиянскій, проживающій по крайней мѣрѣ пятьдесять тысячь, по тому train, который онъ велъ, сказалъ ему объ этомъ вчера замѣчательное слово.

Передъ объдомъ, разговорившись, Степанъ Аркадьевичъ сказалъ Батриянскому:

- Ты, кажется, близокъ съ Мордвинскимъ; ты мнѣ можешь оказать услугу, скажи ему, пожалуйста, за меня словечко. Есть мѣсто, которое бы я хотѣлъ занять. Членомъ агентства...
- Ну, я все равно не запомню... Только что тебѣ за охота въ эти желѣзнодорожныя дѣла съ жидами?.. Какъ хочешь; все-таки гадость.

Степанъ Аркадьевичъ не сказалъ ему, что это было живое дѣло: Бартнянскій бы не понялъ этого.

- Деньги нужны, жить нечёмъ.
- Живешь же?
- Живу, но долги.
- Что ты? Много? съ соболѣзнованіемъ сказаль Бартнянскій.
  - Очень много, тысячъ двадцать. Бартиянскій весело расхохотался.
- О, счастливый человѣкъ! сказалъ онъ. У меня полтора милліона и ничего нѣтъ, и, какъ видишь, жить еще можно!

И Степанъ Аркадьевичъ не на однихъ словахъ, а на дёлё видёлъ справедливость этого. У Живахова было триста тысячъ долгу и ни копейки за душой, и онъ жилъ же, да еще какъ! Графа Кривцова давно уже всё отпёли, а онъ содержалъ двухъ. Петровскій прожилъ пять милліоновъ и жилъ все точно такъ же и даже завёдывалъ финансами и получалъ двадцать тысячъ жалованья. Но, кромѣ этого, Петербургъ физически пріятно дёйствовалъ на Степана Аркадьевича. Онъ молодилъ его. Въ Москвѣ онъ поглядывалъ иногда на сёдину, засыпалъ послѣ обёда, потягивался, шагомъ, тяжело дыша, входилъ на лѣстницу, скучалъ съ молодыми женщинами, не танцовалъ на балахъ. Въ Петербургѣ же онъ всегда чувствовалъ десять лѣтъ съ костей.

Онъ испытывалъ въ Петербургѣ то же, что говорилъ ему вчера еще шестидесятилѣтній киязь Облон-

скій, Петръ, только что вернувшійся изъ-за границы:

— Мы здѣсь не умѣемъ жить, — говорилъ Петръ Облонскій. — Повѣришь ли, я провелъ лѣто въ Баденѣ, ну, право, я чувствовалъ себя совсѣмъ молодымъ человѣкомъ. Увижу женщину молоденькую, и мысли... Пообѣдаешь, выпьешь слегка — сила, бодрость. Пріѣхалъ въ Россію — надо было къ женѣ да еще въ деревню — ну, не повѣришь, черезъ двѣ недѣли надѣлъ халатъ, пересталъ одѣваться къ обѣду. Какое о молоденькихъ думатъ. Совсѣмъ сталъ старикъ. Только душу спасать остается. Поѣхалъ въ Парижъ — опять оправился.

Степанъ Аркадьевичъ точпо ту же разницу чувствовалъ, какъ и Петръ Облонскій. Въ Москвъ онъ такъ опускался, что въ самомъ дѣлѣ, если бы пожить тамъ долго, дошелъ бы, чего добраго, и до спасенія души; въ Петербургѣ же онъ чувствовалъ себя опять порядочнымъ человѣкомъ.

Между княгиней Бетси Тверской и Степаномъ Аркадьевичемъ существовали давнишийя, весьма странныя отношения. Степанъ Аркадьевичъ всегда шутя ухаживалъ за ней и говорилъ ей, тоже шутя, самыя неприличныя вещи, зная, что это болѣе всего ей нравится. На другой день послѣ своего разговора съ Каренинымъ Степанъ Аркадьевичъ, заѣхавъ къ ней, чувствовалъ себя столь молодымъ, что въ этомъ шуточномъ ухаживании и враньѣ зашелъ нечаянно такъ далеко, что уже не зналъ, какъ выбраться назадъ, такъ какъ, къ несчастию, она не только не нравилась, но противна была ему. Тонъ же этотъ установился потому, что онъ очень нравился ей. Такъ что онъ уже былъ очень радъ пріѣзду княгини Мягкой, прекратившей ихъ уединеніе вдвоемъ.

<sup>—</sup> А, и вы тутъ, — сказала она, увидавъ его. — Ну, что ваша бъдная сестра? Вы не смотрите

на меня такъ, — прибавила она. — Съ тѣхъ поръ какъ всѣ набросились на нее, всѣ тѣ, которые хуже ея во сто тысячъ разъ, я нахожу, что она сдѣлала прекрасно. Я не могу простить Вронскому, что онъ не далъ мнѣ знать, когда она была въ Петербургѣ. Я бы поѣхала къ ней и съ ней повсюду. Пожалуйста, передайте ей отъ меня мою любовь. Ну, разскажите же мнѣ про нее.

- Да, ея положеніе тяжело, она...— началь было разсказывать Степанъ Аркадьевичь, въ простотѣ душевной принявъ за настоящую монету слова княгини Мягкой: «разскажите про вашу сестру». Княгиня Мягкая тотчасъ же по своей привычкѣ перебила его и стала сама разсказывать.
- Она сдѣлала то, что всѣ, кромѣ меня, дѣлають, но скрывають; а она не хотѣла обманывать и сдѣлала прекрасно. И еще лучше сдѣлала, потому что бросила этого полоумнаго вашего зятя. Вы меня извините. Всѣ говорили, что онъ уменъ, уменъ, одна я говорила, что онъ глупъ. Теперь, когда онъ связался съ Лидіей Ивановной и съ Landau, всѣ говорять, что онъ полоумный, и я бы и рада не соглащаться со всѣми, но на этотъ разъ не могу.
- Да объясните мнѣ пожалуйста, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, что это такое значитъ? Вчера я былъ у него по дѣлу сестры и просилъ рѣшительнаго отвѣта. Онъ не далъ мнѣ отвѣта и сказалъ, что подумаетъ, а нынче утромъ я вмѣсто отвѣта получилъ приглашеніе на нынѣшній вечеръ къ графинѣ Лидін Ивановнѣ.
- Ну такъ, такъ! съ радостью заговорила княгиня Мягкая. Они спросять у Landau, что онъ скажеть.
- Какъ у Landau? зачѣмъ? что такое Landau?
  - Какъ, вы не знаете Jules Landau? le fameux

Jules Landau, le clairvoyant? Онъ тоже полоумный, но оть него зависить судьба вашей сестры. Воть что прсисходить оть жизни въ провинцін, вы ничего не знаете. Landau, видите ли, commis быль въ магазинћ въ Парижѣ и пришелъ къ доктору. У доктора въ пріемной онъ заснулъ и во снѣ сталъ всѣмъ больнымъ давать совъты. И удивительные совъты. Потомъ Юрія Мелединскаго — знаете, больного? жена узнала про этого Landau и взяла его къ мужу. Онъ мужа ея лѣчить. И никакой пользы ему не сдѣлалъ по-моему, потому что онъ все такой же разслабленный, но они въ него върують и возять съ собой. И привезли въ Россію. Здѣсь всѣ на него набросились, и онъ всёхъ сталъ лёчить. Графиню Беззубову вылъчилъ, и она такъ полюбила его, что усыновила?

- Какъ усыновила?
- Такъ, усыновила. Онъ теперь не Landau больше, а графъ Беззубовъ. Ни дѣло не въ томъ, а Лидія я ее очень люблю, но у нея голова не на мѣстѣ разумѣется, накинулась теперь на этого Landau, и безъ него ни у нея, ни у Алексѣя Александровича ничего не рѣшается, и поэтому судьба вашей сестры теперь въ рукахъ этого Landau, иначе графа Беззубова.

## XXI

Послѣ прекраснаго обѣда и большого количества коньяку, выпитаго у Бартнянскаго, Степанъ Аркадьевичъ, только немного опоздавъ противъ назначеннаго времени, входилъ къ графипѣ Лидіи Ивановнѣ.

— Кто еще у графини? французъ? — спросилъ Степанъ Аркадьевичъ швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексъя Александровича и странное, наивное пальто съ застежками.

— Алексъй Александровичъ Каренинъ и графъ Беззубовъ, — строго отвъчалъ швейцаръ.

«Княгиня Мягкая угадала, — подумалъ Степанъ Аркадьевичъ, входя на лѣстницу. — Странно! Однако хорошо было бы сблизиться съ ней. Она имѣетъ огромное вліяніе. Если она замолвитъ словечко Поморскому, то ужъ вѣрно».

Было еще совершенно свѣтло на дворѣ, но въ маленькой гостиной графини Лидіи Ивановны съ опущенными шторами уже горѣли лампы.

У круглаго стола, подъ лампой, сидѣли графиня и Алексѣй Александровичъ, о чемъ-то тихо разговаривая. Невысокій, худощавый человѣкъ съ женскимъ тазомъ, съ вогнутыми въ колѣнкахъ ногами, очень блѣдный, красивый, съ блестящими, прекрасными глазами и длинными волосами, лежавшими на воротникѣ его сюртука, стоялъ на другомъ концѣ, оглядывая стѣну съ портретами. Поздоровавшись съ хозяйкой и съ Алексѣемъ Александровичемъ, Степанъ Аркадьевичъ невольно взглянулъ еще разъ на незнакомаго человѣка.

— Monsieur Landau! — обратилась къ нему графиня съ поразившею Облонскаго мягкостью и осторожностью. И она познакомила ихъ.

Landau поспѣшно оглянулся, подошелъ и, улыбнувщись, вложилъ въ протянутую руку Степана Аркадьевича неподвижную потную руку и тотчасъ же опять отошелъ и сталъ смотрѣть на портреты. Графипя и Алексѣй Александровичъ значительно переглянулись.

- Я очень рада видѣть васъ, въ особенности нынче, сказала графиня Лидія Ивановиа, указывая Степану Аркадьевичу мѣсто подлѣ Каренина.
- Я васъ познакомила съ нимъ, какъ съ Landau, сказала она тихимъ голосомъ, взглянувъ на француза и потомъ тотчасъ на Алексъя Александровича,

- но онъ собственно графъ Беззубовъ, какъ вы въроятно знаете. Только онъ не любить этого титула.
- Да, я слышалъ, отвъчалъ Степанъ Аркадьевичъ. — Говорять онъ совершенно исцълилъ графиню Беззубову!
- Она была нынче у меня, она такъ жалка! обратилась графиня къ Алексъю Александровичу. Разлука эта для нея ужасна. Для нея это такой ударъ!
- A онъ положительно ѣдеть? спросилъ Алексѣй Александровччъ.
- Да, онъ ѣдетъ въ Парижъ. Онъ вчера слышалъ голосъ, — сказала графиня Лидія Ивановна, глядя на Степана Аркадьевича.
- Ахъ, голосъ! повторилъ Облонскій, чувствуя, что надо быть какъ можно остороживе въ этомъ обществъ, въ которомъ происходитъ или должно происходить что-то особенное, къ чему онъ не имъетъ еще ключа.

Наступило минутное молчаніе, послѣ котораго графиня Лидія Ивановна, какъ бы приступая къ главному предмету разговора, съ тонкою улыбкой сказала Облопскому.

- Я васъ давно знаю и очень рада узнать васъ ближе. Les amis de nos amis sont nos amis. Но для того, чтобы быть другомъ, надо вдумываться въ состояніе души друга, а я боюсь, что вы этого не дѣлаете въ отношеніи къ Алексѣю Александровичу. Вы понимаете, о чемъ я говорю, сказала она, поднимая свои прекрасные, задумчивые глаза.
- Отчасти, графиня, я понимаю, что положеніе Алекства Александровича...— сказалъ Облонскій, не понимая хорошенько, въ чемъ дѣло, и потому желая оставаться въ общемъ.
- Перемѣна не во внѣшнемъ положеніи, строго сказала графиня Лидія Ивановна, вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдя

влюбленнымъ взглядомъ за вставшимъ и перешедшимъ къ Landau Алексѣемъ Александровичемъ, — сердце его измѣнилось, ему дано новое сердце, и я боюсь, что вы не вполнѣ вдумались въ ту перемѣну, которая произошла въ немъ.

- То-есть я въ общихъ чертахъ могу представить себъ эту перемъну. Мы всегда были дружны и теперь... отвъчая нъжнымъ взглядомъ на взглядъ графини, сказалъ Степапъ Аркадьевичъ, соображая, съ которымъ изъ двухъ министровъ она ближе, чтобы знатъ, о комъ изъ двухъ придется просить ее.
- Та перемѣна, которая произошла въ немъ, не можетъ ослабить его чувства любви къ ближнимъ; напротивъ, перемѣна, которая произошла въ немъ, должна увеличить любовь. Но я боюсь, что вы не понимаете меня. Не хотите ли чаю? сказала она, указывая глазами на лакея, подававшаго на подносѣ чай.
- Не совс'вмъ, графиня. Разум'вется, его несчастие...
- Да, несчастіе, которое стало высшимъ счастіємъ, когда сердце стало новое, исполнилось Имъ, сказала она, влюбленно глядя на Степана Аркадьевича.

«Я думаю, что можно будеть попросить замолвить обоимъ», думалъ Степанъ Аркадьевичъ.

- О, конечно, графиня, сказалъ онъ, но я думаю, что эти перемѣны такъ интимны, что никто, даже самый близкій человѣкъ, не любитъ говорить.
- Напротивъ! Мы должны говорить и **п**омогать другь другу.
- Да, безъ сомнѣнія, но бываеть такая разница убѣжденій, и притомъ...— съ мягкою улыбкой сказалъ Облонскій.
- Не можетъ быть разницы въ дѣлѣ святой истины.
  - О да, конечно, но... и, смутившись, Сте-

панъ Аркадьевичъ замолчалъ. Онъ понялъ, что дѣло шло о религіи.

— Мит кажется, онъ сейчасъ заснетъ, — значительнымъ шопотомъ проговорилъ Алексти Александровичъ, подходя къ Лидіи Ивановит.

Степанъ Аркадьевичъ оглянулся. Landau сидѣлъ у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустивъ голову. Замѣтивъ обращенные на него взгляды, онъ поднялъ голову и улыбнулся дѣтски-паивною улыбкой.

- Не обращайте вниманія, сказала Лидія Ивановна и легкимъ движеніемъ подвинула стулъ Алексью Александровнчу. Я замѣчала... пачала она что-то, какъ въ компату вошелъ лакей съ письмомъ. Лидія Ивановна быстро пробѣжала записку и, извинившись, съ чрезвычайною быстротой написала, отдала отвѣтъ и верпулась къ столу. Я замѣчала, продолжала она начатый разговоръ, что москвичи, въ особенности мужчины, самые равнодушные къ религіи люди.
- О нѣтъ, графиня, мнѣ кажется, что москвичи имѣютъ репутацію быть самыми твердыми, отвѣчалъ Степанъ Аркадьевичъ.
- Да, насколько я пончмаю, вы, къ сожалѣнію, изъ равнодушныхъ, съ усталою улыбкой, обращаясь къ нему, сказалъ Алексъй Александровичъ.
- Какъ можно быть равподушнымъ! сказала Лидія Ивановна.
- Я въ этомъ отношеніи не то, что равнодушенъ, но въ ожиданіи, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ со своею самою смягчающею улыбкой. — Я не думаю, чтобы для меня наступило время этихъ вопросовъ.

Алексъй Александровичъ и Лидія Ивановна переглянулись.

- Мы не можемъ знать никогда, наступило или

нътъ для насъ время, — сказалъ Алексъй Александровичъ строго. — Мы не должны думать о томъ, готовы ли мы или не готовы: благодать не руководствуется человъческими соображеніями; она иногда не сходитъ на трудящихся и сходитъ на неприготовленныхъ, какъ на Савла.

- Нътъ, кажется, не теперь еще, сказала Лидія Ивановна, слъдившая въ это время за движеніями француза. Landau всталь и подошель къ нимъ.
  - Вы мит позволите слушать? спросилъ онъ.
- О да, я не хотъла вамъ мѣшать, нѣжно глядя на него, сказала Лидія Ивановна, садитесь съ нами.
- Надо только не закрывать глазъ, чтобы не лишиться свъта, продолжалъ Алексъй Александровичъ.
- Ахъ, если бы вы знали то счастіе, которое мы испытываемъ, чувствуя всегдашнее Его присутствіе въ своей душъ! сказала графиня Лидія Ивановна, блаженно улыбаясь.
- Но человѣкъ можетъ чувствовать себя неспособнымъ иногда подняться на эту высоту, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, чувствуя, что онъ кривитъ душою, признавая религіозную высоту, но вмѣстѣ съ тѣмъ не рѣшаясь признаться въ своемъ свободомысліи предъ особой, которая однимъ словомъ Поморскому можетъ доставить ему желаемое мѣсто.
- То-есть вы хотите сказать, что грѣхъ мѣшаетъ ему? сказала Лидія Ивановна. Но это ложное миѣніе. Грѣха нѣтъ для вѣрующихъ, грѣхъ уже искупленъ. Pardon, прибавила она, глядя на опять вошедшаго съ другою запиской лакея. Она прочла и на словахъ отвѣтила: завтра, у великой княгини, скажите... Для вѣрующаго нѣтъ грѣха, продолжала она разговоръ.
  - Да, но въра безъ дълъ мертва есть, ска-

419

залъ Степанъ Аркадьевичъ, вспомнивъ эту фразу изъ катихизиса, одною улыбкой уже отстаивая свою независимость.

- Воть оно, изъ посланія апостола Іакова, сказаль Алексвії Александровичь, съ пѣкоторымъ упрекомь обращаясь къ Лидіи Ивановиѣ, очевидно какъ о дѣлѣ, о которомъ они не разъ уже говорили. Сколько вреда сдѣлало ложное толкованіе этого мѣста! Ничто такъ не отталкиваетъ отъ вѣры, какъ это толкованіе. «У меня пѣть дѣлъ, я не могу вѣрить», тогда какъ это нигдѣ не сказано. А сказано обратное.
- Трудиться для Бога, трудами, постомъ спасать душу, съ гадливымъ презрѣніемъ сказала графиня Лидія Ивановна, это дикія попятія нашихъ монаховъ... Тогда какъ это пигдѣ не сказано. Это гораздо проще и легче, прибавила она, глядя на Облонскаго съ тою самою одобряющею улыбкой, съ которою она при дворѣ ободряла молодыхъ, смущенныхъ новою обстановкой, фрейлинъ.
- Мы спасены Христомъ, пострадавшимъ за насъ. Мы спасены вѣрой, одобряя взглядомъ ея слова, подтвердилъ Алексѣй Александровичъ.
- Vous comprenez l'anglais? спросила Лидія Ивановна и, получивъ утвердительный отвѣтъ, встала и начала перебирать на полочкѣ книги. Я хочу прочесть Safe and Нарру, или Under the wing? сказала она, вопросительно взглянувъ на Каренина. И, найдя книгу и опять сѣвъ на мѣсто, она открыла ее. Это очень коротко. Тутъ описанъ путь, которымъ пріобрѣтается вѣра, и то счастіе, превыше всего земного, которое при этомъ наполняеть душу. Человѣкъ вѣрующій не можеть быть несчастливъ, потому что онъ не одинъ. Да вотъ вы увидите. Она собралась уже читать, какъ опять вошелъ лакей. Бороздина? Скажите, завтра въ два часа. Да, —

сказала она, заложивъ пальцемъ мѣсто въ книгѣ и со вздохомъ взглянувъ предъ собой задумчивыми прекрасными глазами. — Вотъ какъ дѣйствуетъ вѣра настоящая. Вы знаете Санипу Мари? Вы знаете ея несчастіе? — она потеряла единственнаго ребепка. Она была въ отчаяньи. Ну, и что жъ? Она нашла этого друга, и она благодаритъ Бога теперь за смерть своего ребенка. Вотъ счастіе, которое даетъ вѣра!

- О, да, это очень... сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, довольный тѣмъ, что будутъ читать и дадутъ ему немножко опомниться. «Нѣтъ, ужъ видно лучше ни о чемъ не просить нынче, — думалъ онъ, — только бы, не напутавъ, выбраться отсюда».
- Вамъ будетъ скучно, сказала графиня Лидія Ивановна, обращаясь къ Landau, вы не знаете по-англійски, но это коротко.
- О, я пойму, сказалъ съ тою же улыбкой Landau и закрылъ глаза.

Алексъй Александровичъ и Лидія Ивановна значительно переглянулись, и началось чтеніе.

## XXII

Степанъ Аркадьевичъ чувствовалъ себя совершенно озадаченнымъ тѣми новыми для него странными рѣчами, которыя онъ слышалъ. Усложненностъ петербургской жизни вообще возбудительно дѣйствовала на него, выводя изъ московскаго застоя; но эти усложнения онъ любилъ и понималъ въ сферахъ ему близкихъ и знакомыхъ; въ этой же чуждой средѣ онъ былъ озадаченъ, ошеломленъ и не могъ всего обнять. Слушая графиню Лидію Ивановну и чувствуя устремленные на себя красивые, наивные или плутовскіе — онъ самъ не зналъ — глаза Landau, Степанъ Аркадьевичъ начиналъ испытывать какую-то особенную тяжесть въ головъ.

Самыя разнообразныя мысли путались у него въ головъ. «Мари Сапина радуется, что у нея умеръ ребенокъ... Хороню бы покурить теперь... Чтобы спастись, нужно только вфрить, и монахи не знають, какъ это надо дълать; знаеть графиня Лидія Ивановна... И отчего у меня такая тяжесть въ головь? Оть коньяку или отгого, что ужъ очень все это странно? Я все-таки до сихъ поръ ничего, кажется, неприличнаго не сдёлалъ. Но все-таки просить ее ужъ нельзя. Говорять, что они заставляють молиться. Какъ бы меня не заставили. Это уже будеть слишкомъ глупо. И что за вздоръ она читаеть, а выговариваетъ хорошо. Landau — Беззубовъ, отчего онъ Беззубовъ?» Вдругъ Степанъ Аркадьевичъ почувствоваль, что пижняя челюсть его пеудержимо начинаетъ заворачиваться въ зѣвокъ. Опъ поправиль бакенбарды, скрывая зъвокъ, и встряхнулся. Но вследъ за этимъ онъ почувствовалъ, что уже спитъ и собирается храпъть. Опъ очнулся въ ту минуту, какъ голосъ графини Лидіи Ивановны сказалъ: «онъ спитъ».

Степанъ Аркадьевичъ испуганно очнулся, чувствуя себя виповатымъ и уличеннымъ. Но тотчасъ же опъ утѣшился, увидавъ, что слова: «онъ спитъ» относились не къ нему, а къ Landau. Французъ заснулъ такъ же, какъ Степанъ Аркадьевичъ. Но сопъ Степана Аркадьевича, какъ онъ думалъ, обидѣлъ бы ихъ (впрочемъ, онъ и этого не думалъ, такъ ужъ все ему казалось страннымъ), а сонъ Landau обрадовалъ ихъ чрезвычайно, особенно графиню Лидію Ивановну.

— Mon ami, — сказала Лидія Ивановна, осторожно, чтобы не шумѣть, занося складки своего шелковаго платья и въ возбужденіи своемъ называя уже Каренина не Алексѣемъ Александровичемъ, а «mon ami», — donnez lui la main. Vous voyez? Шш! —

зашикала она на вошедшаго опять лакея. — Не принимать.

Французъ спалъ или притворялся, что спитъ, прислонивъ голову къ спинкѣ кресла, и потною рукой, лежавшею на колѣнѣ, дѣлалъ слабыя движенія, какъ будто ловя что-то. Алексѣй Александровичъ всталъ, хотѣлъ осторожно, но зацѣпивъ за столъ, подошелъ и положилъ свою руку въ руку француза. Степанъ Аркадьевичъ всталъ тоже и, широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если онъ спитъ, смотрѣлъ то на того, то на другого. Все это было наяву. Степанъ Аркадьевичъ чувствовалъ, что у него въ головѣ становится все болѣе и болѣе нехорошо.

— Que la personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande, qu'elle — sorte. Qu'elle sorte! — проговорилъ французъ, не открывая глазъ.

— Vous m'excuserez, mais vous voyez... Re-

venez vers dix heures, encore mieux demain.

— Qu'elle sorte! — нетерпѣливо повторилъ фран-

— C'est moi, n'est ce pas? — И, получивъ утвердительный отвѣтъ, Степанъ Аркадьевичъ, забывъ и о томъ, что онъ хотѣль просить Лидію Ивановну, забывъ и о дѣлѣ сестры, съ однимъ желаніемъ поскорѣе выбраться отсюда, вышелъ на цыпочкахъ и, какъ изъ зараженнаго дома, выбѣжалъ на улицу и долго разговаривалъ и шутилъ съ извозчикомъ, желая привести себя поскорѣе въ чувства.

Во французскомъ театрѣ, котораго онъ засталъ послѣдній актъ, и потомъ у татаръ за шампанскимъ Степанъ Аркадьевичъ отдышался немножко па свойственномъ ему воздухѣ. По все-таки въ этотъ вечеръ

ему было очень не по себъ.

Вернувшись домой къ Петру Облонскому, у котораго онъ остановился въ Петербургъ, Степанъ Аркадьевичъ нашелъ записку отъ Бетси. Она писала

ему, что очень желаетъ докончить начатый разговоръ, и просить его пріфхать завтра. Едва онъ успѣлъ прочесть эту записку и поморщиться надъ ней, какъ внизу послышались грузные шаги людей, несущихъ что-то тяжелое.

Степанъ Аркадьевичъ вышель посмотрѣть. Это былъ помолодѣвшій Петръ Облонскій. Онъ былъ такъ пьянъ, что не могъ войти на лѣстницу; но онъ велѣлъ себя поставить на ноги, увидавъ Степана Аркадьевича, и, уцѣпившись за него, пошелъ съ нимъ въ его комнату и тамъ сталъ ему разсказывать про то, какъ онъ провелъ вечеръ, и тутъ же заснулъ.

Степанъ Аркадьевичъ былъ въ упадкѣ духа, что рѣдко случалось съ нимъ, и долго не могъ заснуть. Все, что онъ ни вспоминалъ, все было гадко, но гаже всего, точно что-то постыдное, вспоминался ему вечеръ у графини Лидіи Ивановны.

На другой день онъ получилъ отъ Алексѣя Александровича положительный отказъ въ разводѣ Анны и понялъ, что рѣшеніе это было основано на томъ, что вчера сказалъ французъ въ своемъ настоящемъ или притворномъ снѣ.

## XXIII

Для того, чтобы предпринять что-нибудь въ семейной жизни, необходимы или совершенный раздоръ между супругами, или любовное согласіе. Когда же отношенія супруговъ неопредѣленны и нѣтъ ни того, ни другого, никакое дѣло не можетъ быть предпринято.

Многія семьи по годамъ остаются на старыхъ мѣстахъ, постылыхъ обоимъ супругамъ, только потому, что нѣтъ ни полнаго раздора, ни согласія.

И Вронскому и Аннѣ московская жизнь въ жару и пыли, когда солнце свѣтило уже не по-весеннему, а по-лѣтнему, и всѣ деревья на бульварахъ уже давно были въ листьяхъ, и листья уже были покрыты пылью, была невыносима; но они, не перевзжая въ Воздвиженское, какъ это давно было решено, продолжали житъ въ опостылевшей имъ обоимъ Москве, потому что въ последнее время согласія не было между ними.

Раздраженіе, раздѣлявшее ихъ, не имѣло никакой внѣшней причины, и всѣ попытки объясненія не только не устраняли, но увеличивали его. Это было раздраженіе внутреннее, имѣвшее для нея основаніемъ уменьшеніе его любви, для него — раскаяніе въ томъ, что онъ поставилъ себя ради нея въ тяжелое положеніе, которое она, вмѣсто того чтобъ облегчить, дѣлаеть еще болѣе тяжелымъ. Ни тотъ, ни другой не высказывали причины своего раздраженія, но они считали другъ друга неправыми и при каждомъ предлогѣ старались доказать это другъ другу.

Для нея весь онъ, со встми его привычками, мыслями, желаніями, со всѣмъ его душевнымъ и физическимъ складомъ, былъ одно — любовь къ женщинамъ, и эта любовь по ея чувству должна была быть вся сосредоточена на ней одной. Любовь эта уменьшилась; следовательно, по ея разсужденію, онъ долженъ былъ часть любви перенести на другихъ или на другую женщину, — и она ревновала. Она ревновала его не къ какой-нибудь женщинъ, а къ уменьшенію его любви. Не имъя еще предмета для ревности, она отыскивала его. По малъйшему намеку она переносила свою ревность съ одного предмета на другой. То она ревновала его къ тъмъ грубымъ женщинамъ, съ которыми, благодаря своимъ холостымъ связямъ, онъ такъ легко могъ войти въ сношенія; то она ревновала его къ свътскимъ женщинамъ, съ которыми онъ могъ встрътиться; то она ревновала его къ воображаемой дъвушкъ, на которой онъ хотълъ, разорвавъ съ ней связь, жениться. И эта последняя ревность болье всего мучила ее, въ особенности потому,

что онъ самъ неосторожно въ откровенную минуту сказалъ ей, что его мать такъ мало понимаетъ его, что позволила себъ уговаривать его жениться на кияжиъ Сорокиной.

И, ревнуя его, Анна негодовала на него и отыскивала во всемъ поводы къ негодованію. Во всемъ, что было тяжелаго въ ея положеніи, она обвиняла его. Мучительное состояніе ожиданія, которое она, между небомъ и землей, прожила въ Москвѣ, мелденность и нерфшительность Алексфя Александровича, свое уединеніе, — она все приписывала ему. Если бъ опъ любилъ, онъ понималъ бы всю тяжесть ея положенія и вывель бы ее изъ него. Въ томъ, что она жила въ Москвъ, а не въ деревиъ, онъ же былъ виноватъ. Онъ не могъ жить, зарывшись въ деревиъ, какъ она того хотъла. Ему необходимо было общество, и опъ поставиль ее въ это ужасное положение, тяжесть котораго онъ не хотълъ понимать. И опять онъ же былъ виновать въ томъ, что она навъки разлучена съ сыномъ.

Даже тъ ръдкія минуты пъжности, которыя наступали между ними, не успокоивали ея: въ нъжности его теперь она видъла оттънокъ спокойствія, увъренности, которыхъ не было прежде и которыя раздражали ее.

Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращенія съ холостого объда, на который онъ поъхаль, ходила взадъ и впередъ по его кабинету (комната, гдъ менъе былъ слышенъ шумъ мостовой) и во всъхъ подробностяхъ передумывала выраженія вчерашней ссоры. Возвращаясь все назадъ огъ памятныхъ оскорбительныхъ словъ спора къ тому, что было ихъ поводомъ, она добралась наконецъ до начала разговора. Она долго не могла повърнть тому, чтобы раздоръ начался съ такого безобиднаго, неблизкаго ничьему сердцу разговора. А дъйствительно это было такъ.

Все началось съ того, что онъ посмѣялся надъ женскими гимназіями, считая ихъ непужными, а она заступилась за нихъ. Онъ неуважительно отнесся къженскому образованію вообще и сказалъ, что Ганна, покровительствуемая Анпой англичанка, вовсе не пуждалась въ знанін физики.

Это раздражило Анну. Она видъла въ этомъ презрительный намекъ на свои занятія. И она придумала и сказала такую фразу, которая бы отплатила ему за сдъланную ей боль.

— Я не жду того, чтобы вы помнили меня, мои чувства, какъ можетъ ихъ помнить любящій человѣкъ, но я ожидала просто деликатности, — сказала она.

И дъйствительно, онъ покраснълъ отъ досады и что-то сказаль непріятное. Она не помнила, что она отвътила ему, но только туть къ чему-то онъ, очевидно съ желаніемъ тоже сдълать ей больно, сказалъ:

— Мнѣ непріятно ваше пристрастіе къ этой дѣвочкѣ, это правда, потому что я вижу, что оно ненатурально.

Эта жестокость его, съ которою онъ разрушалъ міръ, съ такимъ трудомъ состроенный ею себѣ, чтобы переносить свою тяжелую жизнь, эта несправедливость его, съ которою онъ обвинялъ ее въ притворствѣ, въ ненатуральности, взорвали ее.

— Очень жалѣю, что одно грубое и матеріальное вамъ понятно и натурально, — сказала она и вышла изъ комнаты.

Когда вчера вечеромъ онъ пришелъ къ ней, они не поминали о бывшей ссоръ, но оба чувствовали, что ссора заглажена, а не прошла.

Нынче онъ цѣлый день не былъ дома, и ей было такъ одиноко и тяжело чувствовать себя съ нимъ въ ссорѣ, что она хотѣла все забыть, простить и примириться съ нимъ, хотѣла обвинить себя и оправдать его.

«Я сама виновата. Я раздражительна, я безсмысленно ревнива. Я примирюсь съ нимъ, и уъдемъ въ деревню, тамъ я буду спокойнъе», говорила она себъ.

«Непатурально, — вспомнила опа вдругъ болѣе всего оскорбившее ее не столько слово, сколько памѣреніе сдѣлать ей больно. — Я знаю, что опъ хотѣлъ сказать; опъ хотѣлъ сказать: пепатурально, не любя свою дочь, любить чужого ребенка. Что опъ понимаеть въ любви къ дѣтямъ, въ моей любви къ Сережѣ, которымъ я для него пожертвовала? Но это желаніе сдѣлать мнѣ больно! Нѣть, онъ любить другую женщину, это не можетъ быть иначе».

И, увидавъ, что, желая успокоить себя, она совершила опять столько разъ уже пройденный ею кругъ и вернулась къ прежнему раздраженію, она ужаснулась на самоё себя. «Неужели нельзя? Неужели я не могу взять на себя? — сказала она себѣ и начала опять сначала. — Онъ правдивъ, онъ честенъ, опъ любить меня. Я люблю его, на-дняхъ выйдетъ разводъ. Чего же еще нужно? Нужно спокойствіе, довѣріе, и я возьму на себя. Да, теперь, какъ онъ пріѣдетъ, я скажу, что я была виновата, хотя я и не была виновата, и мы уѣдемъ».

И, чтобы не думать бол'ве и не поддаваться раздраженію, она позвонила и вел'вла внести сундуки для укладки вещей въ деревню.

Въ десять часовъ Вронскій прівхаль.

# XXIV

- Что жъ, было весело? спросила она, съ виноватымъ и кроткимъ выраженіемъ на лицѣ выходя къ нему навстрѣчу.
- Какъ обыкновенно, отвѣчалъ онъ, тотчасъ же по одному взгляду на нее понявъ, что она въ од-

номъ изъ своихъ хорошихъ расположеній. Онъ уже привыкъ къ этимъ переходамъ и нынче былъ особенно радъ ему, потому что самъ былъ въ самомъ хорошемъ расположеніи духа.

— Что я вижу! Воть это хорошо! — сказаль

онъ, указывая на сундуки въ передней.

— Да, надо ѣхать. Я ѣздила кататься, и такъ хорошо, что въ деревню захотѣлось. Вѣдь тебя ничто не задерживаеть?

— Только одного желаю. Сейчасъ я приду, и поговоримъ, только переодънусь. Вели чаю дать.

И онъ пошелъ въ свой кабинеть.

Было что-то оскорбительное въ томъ, что онъ сказалъ: «вотъ это хорошо», какъ говорять ребенку, когда онъ пересталъ капризничать, и еще болѣе была оскорбительна та противоположность между ея виноватымъ и его самоувѣреннымъ тономъ; и она на мгновеніе почувствовала въ себѣ поднимающееся желаніе борьбы; но, сдѣлавъ усиліе надъ собой, она подавила его и встрѣтила Вронскаго такъ же весело.

Когда онъ вышелъ къ ней, она разсказала ему, отчасти повторяя приготовленныя слова, свой день и свои планы на отъ вздъ.

- Знаешь, на меня нашло почти вдохновеніе, говорила она. Зачёмъ ждать здёсь развода? Развёне все равно въ деревнё? Я не могу больше ждать. Я не хочу надёяться, не хочу ничего слышать проразводъ. Я рёшила, что это не будеть больше имёть вліянія на мою жизнь. И ты согласенъ?
- О, да! сказалъ онъ, съ безпокойствомъ взглянувъ въ ея взволнованное лицо.
- Что же вы тамъ дѣлали? кто былъ? сказала она, помолчавъ.

Вронскій назвалъ гостей. — Обѣдъ былъ прекрасный, и гонка лодокъ, и все это довольно было мило, но въ Москвѣ не могуть безъ ridicule. Явилась какая-

то дама, учительница плаванья шведской королевы, и показывала свое искусство.

- Какъ? плавала? хмурясь спросила Анна.
- Въ какомъ-то красномъ costume de natation, старал, безобразная. Такъ когда же ъдемъ?
- Что за глупая фантазія! Что же, она особенно какъ-нибудь плаваетъ? — не отвѣчая, сказала Анна.
- Рѣшительно ничего особеннаго. Я и говорю, глупо ужасно. Такъ когда же ты думаешь ѣхать?

Анна встряхнула головой, какъ бы желая отогнать непріятную мысль.

- Когда \*\* \*\* Да ч\*\* \*\* раньше, т\*\* \*\* лучше. Завтра не усп\*\* не посл\*\* завтра.
- Да... ивть, постой. Послвзавтра воскресенье, мив надо быть у татап, сказалъ Вронскій, смутившись, потому что, какъ только онъ произнесъ имя матери, онъ почувствовалъ на себв пристальный подозрительный взглядъ. Смущеніе его подтвердило ей ея подозрвнія. Она вспыхнула и отстранилась отъ него. Теперь уже не учительница шведской королевы, а княжна Сорокина, которая жила въ подмосковной деревнъ вмъстъ съ графиней Вронской, представилась Апнъ.
  - Ты можешь потхать завтра! сказала она.
- Да ивть же. По двлу, по которому я вду, доввренности и деньги не получаются завтра, отввиаль онь.
  - Если такъ, то мы не уъдемъ совсъмъ.
  - Да отчего же?
- Я не потду поздите. Въ понедъльникъ или никогда!
- Почему же? какъ бы съ удивленіемъ сказалъ Вронскій. Въдь это не имъетъ смысла!
- Для тебя это не имѣетъ смысла, потому что об меня тебъ никакого дѣла нѣтъ. Ты не хочешь

понять моей жизни. Одно, что меня занимало здѣсь — Ганна. Ты говоришь, что это притворство. Ты вѣдь говорилъ вчера, что я не люблю дочь, а притворяюсь, что люблю эту англичанку, что это ненатурально; я бы желала знать, какая жизнь для меня здѣсь можеть быть натуральна.

На мгновеніе она очнулась и ужаснулась тому, что измѣнила своему намѣренію. Но и зная, что она губить себя, она не могла воздержаться, не могла не показать ему, какъ онъ былъ неправъ, не могла покориться ему.

- Я никогда не говорилъ этого; я говорилъ, что не сочувствую этой внезапной любви.
- Отчего ты, хвастаясь своею прямотой, не говоришь правду?
- Я никогда не хвастаюсь и никогда не говорю неправду, сказалъ онъ тихо, удерживая поднимавшійся въ немъ гнѣвъ. Очень жаль, если ты не уважаешь...
- Уваженіе выдумали для того, чтобы скрывать пустое м'всто, гд'в должна быть любовь... А если ты больше не любишь меня, то лучше и честн'ве это сказать.
- Нѣть, это становится невыносимо! вскрикнуль Вронскій, вставая со стула. И, остановившись предъ ней, онъ медленно выговорилъ: Для чего ты испытываешь мое терпѣніе? сказаль онъ съ такимъ видомъ, какъ будто могъ бы сказать еще многое, но удерживался. Оно имѣетъ предѣлы.
- Что вы хотите этимъ сказать? вскрикнула она, съ ужасомъ вглядываясь въ явное выраженіе ненависти, которое было во всемъ лицѣ и въ особенности въ жестокихъ, грозныхъ глазахъ.
- Я хочу сказать... пачалъ было онъ, но остановился. Я долженъ спросить, чего вы отъ меня хотите?

— Чего я могу хотъть? Я могу хотъть только того, чтобы вы не покниули меня, какъ вы думаете, — сказала она, понявъ все то, чего онъ не досказалъ. — Но этого я не хочу, это второстепенно. Я хочу любви, а ея нътъ. Стало быть, все кончено.

Она направилась къ двери.

- Постой! По...стой! сказалъ Вронскій, не раздвигая мрачной складки бровей, но останавливая ее за руку. Въ чемъ дѣло? Я сказалъ, что отъъздъ надо отложить на три дня, ты мнѣ на это сказала, что я лгу, что я нечестный человѣкъ.
- Да, и повторяю, что человѣкъ, который попрекаетъ меня, что онъ всѣмъ пожертвовалъ для меня, сказала она, вспоминая слова еще прежней ссоры, что это хуже, чѣмъ нечестный человѣкъ, это человѣкъ безъ сердца.
- Нѣтъ, есть границы терпѣнію! вскрикнулъ онъ и быстро выпустилъ ея руку.

«Онъ ненавидить меня, это ясно», подумала она и молча, не оглядываясь, невёрными шагами вышла изъ комнаты. «Онъ любитъ другую женщину, это еще яснѣе», говорила она себѣ, входя въ свою комнату. «Я хочу любви, а ея пѣтъ. Стало быть, все кончено, — повторила она сказанныя ею слова, — и надо кончить».

«Но какъ?» спросила она себя и сѣла на кресло передъ зеркаломъ.

Мысли о томъ, куда она повдетъ теперь, — къ теткъ ли, у которой она воспитывалась, къ Долли или просто одна за границу, и о томъ, что онъ дълаетъ теперь одинъ въ кабинетъ, окончательная ли это ссора, или возможно еще примиреніе, и о томъ, что теперь будутъ говорить про нее всъ ея петербургскіе бывшіе знакомые, какъ посмотритъ на это Алексъй Александровичъ, и много другихъ мыслей о томъ, что будетъ теперь, послъ разрыва, приходили ей въ голову, но

она не всею душой отдавалась этимъ мыслямъ. Въ душѣ ея была какая-то неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла ее сознать. Вспомнивъ еще разъ объ Алексѣѣ Александровичѣ, она вспомнила и время своей болѣзни послѣ родовъ, и то чувство, которое тогда не оставляло ея. «Зачѣмъ я не умерла?» вспомнились ей тогдашнія ея слова и тогдашнее ея чувство. И она вдругъ поняла то, что было въ ея душѣ. Да, это была та мысль, которая одна разрѣшала все. «Да, умереть!..»

«И стыдъ и позоръ Алексѣя Александровича и Сережи, и мой ужасный стыдъ — все спасается смертью. Умереть — и онъ будеть раскаиваться, будеть жалѣть, будеть любить, будетъ страдать за меня». Съ остановившеюся улыбкой состраданія къ себѣ она сидѣла въ креслѣ, снимая и надѣвая кольца съ лѣвой руки, живо съ разныхъ сторонъ представляя себѣ его чувства послѣ ея смерти.

Приближающіеся шаги, его шаги, развлекли ее. Какъ бы занятая укладываніемъ своихъ колецъ, она не обратилась даже къ нему.

Онъ подошелъ къ ней и, взявъ ее за руку, тихо сказалъ:

— Анна, поъдемъ послъзавтра, если хочешь. Я на все согласенъ.

Она молчала.

- Что же? спросилъ онъ.
- Ты самъ знаешь, сказала она и въ ту же минуту, не въ силахъ удерживаться болѣе, она зарыдала.
- Брось меня, брось! выговаривала она между рыданіями. Я уѣду завтра... Я больше сдѣлаю. Кто я? я развратная женщина. Камень на твоей шеѣ. Я не хочу мучить тебя, не хочу! Я освобожу тебя. Ты не любишь, ты любишь другую!

Вронскій умоляль ее успокоиться и ув ряль, что

нѣтъ признака основанія ея ревности, что онъ никогда не переставалъ и не перестанетъ любить ее, что онъ любить больше, чѣмъ прежде.

— Анна, за что такъ мучить себя и меня? — говориль онъ, цёлуя ея руки. Въ лицѣ его теперь выражалась нѣжность, и ей казалось, что она слышала ухомъ звукъ слезъ въ его голосѣ и на рукѣ своей чувствовала ихъ влагу. И мгновенно отчаянная ревность Анны перешла въ отчаянную, страстную нѣжность; она обнимала его, покрывала поцѣлуями его голову, шею, руки.

# XXV

Чувствуя, что примиреніе было полное, Анна съ утра оживленно принялась за приготовленія къ отъвзду. Хотя и не было решено, вдуть ли они въ понедельникъ или во вторникъ, такъ какъ оба вчера
уступали одинъ другому, Анна деятельно приготовлялась къ отъ взду, чувствуя себя теперь совершенно
равнодушною къ тому, что они вдутъ днемъ раньше
или позже. Она стояла въ своей комнате надъ открытымъ сундукомъ, отбирая вещи, когда онъ, уже
одетый, раньше обыкновеннаго вошелъ къ ней.

— Я сейчасъ съёзжу къ maman, она можетъ прислать мнѣ деньги черезъ Егора. И завтра я готовъ ѣхать, — сказалъ онъ.

Какъ ни хорошо она была настроена, упоминаніе о поъздкъ на дачу кольнуло ее.

— Нѣтъ, я и сама не успѣю, — сказала она и тотчасъ же подумала: «стало быть, можно было устроиться такъ, чтобы сдѣлать, какъ я хотѣла». — Нѣтъ, какъ ты хотѣлъ, такъ и дѣлай. Иди въ столовую, я сейчасъ приду, только отобрать эти ненужныя вещи, — сказала она, передавая на руку Аннушки, на которой уже лежала гора тряпокъ, еще что-то.

Вронскій ѣлъ свой бифстексъ, когда она вошла въ столовую.

- Ты не повъришь, какъ мнѣ опостылѣли эти комнаты сказала она, садясь подлѣ него къ своему кофе. Ничего нѣтъ ужаснѣе этихъ chambres garnies. Нѣтъ выраженія лица въ нихъ, нѣтъ души. Эти часы, гардины, главное обои кошмаръ. Я думаю о Воздвиженскомъ, какъ объ обѣтованной землѣ. Ты не отсылаешь еще лошадей?
- Нѣтъ, онѣ поѣдутъ послѣ насъ. А ты куданибудь ѣдешь?

— Я хотѣла съѣздить къ Вильсонъ. Мнѣ ей свезти платья. Такъ рѣшительно завтра ?— сказала она веселымъ голосомъ; но вдругъ лицо ея измѣнилось.

Камердинеръ Вронскаго пришелъ спросить расписку на телеграмму изъ Петербурга. Ничего не было особеннаго въ полученіи Вронскимъ депеши, но онъ, какъ бы желая скрыть что-то отъ нея, сказалъ, что расписка въ кабинетъ, и поспъшно обратился къ ней:

- Непремѣнно завтра я все кончу.
- Отъ кого депеша? спросила она, не слушая ero.
  - Отъ Стивы, отв в чалъ онъ неохотно.
- Отчего же ты не показалъ мнѣ? Какая же можетъ быть тайна между Стивой и мной?

Вронскій воротиль камердинера и велёль принесть депешу.

- Я не хотѣлъ показывать, потому что Стива имѣеть страсть телеграфировать; что жъ телеграфировать, когда ничего не рѣшено.
  - О разводѣ?
- Да, но онъ пишеть: ничего еще не могъ добиться. На-дняхъ объщалъ ръшительный отвътъ. Да воть прочти.

Дрожащими руками Анна взяла депешу и прочла самое, что сказалъ Вронскій. Въ концѣ еще было

прибавлено: «надежды мало, но я сдѣлаю все возможное и невозможное».

- Я вчера сказала, что миѣ совершенно все равно, когда я получу, и даже получу ли разводъ, сказала она покраснѣвъ. Не было никакой надобности скрывать отъ меня. «Такъ онъ можетъ скрытъ и скрываеть отъ меня свою переписку съ женщинами», подумала она.
- А Яшвинъ хотѣлъ пріѣхать нынче утромъ съ Войтовымъ, сказалъ Вронскій; кажется, что онъ выигралъ съ Пѣвцова все, и даже больше того, что тотъ можетъ заплатить, около шестидесяти тысячъ.
- Нѣтъ, сказала она, раздражаясь тѣмъ, что онъ такъ очевидно этою перемѣной разговора показывалъ ей, что она раздражена, почему же ты думаешь, что это извѣстіе такъ интересуетъ меня, что надо даже скрывать? Я сказала, что не хочу объ этомъ думать, и желала бы, чтобы ты этимъ такъ же мало интересовался, какъ и я.
- Я интересуюсь потому, что люблю ясность, сказаль онъ.
- Ясность не въ формѣ, а въ любви, сказала она, все болѣе и болѣе раздражаясь не словами, а тономъ холоднаго спокойствія, съ которымъ онъ говорилъ. Для чего ты желаешь этого?

«Боже мой! опять о любви», подумаль онъ морщась.

- Вѣдь ты знаешь для чего: для тебя и для дѣтей, которыя будуть, сказаль онъ.
  - Дътей не будеть.
  - Это очень жалко, сказалъ онъ.
- Тебѣ это нужно для дѣтей; а обо мнѣ ты не думаешь? сказала она, совершенно забывъ и не слыхавъ, что онъ сказалъ: для тебя и для дѣтей.

Вопросъ о возможности имътъ дътей былъ давно

спорный и раздражавшій ее. Его желаніе имъть дътей она объясняла себъ тъмъ, что онъ не дорожиль ея красотой.

— Ахъ, я сказалъ: для тебя. Болѣе всего для тебя, — морщась точно отъ боли, повторилъ онъ, — потому что я увѣренъ, что большая доля твоего раздраженія происходить отъ неопредѣленности положенія.

«Да, вотъ онъ пересталъ теперь притворяться, и видна вся его холодная ненависть ко мнѣ», подумала она, не слушая его словъ, но съ ужасомъ вглядываясь въ того холоднаго и жестокаго судью, который, дразня ее, смотрѣлъ изъ его глазъ.

- Причина не та, сказала она, и я даже не понимаю, какъ причиной моего, какъ ты называешь, раздраженія можеть быть то, что я нахожусь совершенно въ твоей власти. Какая же тутъ неопредъленность положенія? напротивъ.
- Очень жалью, что ты не хочешь понять, перебиль онь ее, съ упорствомъ желая высказать свою мысль: неопредъленность состоить въ томъ, что тебъ кажется, что я свободенъ.
- Насчеть этого ты можешь быть совершенно спокоень, сказала она и, отвернувшись оть него, стала пить кофей.

Она подняла чашку, отставивъ мизинецъ, и поднесла ее ко рту. Отпивъ нѣсколько глотковъ, она взглянула на него и по выраженію его лица ясно попяла, что ему противны были рука и жестъ и звукъ, который она производила губами.

- Мнѣ совершенно все равно, что думаеть твоя мать и какъ она хочеть женить тебя, сказала она, дрожащею рукой ставя чашку.
  - Но мы не объ этомъ говоримъ.
- Нѣтъ, объ этомъ самомъ. И повѣрь, <mark>что для</mark> меня женщина безъ сердца, будь она старуха или не

старуха, твоя мать или чужая, не интересна, и я ее знать не хочу.

- Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно о моей матери.
- Женщина, которая не угадала сердцемъ, въ чемъ лежитъ счастіе и честь ея сына, у той нътъ сердца.
- Я повторяю свою просьбу: не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю, — сказаль онъ, возвышая голосъ и строго глядя на нее.

Она не отвѣчала. Пристально глядя на него, на его лицо, руки, она вспомнила со всѣми подробностями сцену вчерашняго примиренія и его страстныя ласки. «Эти, точно такіе же ласки онъ расточаль и будеть и хочеть расточать другимъ женщинамъ!» думала она.

- Ты не любишь мать. Это все фразы, фразы и фразы! съ ненавистью глядя на него, сказала она.
  - А если такъ, то надо...
- Надо рѣшиться, и я рѣшилась, сказала она и хотѣла уйти, но въ это время въ комнату вошелъ Яшвинъ. Анна поздоровалась съ нимъ и остановилась.

Зачёмъ, когда въ душё у нея была буря и она чувствовала, что стоитъ на поворотё жизни, который можетъ имёть ужасныя послёдствія, зачёмъ ей въ эту минуту надо было притворяться передъ чужимъ человёкомъ, который рано или поздно узнаетъ же все, — она не знала; но, тотчасъ же смиривъ въ себѣ внутреннюю бурю, она сёла и стала говорить съ гостемъ.

- Ну, что ваше дѣло? получили долгъ? спросила она Яшвина.

- Кажется, послъзавтра, сказалъ Вронскій.
- Вы, впрочемъ, уже давно собираетесь.
- Но теперь уже рѣшительно, сказала Анна, глядя прямо въ глаза Вронскому такимъ взглядомъ, который говорилъ ему, чтобъ онъ и не думалъ о возможности примиренія.
- Неужели же вамъ не жалко этого несчастнаго Пъвцова? — продолжала она разговоръ съ Яшвинымъ.
- Никогда не спрашивалъ себя, Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Въдь мое все состояніе туть, онъ показалъ на боковой карманъ, и теперь я богатый человъкъ; а нынче поъду въ клубъ и, можетъ быть, выйду нищимъ. Въдь кто со мной садится тоже хочетъ оставить меня безъ рубашки, а я его. Ну и мы боремся, и въ этомъ-то удовольствіе.
- Ну, а если бы вы были женаты, сказала Анна, каково бы вашей женъ ?

Яшвинъ засмъялся.

- Затъмъ, видно, и не женился, и никогда не сбирался.
- А Гельсингфорсъ? сказалъ Вронскій, вступая въ разговоръ, и взглянулъ на улыбнувшуюся Анну. Встрътивъ его взглядъ, лицо Анны вдругъ приняло колодно-строгое выраженіе, какъ будто она говорила ему: «не забыто. Все то же».
- Неужели вы были влюблены? сказала она Яшвину.
- О, Господи! сколько разъ! Но, понимаете, одному можно състь за карты, но такъ, чтобы всегда встать, когда придетъ время rendez-vous. А мнъ можно заниматься любовью, но такъ, чтобы вечеромъ не опоздать къ партіи. Такъ я и устраиваю.
- Нѣтъ, я не про то спрашиваю, а про настоящее. — Она хотѣла сказать *Гельсингфорсъ*, но не хотѣла сказать слово, сказанное Вронскимъ.

Прітхаль Войтовъ, покупавшій жеребца; Анна встала и вышла изъ комнаты.

Предъ тѣмъ, какъ уѣзжать изъ дома, Вронскій вошелъ къ ней. Она хотѣла притвориться, что ищетъ что-нибудь на столѣ, но, устыдившись притворства, прямо взглянула ему въ лицо холоднымъ взглядомъ.

- Что вамъ надо? спросила она его по-французски.
- Взять аттестать на Гамбетту, я продаль его, сказаль онъ такимъ тономъ, который выражаль яснье словъ: «объясняться мнь некогда и ни къ чему не поведеть».

«Я ни въ чемъ не виноватъ предъ нею, — думалъ онъ. — Если она хочетъ себя наказывать, tant pis pour elle». Но, выходя, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его вдругъ дрогнуло отъ состраданія къ ней.

- Что, Анна? спросиль онъ.
- Я ничего, отвѣчала она такъ же холодно и спокойно.

«А ничего, такъ tant pis», подумаль онъ, опять похолодѣвъ, повернулся и пошелъ. Выходя, онъ въ веркало увидалъ ея лицо, блѣдное, съ дрожащими губами. Онъ и хотѣлъ остановиться и сказать ей утѣшительное слово, но ноги вынесли его изъ комнаты, прежде чѣмъ онъ придумалъ, что сказать. Цѣлый этотъ день онъ провелъ внѣ дома и когда пріѣхалъ поздно вечеромъ, дѣвушка сказала ему, что у Анны Аркадьевны болитъ голова и она просила не входить къ ней.

#### XXVI

Никогда еще не проходило дня въ ссорѣ. Нынче это было въ первый разъ. И это была не ссора. Это было очевидное признаніе въ совершенномъ охлаж-

деніи. Разв'є можно было взглянуть на нее такъ, какъ онъ взглянулъ, когда входилъ въ комнату за аттестатомъ? посмотр'єть на нее, вид'єть, что сердце ея разрывается отъ отчаянія и пройти молча съ этимъ равнодушно-спокойнымъ лицомъ? Онъ не то что охлад'єлъ къ ней, но онъ ненавид'єлъ ее, потому что любилъ другую женщину, — это было-ясно.

И, вспоминая всѣ тѣ жестокія слова, которыя онъ сказаль, Анна придумывала еще тѣ слова, которыя онъ, очевидно, желаль и могъ сказать ей, и все болѣе и болѣе раздражалась.

«Я васъ не держу, — могъ сказать онъ. — Вы можете идти, куда хотите. Вы не хотъли разводиться съ вашимъ мужемъ, въроятно, чтобы вернуться къ нему. Вернитесь. Если вамъ нужны деньги, я дамъ вамъ. Сколько нужно вамъ рублей?»

Всѣ самыя жестокія слова, которыя могь сказать грубый человѣкъ, онъ сказалъ ей въ ея воображеніи, и она не прощала ихъ ему, какъ будто онъ дѣйствительно сказалъ ихъ.

«А развѣ не вчера только онъ клялся въ любви, онъ, правдивый и честный человѣкъ? Развѣ я не отчаивалась напрасно уже много разъ?» вслѣдъ затѣмъ говорила она себѣ.

Весь день этоть, за исключеніемъ потядки къ Вильсонъ, которая заняла у нея два часа, Анна провела въ сомнтвияхъ о томъ, все ли кончено или есть надежда примиренія и надо ли ей сейчасъ утать или еще разъ увидать его. Она ждала его цтлый день и вечеромъ, уходя въ свою комнату, приказавъ передать ему, что у нея голова болитъ, загадала себт: «если онъ придетъ, несмотря на слова горничной, то значитъ онъ еще любитъ. Если же нтъ, то значитъ все кончено, и тогда я ртыу, что мнтъ дтълать!..»

Она вечеромъ слышала остановившійся стукъ его

коляски, его звонокъ, его шаги и разговоръ съ дѣвушкой: опъ повѣрилъ тому, что ему сказали, не хотѣлъ больше ничего узпавать и пошелъ къ себѣ. Стало быть, все было кончено.

И смерть, какъ единственное средство возстановить въ его сердцѣ любовь къ ней, наказать его и одержать побѣду въ той борьбѣ, которую поселившійся въ ея сердцѣ злой духъ велъ съ нимъ, ясно и живо представилась ей.

Теперь было все равно: ѣхать или не ѣхать въ Воздвиженское, получить или не получить отъ мужа разводъ, — все было не нужно. Нужно было одно — наказать его.

Когда она налила себъ обычный пріемъ опіума и подумала о томъ, что стоило только выпить всю стклянку, чтобы умереть, ей показалось это такъ легко и просто, что она опять съ наслаждениемъ стала думать о томъ, какъ онъ будетъ мучиться, раскаиваться и любить ея память, когда уже будеть поздно. Она лежала въ постели съ открытыми глазами, глядя при свъть одной догоравшей свъчи на лъпной карнизъ потолка и на захватывающую часть его тень отъ ширмы, и живо представляла себъ, что онъ будеть чувствовать, когда ея уже не будеть и она будеть для него только одно воспоминаніе. «Какъ могъ я сказать ей эти жестокія слова?» будеть говорить онъ. «Какъ могь я выйти изъ комнаты, не сказавъ ей ничего? Но теперь ея ужъ нѣтъ. Она навсегда ушла отъ насъ. Она тамъ...» Вдругъ тень ширмы заколебалась, захватила весь карнизъ, весь потолокъ, другія твни съ другой стороны рванулись ей навстрвчу, на мгновеніе тъни сбъжали, но потомъ съ повою быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. «Смерть!» подумала она. И такой ужасъ нашелъ на нее, что она долго не могла понять, гдъ она, и долго не могла дрожащими руками найти спички

и зажечь другую свѣчу вмѣсто той, которая догорѣла и потухла. «Нѣть, все — только жить! Вѣдь я люблю его. Вѣдь онъ любить меня! Это было и пройдеть», говорила она, чувствуя, что слезы радости возвращенія къ жизни текли по ея щекамъ. И, чтобы спастись оть своего страха, она поспѣшно пошла въ кабинеть къ нему.

Онъ спалъ въ кабинетъ кръпкимъ сномъ. Она подошла къ нему и, сверху освъщая его лицо, долго смотръла па него. Теперь, когда онъ спалъ, она любила его такъ, что при видъ его не могла удержать слезъ нъжности; но она знала, что если бъ онъ проснулся, то онъ посмотрълъ бы на нее холоднымъ, сознающимъ свою правоту взглядомъ, и что, прежде чъмъ говорить ему о своей любви, она должна бы была доказать ему, какъ онъ былъ виноватъ предъ нею. Она, не разбудивъ его, вернулась къ себъ, и послъ второго пріема опіума къ утру заснула тяжелымъ, неполнымъ сномъ, во все время котораго она не переставала чувствовать себя.

Утромъ страшный кошмаръ, нѣсколько разъ повторявшійся ей въ сновидѣніяхъ еще до связи съ Вронскимъ, представился ей опять и разбудилъ ее. Старичокъ съ взлохмаченною бородой что-то дѣлалъ, нагнувшись надъ желѣзомъ, приговаривая безсмысленныя французскія слова, и она, какъ и всегда при этомъ кошмарѣ (что и составляло его ужасъ), чувствовала, что мужичокъ этотъ не обращаетъ на нее вниманія, но дѣлаетъ это какое-то страшное дѣло въ желѣзѣ надъ нею. И она проснулась въ холодномъ поту.

Когда она встала, ей, какъ въ туманъ, вспомнился вчерашній день.

«Была ссора. Было то, что бывало уже нѣсколько разъ. Я сказала, что у меня голова болить, и онъ не входилъ. Завтра мы ѣдемъ, надо видѣть его и готовиться къ отъѣзду», сказала она себѣ. И, узнавъ,

что онъ въ кабинеть, она пошла къ нему. Проходя по гостиной, она услыхала, что у подъвзда остановился экипажъ, и, взглянувъ въ окно, увидала карету, изъ которой высовывалась молодая дъвушка въ лиловой шляпкъ, что-то приказывая звонившему лакею. Послъ переговоровъ въ передней кто-то вошель наверхъ, и рядомъ съ гостиной послышались шаги Вронскаго. Онъ быстрыми шагами сходилъ по лъстницъ. Анна опять подошла къ окну. Вотъ онъ вышелъ безъ шляпы на крыльцо и подошелъ къ каретъ. Молодая дъвушка въ лиловой шляпкъ передала ему пакетъ. Вронскій улыбаясь сказалъ ей что-то. Карета отътхала; онъ быстро вбъжалъ назадъ по лъстницъ.

Туманъ, застилавшій все въ ея душѣ, вдругъ разсѣялся. Вчерашнія чувства съ новою болью защемили больное сердце. Она не могла понять теперь, какъ она могла унизиться до того, чтобы пробыть цѣлый день съ нимъ въ его домѣ. Она вошла къ нему въ кабинетъ, чтобъ объявить ему свое рѣшеніе.

— Это Сорокина съ дочерью завзжала и привезла мив деньги и бумаги отъ maman. Я вчера не могъ получить. Какъ твоя голова, лучше? — сказалъ онъ спокойно, не желая видътъ и пониматъ мрачнаго и торжественнаго выраженія ея лица.

Она молча, пристально смотрѣла на него, стоя посреди комнаты. Онъ взглянулъ на нее, на мгновеніе нахмурился и продолжалъ читать письмо. Она повернулась и медленно пошла изъ комнаты. Онъ еще могъ вернуть ее, но она дошла до двери, онъ все молчалъ, и слышенъ былъ только звукъ шуршанія перевертываемаго листа бумаги.

- Да, кстати, сказалъ онъ въ то время, какъ она была уже въ дверяхъ, завтра мы ѣдемъ рѣ-шительно? Не правда ли?
- Вы, но не я, сказала она, оборачиваясь къ нему.

- Анна, этакъ невозможно жить...
- Вы, но не я, повторила она.
- Это становится невыносимо!
- Вы... вы раскаетесь въ этомъ, сказала она и вышла.

Испуганный тёмъ отчаяннымъ выраженіемъ, съ которымъ были сказаны эти слова, онъ вскочилъ и хотёлъ бёжать за нею, но, опомнившись, опять сёлъ и, крёпко сжавъ зубы, нахмурился. Эта неприличная, какъ онъ находилъ, угроза чего-то раздражила его. «Я пробовалъ все, — подумалъ онъ, — остается одно — не обращать вниманія», и онъ сталъ собираться ёхать въ городъ и опять къ матери, отъ которой надобыло получить подпись на довёренности.

Она слышала звуки его шаговъ по кабипету и столовой. У гостиной онъ остановился. Но онъ не повернулъ къ ней, онъ только отдалъ приказаніе о томъ, чтобъ отпустили безъ него Войтову жеребца. Потомъ она слышала, какъ подали коляску, какъ отворилась дверь и онъ вышелъ опять. Но вотъ онъ опять вошелъ въ съни, и кто-то взбъжалъ наверхъ. Это камердинеръ вбъгалъ за забытыми перчатками. Она подошла къ окну и видъла, какъ онъ не глядя взялъ перчатки и, тронувъ рукой спину кучера, что-то сказалъ ему. Потомъ, не глядя въ окна, онъ сълъ въ свою обычную позу въ коляскъ, заложивъ ногу на ногу, и, надъвая перчатку, скрылся за угломъ.

### XXVII

«Уѣхалъ! Кончено!» сказала себѣ Анна, стоя у окна, и въ отвѣтъ на этотъ вопросъ впечатлѣнія мрака при потухшей свѣчѣ и страшнаго сна, сливаясь въ одно, холоднымъ ужасомъ наполнили ея сердце.

— Нѣтъ, этого не можетъ быть! — вскрикнула она и, перейдя комнату, крѣпко позвонила. Ей такъ

страшно было теперь оставаться одной, что, не дожидаясь прихода человъка, она пошла навстръчу ему.

— Узнайте, куда повхалъ графъ, — сказала она. Человвкъ отввчалъ, что графъ повхалъ въ конюшни.

- Они приказали доложить, что если вамъ угодно вывхать, то коляска сейчасъ вернется.
- Хорошо. Постойте. Сейчасъ я напишу записку. Пошлите Михайлу съ запиской въ конюшни. Поскоръе.

Она съла и написала:

«Я виновата. Вернись домой, надо объясниться. Ради Бога прівзжай, мив страшно».

Она запечатала и отдала человъку.

Она боялась оставаться одна теперь и вслёдъ за человекомъ вышла изъ комнаты и пошла въ детскую.

«Что жъ, это не то, это не онъ! Гдѣ его голубые глаза, милая и робкая улыбка?» была первая мысль ея, когда она увидала свою пухлую, румяную девочку съ черными выощимися волосами вмъсто Сережи, котораго она, при запутанности своихъ мыслей, ожидала видъть въ дътской. Дъвочка, сидя у стола, упорно и кръпко хлопала по немъ пробкой и безсмысленно глядъла на мать двумя смородинами — черными глазами. Отвътивъ англичанкъ, что она совсъмъ здорова и что завтра уѣзжаеть въ деревню, Анна подсѣла къ дъвочкъ и стала предъ нею вертъть пробку съ графина. Но громкій, звонкій сміхь ребенка и движеніе, которое она сділала бровью, такъ живо ей напомнили Вронскаго, что, удерживая рыданія, она по-спѣшно встала и вышла. «Неужели все кончено? Нѣтъ, это не можеть быть, — думала она. — Онъ вернется. Но какъ онъ объяснить мнъ эту улыбку, это оживленіе посл'є того, какъ онъ говорилъ съ ней? Но и не объяснить, все-таки повърю. Если я не повърю, то мнъ остается одно... а я не хочу».

Она посмотрѣла на часы. Прошло двѣнадцать минуть. «Теперь ужъ онъ получилъ записку и вдеть назадъ. Недолго, еще десять минуть... Но что, если онъ не прівдеть? Ніть, этого не можеть быть. Надо, чтобы онъ не видълъ меня съ заплаканными глазами. Я пойду умоюсь. Да, да, причесалась ли я или нъть?» спросила она себя. И не могла вспомнить. Она ощупала голову рукой. «Да, я причесана, но когда ръшительно не помню». Она даже не върила своей рукъ и подошла къ трюмо, чтобы увидать, причесана ли она въ самомъ дѣлѣ или нѣтъ. Она была причесана и не могла вспомнить, когда она это дёлала. «Кто это? — думала она, глядя въ зеркало на воспаленное лицо съ странно блестящими глазами, испуганно смотръвшими на нее. — Да это я», вдругъ поняла она и, оглядывая себя всю, она почувствовала вдругъ на себъ его поцълуи и, содрогаясь, двинула плечами. Потомъ подняла руку къ губамъ и поцеловала ее.

«Что это, я съ ума схожу», и она пошла въ спальню, гдѣ Аннушка убирала комнату.

- Аннушка, сказала она, останавливаясь передъ ней и глядя на горничную, сама не зная, что скажеть ей.
- Къ Дарьъ Александровнъ вы хотъли ъхать, какъ бы понимая, сказала горничная.
  - Къ Даръв Александровнв? Да, я повду.

«Пятнадцать минуть туда, пятнадцать назадъ. Онъ вдеть уже, онъ прівдеть сейчасъ, — она вынула часы и посмотрела на нихъ. — Но какъ онъ могъ убхать, оставивъ меня въ такомъ положеніи? Какъ онъ можеть жить, не примирившись со мной?» Она подошла къ окну и стала смотреть на улицу. По времени онъ уже могъ вернуться. Но расчеть могъ быть не веренъ, и она вновь стала вспоминать, когда онъ убхалъ, и считать минуты.

Въ то время какъ она отходила къ большимъ часамъ, чтобы повърить свои, кто-то подъвхалъ. Взглянувъ изъ окна, она увидала его коляску. Но никто не шелъ на лъстпицу, и внизу слышны были голоса. Это былъ посланный, вернувшійся въ коляскъ. Она сошла къ нему.

Графа не застали. Они уткали на Нижегородскую дорогу.

— Что тебѣ? что... — обратилась она къ румяному, веселому Михайлѣ, подававшему ей назадъ ея записку.

«Да въдь онъ не получилъ ея», вспомнила она.

— Поъзжай съ этою же запиской въ деревню къ графинъ Вронской, знаешь? И тотчасъ же привези отвъть, — сказала она посланному.

«А я сама, что же я буду дѣлать? — подумала она. — Да, я поѣду къ Долли, это правда, а то я съ ума сойду. Да, я могу еще телеграфировать». И она написала депешу:

«Мнѣ необходимо переговорить, сейчасъ пріѣзжайте».

Отославъ телеграмму, она пошла одѣваться. Уже одѣтая и въ шляпѣ, она оџять взглянула въ глаза потолстѣвшей, спокойной Аннушки. Явное состраданіе было видно въ этихъ маленькихъ, добрыхъ сѣрыхъ глазахъ.

- Аннушка, милая, что мнѣ дѣлать? рыдая проговорила Анна, безпомощно опускаясь на кресло.
- Что же такъ безпокоиться, Анна Аркадьевна! Въдь это бываеть. Вы поъзжайте, разсъетесь, сказала горничная.
- Да, я повду, опоминаясь и вставая, сказала Анна. А если безъ меня будеть телеграмма, прислать къ Дарьв Александровнв... Нвть, я сама вернусь.

«Да, не надо думать, надо дёлать что-нибудь,

ѣхать, главное уѣхать изъ этого дома», сказала она, съ ужасомъ прислушиваясь къ страшному клокотанью, происходившему въ ея сердцѣ, и поспѣшно вышла и сѣла въ коляску.

- Куда прикажете? спросилъ Петръ, передъ тъмъ какъ садиться на козлы.
  - На Знаменку, къ Облонскимъ.

## XXVIII

Погода была ясная. Все утро шель частый, мелкій дождикъ, и теперь недавно прояснило. Желѣзныя кровли, плиты тротуаровъ, голыши мостовой, колеса и кожи, мѣдь и жесть экипажей, — все ярко блестѣло на майскомъ солнцѣ. Было три часа и самое оживленное время на улицахъ.

Сидя въ углу покойной коляски, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами на быстромъ ходу сърыхъ, Апна при несмолкаемомъ грохотъ колесъ и быстро смѣняющихся впечатлѣніяхъ на чистомъ воздухъ, вновь перебирая событія послъднихъ дней, увидала свое положение совствить инымъ, чтить какимъ оно казалось ей дома. Теперь и мысль о смерти не казалась ей болье такъ страшна и ясна, и самая смерть не представлялась болье неизбъжною. Теперь она упрекала себя за то униженіе, до котораго она спустилась, «Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему. Признала себя виноватою. Зачёмъ? Развъ я не могу жить безъ него?» И, не отвъчая на вопросъ, какъ она будетъ жить безъ него, она стала читать вывъски. «Контора и складъ. Зубной врачъ... Да, я скажу Долли все. Она не любить Вронскаго. Будеть стыдно, больно, но я все скажу ей. Она любить меня, и я послъдую ея совъту. Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Филипповъ, калачи... Говорять, что они возять ть-

сто въ Петербургъ. Вода московская такъ хороша. А мытищинскіе колодцы и блины». И она вспомнила, какъ давно-давно, когда ей было еще семнадцать леть, она вздила съ теткой къ Троицв. «На лошадяхъ еще. Неужели это была я, съ красными руками? Какъ много изъ того, что тогда мнѣ казалось такъ прекрасно и недоступно, стало ничтожно, а то, что было тогда, теперь навѣки недоступно. Повѣрила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого униженія? Какъ онъ будеть гордъ и доволенъ, получивъ мою записку! Но я докажу ему... Какъ дурно пахнеть эта краска. Зачёмъ они все красятъ и строять? Моды и уборы», читала она. Мужчина поклонился ей. Это быль мужъ Аннушки. «Наши паразиты, — вспомнила она, какъ это говорилъ Вронскій. — Наши? почему наши? Ужасно то, что нельзя вырвать съ корнемъ прошедшаго. Нельзя вырвать, но можно скрыть память о немъ. И я скрою». И туть она вспомнила о прошедшемъ съ Алексвемъ Александровичемъ, о томъ, какъ она изгладила его изъ своей памяти. «Долли подумаеть, что я оставляю второго мужа и что я поэтому навърное не права. Развъ я хочу быть правой! Я не могу!» проговорила она, и ей захотълось плакать. Но она тотчасъ же стала думать о томъ, чему могли такъ улыбаться эти двѣ дѣвушки. «Вѣрно о любви? Онъ не знають, какъ это невесело, какъ низко... Бульваръ и дъти. Три мальчика бъгуть, игра въ лошадки. Сережа! И я все потеряю, и не возвращу его. Да, все потеряю, если онъ не вернется. Онъ, можеть быть, опоздаль на поъздъ и уже вернулся теперь. Опять хочешь униженія! — сказала она самой себъ. — Нътъ, я войду къ Долли и прямо скажу ей: я несчастна, я стою того, я виновата, но я все-таки несчастна, помоги мнв. Эти лошади, эта коляска — какъ я отвратительна себѣ въ этой коляскъ — все его; но я больше не увижу ихъ».

Придумывая тѣ слова, въ которыхъ она все скажеть Долли, и умышленно растравляя свое сердце, Анна вошла на лѣстницу.

— Есть кто-нибудь? — спросила она въ передней.

— Катерина Александровна Левина, — отвѣчалъ лакей.

«Кити, та самая Кити, въ которую быль влюбленъ Вронскій! — подумала Анна. — Та самая, про которую онъ вспоминалъ съ любовью. Онъ жалѣетъ, что не женился на ней. А обо мнѣ онъ вспоминаетъ съ ненавистью и жалѣетъ, что сошелся со мной».

Между сестрами, въ то время какъ прівхала Анна, шло совъщаніе о кормленіи. Долли одна вышла встрътить гостью, въ эту минуту мъшавшую ихъ бесъдъ.

- А, ты не увхала еще? Я хотвла сама быть у тебя, сказала она, нынче я получила письмо отъ Стивы.
- Мы тоже получили депешу, отвѣчала **А**нна, оглядываясь, чтобы увидать Кити.
- Онъ пишеть, что не можеть понять, чего именно хочеть Алексъй Александровичь, но что онъ не уъдеть безъ отвъта.
- Я думала, у тебя есть кто-то. Можно прочесть письмо?
- Да, Кити, смутившись, сказала Долли, — она въ дътской осталась. Она была очень больна.
  - Я слышала. Можно прочесть письмо?
- Я сейчасъ принесу. Но онъ не отказываетъ; вапротивъ, Стива надъется, сказала Долли, останавливаясь въ дверяхъ.
- Я не надѣюсь, да и не желаю, сказала Анна. «Что жъ это, Кити считаетъ для себя унизительнымъ встрѣтиться со мной? думала Анна, оставшись одна. Можетъ быть, она и права. Но не ей, той, которая была влюблена въ Вронскаго, не ей показывать мнѣ это, хотя это и правда. Я знаю, что

29\*

меня въ моемъ положеніи пе можетъ принимать ни одна порядочная женщина. Я знаю, что съ той первой минуты я пожертвовала ему всѣмъ. И вотъ награда! О, какъ я ненавижу его! И зачѣмъ я пріѣхала сюда? Мнѣ еще хуже, еще тяжелѣе». Она слышала изъ другой комнаты голоса переговаривавшихся сестеръ. «И что жъ я буду говорить теперь Долли? Утѣшать Кити тѣмъ, что я несчастна, подчиняться ея покровительству? Нѣтъ, да и Долли ничего не пойметъ. И мнѣ нечего говорить ей. Интересно было бы только видѣть Кити и показать ей, какъ я всѣхъ и все презираю, какъ мнѣ все равно теперь».

Долли вошла съ письмомъ. Анна прочла и молча передала его.

- Я все это знала, сказала она. И это меня нисколько не интересуеть.
- Да отчего же? Я, напротивъ, надѣюсь, сказала Долли, съ любопытствомъ глядя на Анну. Она никогда не видала ее въ такомъ страниомъ, раздраженномъ состояніи. Ты когда ѣдешь? спросила она.

Анна, сощурившись, смотрѣла передъ собой и не отвѣчала ей.

- Что жъ Кити прячется отъ меня? сказала она, глядя на дверь и краснѣя.
- Ахъ, какіе пустяки! Она кормить, и у нея не ладится дѣло, я ей совѣтовала... Она очень рада. Она сейчасъ придеть, неловко, не умѣя говорить неправду, говорила Долли. Да вотъ и она.

Узнавъ, что пріѣхала Анна, Кити хотѣла не выходить; но Долли уговорила ее. Собравшись съ силами, Кити вышла и, краснѣя, подошла къ ней и подала руку.

— Я очень рада, — сказала она дрожащимъ голосомъ. Кити была смущена той борьбой, которая происходила въ ней, между враждебностью къ этой дурной женщинъ и желаніемъ быть снисходительною къ ней; но какъ только она увидала красивое, симпатичное лицо Апны, вся враждебность тотчасъ же исчезла.

— Я бы не удивилась, если бы вы и не хотѣли встрѣтиться со мной. Я ко всему привыкла. Вы были больны? Да, вы перемѣнились, — сказала Апна.

Кити чувствовала, что Анна враждебно смотритъ на нее. Она объяснила эту враждебность неловкимъ положениемъ, въ которомъ теперь чувствовала себя передъ ней прежде покровительствовавшая ей Анна, и ей стало жалко ее.

Онъ говорили про болъзнь, про ребенка, про Стиву, но очевидно ничто не интересовало Анну.

- Я завхала проститься съ тобой, сказала она вставая.
  - Когда же вы ъдете?

Но Анна опять, не отвъчая, обратилась къ Кити.

— Да, я очень рада, что увидала васъ, — сказала она съ улыбкой. — Я слышала о васъ столько со всъхъ сторонъ, даже отъ вашего мужа. Онъ былъ у меня, и онъ мнъ очень понравился, — очевидно съ дурнымъ намъреніемъ прибавила она. — Гдъ онъ?

— Онъ въ деревню поъхалъ, — краснъя сказала Кити.

- Кланяйтесь ему отъ меня, непремѣнно кланяйтесь.
- Непремѣнно! наивно повторила Кити, соболѣзнующе глядя ей въ глаза.
- Такъ прощай, Долли, и, поцѣловавъ Долли и пожавъ руку Кити, Анна поспѣшно вышла.
- Все такая же и такъ же привлекательна. Очень хороша! сказала Кити, оставшись одна съ сестрой. Но что-то жалкое есть въ ней. Ужасно жалкое!

— Нѣть, нынче въ ней что-то особенное, — сказала Долли. — Когда я ее провожала въ передней, мнѣ показалось, что она хочеть плакать.

### XXIX

Анна сѣла въ коляску въ еще худшемъ состояніи, чѣмъ то, въ какомъ она была, уѣзжая изъ дома. Къ прежнимъ мученіямъ присоединилось теперь чувство оскорбленія и отверженности, которое она ясно почувствовала при встрада съ Кити.

- Куда прикажете? Домой? спросиль Петръ.
- Да, домой, сказала она, теперь и не думая отомъ, куда она ъдетъ.

«Какъ онъ, какъ на что-то страшное, непонятное и любопытное, смотръли на меня. О чемъ онъ можетъ съ такимъ жаромъ разсказывать другому? — думала она, глядя на двухъ пъшеходовъ. — Развъ можно другому разсказывать то, что чувствуещь? Я хотвла разсказывать Долли и хорошо, что не разсказала. Какъ бы она рада была моему несчастію! Она бы скрыла это; но главное чувство было бы радость о томъ, что я наказана за тъ удовольствія, въ которыхъ она завидовала мнѣ. Кити, та еще бы болѣе была рада. Какъ я ее всю вижу насквозь! Она знаеть, что я больше, чтить обыкновенно, любезна была къ ея мужу. И она ревнуетъ и ненавидитъ меня. И презираетъ еще. Въ ея глазахъ я безиравственная женщина. Если бъ я была безнравственная женщина, я бы могла влюбить въ себя ея мужа... если бы хотъла. Да я и хотвла. Воть этоть доволень собой», подумала она о толстомъ, румяномъ господинъ, проъхавшемъ навстръчу, принявшемъ ее за знакомую и приподнявшемъ лоснящуюся шляпу надъ лысою лоснящеюся головой и потомъ убъдившемся, что онъ ошибся. «Онъ думалъ, что онъ меня знаеть. А онъ знаеть меня такъ же

мало, какъ кто бы то ни было на свътъ знаеть меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, какъ говорять французы. Воть имъ хочется этого грязнаго мороженаго. Это они знають навърное», думала она, глядя на двухъ мальчиковъ, остановившихъ мороженика, который снималъ съ головы кадку и утиралъ концомъ полотенца потное лицо. «Всъмъ намъ хочется сладкаго, вкуснаго. Нфтъ конфетъ, то грязнаго мороженаго. И Кити такъ же: не Вронскій, то Левинъ. И она завидуетъ мнѣ. И ненавидитъ меня. И всѣ мы ненавидимъ другъ друга. Я — Кити, Кити меня. Вотъ это правда. Тютькинъ coiffeur... me fais coiffer par Тютькинъ... Я это скажу ему, когда онъ прівдетъ», подумала она и улыбнулась. Но въ ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь говорить ничего смъшного. «Да и ничего смъшного, веселаго нъть. Все гадко. Звонять къ вечернъ, и купецъ этотъ какъ аккуратно крестится, точно боится выронить что-то. Зачёмъ эти церкви, этоть звонъ и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы вст ненавидимъ другъ друга, какъ эти извозчики, которые такъ злобно бранятся. Яшвинъ говоритъ: онъ хочеть меня оставить безъ рубашки, а я его. Вотъ это правда!»

На этихъ мысляхъ, которыя завлекли ее такъ, что она перестала даже думать о своемъ положеніи, ее застала остановка у крыльца своего дома. Увидавъ вышедшаго ей навстрѣчу швейцара, она только вспомнила, что посылала записку и телеграмму.

- Отвътъ есть? спросила она.
- Сейчасъ посмотрю, отвѣчалъ швейцаръ и, взглянувъ на конторкѣ, досталъ и подалъ ей квадратный тонкій конвертъ телеграммы. «Я не могу пріѣхать раньше десяти часовъ. Вронскій», прочла она.
  - А посланный не возвращался?
  - Никакъ нѣтъ, отвѣчалъ швейцаръ.

«А если такъ, то я знаю, что миѣ дѣлать, сказала она, и, чувствуя поднимающійся въ себъ неопределенный гитвъ и потребность мести, она взбъжала паверхъ. — Я сама поъду къ нему. Прежде чѣмъ навсегда уѣхать, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидъла такъ, какъ этого человъка!» думала она. Увидавъ его шляпу на въшалкъ, она содрогнулась отъ отвращенія. Она не соображала того, что его телеграмма была отвъть на ея телеграмму и что онъ не получалъ еще ея записки. Она представляла его себъ теперь спокойно разговаривающимъ съ матерью и съ Сорокиной и радующимся ея страданіямъ. «Да, надобно вхать скорве», сказала она себф, еще не зная, куда фхать. Ей хотфлось поскорфе уйти отъ тёхъ чувствъ, которыя она испытывала въ этомъ ужасномъ домѣ. Прислуга, стѣны, вещи въ этомъ домѣ, — все вызывало въ ней отвращение и злобу и давило ее какою-то тяжестью.

«Да, надо вхать на станцію желвзной дороги, а если нвть, то повхать туда и уличить его». Анна посмотрвла въ газетахъ расписаніе повздовъ. Вечеромъ отходить въ 8 часовъ 2 минуты. «Да, я поспвю». Она велвла заложить другихъ лошадей и занялась укладкой въ дорожную сумку необходимыхъ на ивсколько дией вещей. Она знала, что не вернется болве сюда. Она смутно рвшила себв въ числв твхъ плановъ, которые приходили ей въ голову, и то, что послв того, что произойдетъ тамъ на станціи или въ имвніи графини, она повдетъ по Нижегородской дорогв до перваго города и останется тамъ.

Обѣдъ стоялъ на столѣ; она подошла, понюхала хлѣбъ и сыръ и, убѣдившись, что запахъ всего съѣстного ей противенъ, велѣла подавать коляску и вышла. Домъ уже бросалъ тѣнь черезъ всю улицу, и былъ ясный, еще теплый на солнцѣ вечеръ. И провожавшая ее съ вещами Аннушка, и Петръ, клавшій вещи

въ коляску, и кучеръ, очевидно недовольный, — всѣ были противны ей и раздражали ее своими словами и движеніями.

- Мит тебя не нужно, Петръ.
- А какъ же билетъ?
- Ну, какъ хочешь, мнѣ все равно, съ досадой сказала она.

Петръ вскочилъ на козлы и, подбоченившись, приказалъ фхать на вокзалъ.

#### XXX

«Воть она опять! Опять я понимаю все», сказала себѣ Анна, какъ только коляска тронулась и покачиваясь загремѣла по мелкой мостовой, и опять одно за другимъ стали смѣняться впечатлѣнія.

«Да, о чемъ послъднемъ я такъ хорошо думала», старалась вспомнить она. «Тютькинъ coiffeur? Нѣтъ не то. Да, про то, что говорить Яшвинъ: борьба за существованіе и ненависть — одно, что связываетъ людей. Нътъ, вы напрасно ъдете, - мысленно обратилась она къ компаніи въ коляскъ четверней, которая очевидно ъхала веселиться за городъ. — И собака, которую вы везете съ собой, не поможетъ вамъ. Отъ себя не уйдете». Кинувъ взглядъ на ту сторону, куда оборачивался Петръ, она увидала полумертво пьянаго фабричнаго съ качающеюся головой, котораго везъ куда-то городовой. «Вотъ этотъ — скорве», подумала она. «Мы съ графомъ Вронскимъ такъ же не нашли этого удовольствія, хотя и много ожидали отъ него». И Анна обратила теперь въ первый разъ тотъ яркій свътъ, при которомъ сна видъла все, на свои отношенія съ нимъ, о которыхъ прежде она избъгала думать. «Чего онъ искалъ во миъ? Любви не столько, сколько удовлетворенія тщеславія». Она вспомнила его слова, выражение лица его, напоминавшее покорную лягавую собаку, въ первое время ихъ связи. И все тенерь подтверждало это. «Да, въ немъ было торжество тщеславнаго успъха. Разумъется, была и любовь, но большая доля была гордость успъха. Онъ хвастался мной. Теперь это прошло. Гордиться нечъмъ. Не гордиться, а стыдиться. Онъ взялъ отъ меня все, что могь, и теперь я не нужна ему. Онъ тяготится мною и старается не быть въ отношеніи меня безчестнымъ. Онъ проговорился вчера — онъ хочеть развода и женитьбы, чтобы сжечь свои корабли. Онъ любить меня, но какъ? The zest is gone. Этотъ хочеть всёхъ удивить и очень доволенъ собой», подумала она, глядя на румянаго приказчика, вхавшаго на манежной лошади. «Да, того вкуса ужъ нътъ для него во мнъ. Если я уъду отъ него, онъ въ глубинъ души будеть радъ».

Это было не предположеніе, — она ясно видѣла это въ томъ производительномъ свѣтѣ, который открывалъ ей теперь смыслъ жизни и людскихъ отношеній.

«Моя любовь все дълается страстнъе и себялюбивъе, а его все гаснеть и гаснеть, и воть отчего мы расходимся, — продолжала она думать. — И помочь этому нельзя. У меня все въ немъ одномъ, и я требую, чтобъ онъ весь больше и больше отдавался мнъ. А онъ все больше и больше хочеть уйти отъ меня. Мы именно шли навстръчу до связи, а потомъ неудержимо расходимся въ разныя стороны. И измѣнить этого нельзя. Онъ говорить мнѣ, что я безсмысленно ревнива, и я сама говорила себъ, что я безсмысленно ревнива; но это неправда. Я не ревнива, а я недовольна. Но . . . » она открыла роть и перемъстилась въ коляскъ отъ волненія, возбужденнаго въ ней пришедшею ей вдругъ мыслью. «Если бъ я могла быть чъмъ-нибудь, кромъ любовницы, страстно любящей однъ его ласки; но я не могу и не хочу быть ничемъ другимъ. И я этимъ желаніемъ возбуждаю въ немъ отвращеніе, а онъ во мнѣ злобу, и это не можеть быть иначе. Развъ я не знаю, что онъ не сталъ бы обманывать меня, что онъ не имъеть видовъ на Сорокину, что онъ не влюбленъ въ Кити, что онъ не измѣнитъ мнъ ? Я все это знаю, но мнъ отъ этого не легче. Если онъ, не любя меня, изъ долга будеть добръ, нъженъ ко мнъ, а того не будеть, чего я хочу, - да это хуже въ тысячу разъ даже, чёмъ злоба! Это адъ! А это-то и есть. Онъ уже давно не любитъ меня. А гдъ кончается любовь, тамъ начинается ненависть... Этихъ улицъ я совсѣмъ не знаю. Горы какія-то, и все дома, дома... И въ домахъ все люди, люди... Сколько ихъ, конца нѣтъ, и всѣ ненавидятъ другь друга. Ну, пусть я придумаю себъ то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. Ну? Я получаю разводъ, Алексъй Александровичъ отдаетъ мнъ Сережу, и я выхожу замужъ за Вронскаго». Вспомнивъ объ Алексъъ Александровичъ, она тотчасъ съ необыкновенною живостью представила себъ его какъ живого предъ собой съ его кроткими, безжизненными, потухшими глазами, синими жилами на бълыхъ рукахъ, интонаціями и трескомъ пальцевъ и, вспомнивъ то чувство, которое было между ними и которое тоже называлось любовью, вздрогнула оть отвращенія. «Ну, я получу разводъ, и буду женой Вронскаго. Что же, Кити перестанеть такъ смотръть на меня, какъ она. смотрѣла нынче? Нѣтъ. А Сережа перестанетъ спрашивать или думать о моихъ двухъ мужьяхъ? А между мною и Вронскимъ какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь — не счастье уже, а только не мученье? Нъть и нъть!» отвътила она себъ теперь безъ малъйшаго колебанія. «Невозможно! Мы жизнью расходимся, и я дълаю его несчастіе, онъ мое, и передълать ни его, ни меня нельзя. Всъ попытки были сдёланы, винть свинтился... Да, нищая съ ребенкомъ. Она думаеть, что жалко ея. Развъ всѣ мы не брошены на свѣть за тѣмъ только, чтобы ненавидъть другъ друга, а потому мучить себя и другихъ? Гимназисты идутъ — смѣются. Сережа?» вспоминла она. «Я тоже думала, что любила его, и умилялась надъ своею нѣжностью. А жила я безъ него, промъняла же его на другую любовь и не жаловалась на этотъ промѣнъ, пока удовлетворялась тою любовью». И она съ отвращеніемъ вспомнила про то, что называла тою любовью. И ясность, съ которою она видъла теперь свою и всъхъ людей жизнь, радовала ее. «Такъ и я, и Петръ, и кучеръ Өедоръ, и этоть купець, и всв тв люди, которые живуть тамъ по Волгъ, куда приглашають эти объявленія, и вездъ, и всегда», думала она, когда уже подъбхала къ пизкому строенію нижегородской станціи и къ ней навстръчу выбъжали артельщики.

— Прикажете до Обираловки? — сказалъ Петръ. Она совсъмъ забыла, куда и зачъмъ она ъхала, и только съ большимъ усиліемъ могла поиять вопросъ.

— Да, — сказала она ему, подавая кошелекъ съ деньгами, и, взявъ на руку маленькій красный мѣшочекъ, вышла изъ коляски.

Направляясь между толпой въ залу перваго класса, она понемного припоминала всё подробности своего положенія и тё рёшенія, между которыми она колебалась. И опять то надежда, то отчаяніе по старымъ наболёвшимъ мёстамъ стали растравлять раны ея измученнаго, страшно трепетавшаго сердца. Сидя на звёздообразномъ диванё въ ожиданіи поёзда, она, съ отвращеніемъ глядя на входившихъ и выходившихъ (всё они были противны ей), думала то о томъ, какъ она пріёдетъ на станцію, напишеть ему записку и что она напишеть ему, то о томъ, какъ онъ теперь жалуется матери (не понимая страданій) на свое по-

ложеніе и какъ она войдеть въ комнату и что она скажеть ему. То она думала о томъ, какъ жизнь могла бы быть еще счастлива и какъ мучительно она любитъ и ненавидитъ его, и какъ страшно бъется ея сердце.

### XXXI

Раздался звонокъ, прошли какіе-то молодые мужчины, уродливые, и наглые, и торопливые, и вмъстъ внимательные къ тому впечатлѣнію, которое они производили; прошелъ и Петръ черезъ залу въ своей ливрев и штиблетажь, съ тупымъ животнымъ лицомъ, и подошелъ къ ней, чтобы проводить ее до вагона. Шумные мужчины затихли, когда она проходила мимо нихъ по платформъ, и одинъ что-то шепнулъ о ней другому, разумъется, что-нибудь гадкое. Она поднялась на высокую ступеньку и сѣла одна въ купе на пружинный испачканный, когда-то бълый диванъ. Мъшокъ, вздрогнувъ на пружинахъ, улегся. Петръ съ дурацкою улыбкой приподняль у окна въ знакъ прощанія свою шляпу съ галуномъ, наглый кондукторъ захлопнулъ дверь и щеколду. Дама, уродливая, съ туриюромъ (Анна мысленно раздѣла эту женщину и ужаснулась на ея безобразіе), и дівочка, ненатурально смѣясь, пробѣжали внизу.

— У Катерины Андреевны, все у нея, ma tante! — прокричала дъвочка.

«Дѣвочка — и та изуродована и кривляется», подумала Анна. Чтобы не видать никого, она быстро встала и сѣла къ противоположному окну въ пустомъ вагонѣ. Испачканный уродливый мужикъ въ фуражкѣ, изъ-подъ которой торчали спутанные волосы, прошелъ мимо этого окна, нагибаясь къ колесамъ вагона. «Чтото знакомое въ этомъ безобразномъ мужикѣ», подумала Анна. И, вспомнивъ свой сонъ, она, дрожа отъ страха, отошла къ противоположной двери. Кондукторъ отворялъ дверь, впуская мужа съ женой.

— Вамъ выйти угодно?

Анна не отвъчала. Кондукторъ и входившіе не замѣтили подъ вуалью ужаса на ея лицѣ. Она вернулась въ свой уголъ и сѣла. Чета сѣла съ противоположной стороны, внимательно, но скрыто оглядывая ея платье. И мужъ и жена казались отвратительны Аннѣ. Мужъ спросилъ, позволитъ ли она курить, очевидно не для того, чтобы курить, но чтобы заговорить съ нею. Получивъ ея согласіе, онъ заговорилъ съ женой по-французски о томъ, что ему еще менѣе, нѣмъ курить, нужно было говорить. Они говорили, притворяясь, глупости, только для того, чтобы она слышала. Анна ясно видѣла, какъ они надоѣли другъ другу и какъ ненавидять другъ друга. И нельзя было не ненавидѣть такихъ жалкихъ уродовъ.

Послышался второй звонокъ и вслѣдъ за нимъ передвиженіе багажа, шумъ, крикъ и смъхъ. было такъ ясно, что никому нечему было радоваться, что этоть смёхь раздражаль ее до боли и ей хотёлось заткнуть уши, чтобы не слыхать его. Наконецъ прозвенълъ третій звонокъ, раздался свистокъ, визгъ паровика, рванулась цёпь, и мужъ перекрестился. «Интересно бы спросить у него, что онъ подразумъваеть подъ этимъ», съ злобой взглянувъ на него, подумала Анна. Она смотрѣла мимо дамы въ окно на точно какъ будто катившихся назадъ людей, провожавшихъ поъздъ и стоявшихъ на платформъ. Равномърно вздрагивая на стычкахъ рельсовъ, вагонъ, въ которомъ сидъла Анна, прокатился мимо платформы, каменной стъны, диска, мимо другихъ вагоновъ; колеса плавнъе и маслянте, съ легкимъ звономъ зазвучали по рельсамъ; окно освътилось яркимъ вечернимъ солнцемъ, и вътерокъ заигралъ занавъской. Анна забыла о своихъ соседяхъ въ вагоне и, на легкой качке езды,

вдыхая въ себя свѣжій воздухъ, опять стала думать:

«Да, на чемъ я остановилась! На томъ, что я не могу придумать положенія, въ которомъ жизнь не была бы мученіемъ, что всѣ мы созданы затѣмъ, чтобы мучиться, и что мы всѣ знаемъ это и всѣ придумываемъ средства, какъ бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же дѣлать?»

— На то данъ человѣку разумъ, чтобъ избавиться отъ того, что его безпокоитъ, — сказала по-французски дама, очевидно довольная своею фразой и гримасничая языкомъ.

Эти слова какъ будто отвътили на мысль Анны. «Избавиться отъ того, что безпокоитъ», повторила Анна. И, взглянувъ на краснощекаго мужа и худую жену, она поняла, что болъзненная жена считаетъ себя непонятою женщиной и мужъ обманываетъ ее и поддерживаетъ въ ней это мнъніе о себъ. Анна какъ будто видъла ихъ исторію и всъ закоулки ихъ души, перенеся свътъ на нихъ. Но интереснаго тутъ ничего не было, и она продолжала свою мысль.

«Да, очень безпокоить меня, и на то дань разумъ, чтобъ избавиться; стало быть, надо избавиться. Отчего же не потушить свѣчу, когда смотрѣть больше не на что, когда гадко смотрѣть на все это? Но какъ? Зачѣмъ этотъ кондукторъ пробѣжалъ по жердочкѣ? зачѣмъ они кричать, эти молодые люди, въ томъ вагонѣ? зачѣмъ они говорятъ, зачѣмъ они смѣются? Все неправда, все ложь, все обманъ, все зло!..»

Когда повздъ подошелъ къ станціи, Анна вышла въ толпт другихъ пассажировъ и, какъ отъ прокаженныхъ, сторонясь отъ нихъ, остановилась на платформт, стараясь вспомнить, зачт она сюда прітхала и что намтрена была дтать. Все, что ей казалось возможно прежде, теперь такъ трудно было сообразить, особенно въ шумящей толпт встхъ этихъ безобраз-

ныхъ людей, не оставлявшихъ ее въ поков. То артельщики подбътали къ ней, предлагая ей свои услуги, то молодые люди, стуча каблуками по доскамъ платформы и громко разговаривая, оглядывали ее, то встръчные сторонились не въ ту сторону. Вспомиивъ, что она хотъла тать дальше, если нътъ отвъта, она остановила одного артельщика и спросила, нътъ ли тутъ кучера съ запиской къ графу Вронскому.

— Графъ Вронскій? Отъ нихъ сейчасъ тутъ были. Встръчали киягиню Сорокину съ дочерью. А ку-

черъ какой изъ себя?

Въ то время какъ она говорила съ артельщикомъ, кучеръ Михайла, румяный, веселый, въ синей щегольской поддевкъ и цъпочкъ, очевидно гордый тъмъ, что онъ такъ хорошо исполнилъ порученіе, подошелъ къней и подалъ записку. Она распечатала, и сердце ея сжалось еще прежде, чъмъ она прочла.

«Очень сожалью, что записка не застала меня. Я буду въ десять часовъ», небрежнымъ почеркомъ писалъ Вронскій.

«Такъ! Я этого ждала!» сказала она себъ съ злою усмъшкой.

— Хорошо, такъ повзжай домой, — тихо проговорила она, обращаясь къ Михайлв. Она говорила тихо, потому что быстрота біенія сердца мвшала ей дышать. «Нвть, я не дамъ тебв мучить себя», подумала она, обращаясь съ угрозой не къ нему, не къ самой себв, а къ тому, кто заставлялъ ее мучиться, и пошла по платформв мимо станціи.

Двѣ горинчныя, ходившія по платформѣ, загнули назадъ головы, глядя на нее, что-то соображая вслухъ о ея туалетѣ: «настоящія», сказали онѣ о кружевѣ, которое было на ней. Молодые люди не оставляли ее въ покоѣ. Они опять, заглядывая ей въ лицо и со смѣхомъ крича что-то ненатуральнымъ голосомъ, прошли мимо. Начальникъ станціи, проходя, спросилъ,

вдеть ли она. Мальчикъ, продавецъ квасу, не спускалъ съ нея глазъ. «Боже мой, куда мнѣ?» все дальше и дальше уходя по платформѣ, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дѣти, встрѣтившія господина въ очкахъ и громко смѣявшіяся и говорившія, замолкли, оглядывая ее, когда она поровнялась съ ними. Она ускорила шагъ и отошла отъ нихъ къ краю платформы. Подходилъ товарный поѣздъ. Платформа затряслась, и ей показалось, что она ѣдетъ опять.

И вдругъ, вспомнивъ о раздавленномъ человѣкѣ въ день ея первой встрѣчи съ Вронскимъ, она поняла, что ей надо дѣлать. Быстрымъ, легкимъ шагомъ спустившись по ступенькамъ, которыя шли отъ водокачки къ рельсамъ, она остановилась подлѣ вплоть мимо ея проходящаго поѣзда. Она смотрѣла на низъ вагоновъ, на винты и цѣпи и на высокія чугунныя колеса медленно катившагося перваго вагона и глазомѣромъ старалась опредѣлить середину между передними и задними колесами и ту минуту, когда середина эта будетъ противъ нея.

«Туда! — говорила она себѣ, глядя въ тѣнь вагона, на смѣшанный съ углемъ песокъ, которымъ были засыпаны шпалы, — туда, на самую середину, и я накажу его, и избавлюсь отъ всѣхъ и отъ себя».

Она хотъла упасть подъ поровнявшійся съ ней серединою первый вагонъ; но красный мъщочекъ, который она стала снимать съ руки, задержалъ ее, и было уже поздно: середина миновала ее. Надо было ждать слъдующаго вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда купаясь готовилась войти въводу, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жестъ крестнаго знаменія вызвалъ въ душт ея цтаный рядъ дтвичьихъ и дттскихъ воспоминаній, и вдругъмракъ, покрывавшій для нея все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновеніе со встый своими свтальнии

прошедшими радостями. Но она не спускала глазъ съ колесъ подходящаго второго вагона. И ровно въ ту минуту, какъ середина между колесами поровнялась съ нею, она откинула красный мъшочекъ и, вжавъ въ плечи голову, упала подъ вагонъ на руки и легкимъ движеніемъ, какъ бы готовясь тотчасъ же встать, опустилась на колфии. И въ то же мгновеніе она ужаснулась тому, что делала. «Где я? что я дёлаю? зачёмъ?» Она хотёла подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее въ голову и потащило за спину. «Господи, прости миъ все!» проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичокъ, приговаривая что-то, работалъ надъ желтзомъ. И свъча, при которой она читала исполненную тревогъ, обмановъ, горя и зла книгу, вспыхнула болфе яркимъ чёмъ когда-нибудь свётомъ, освётила ей все то, что прежде было во мракъ, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.

# Часть восьмая

#### I

Прошло почти два мѣсяца. Была уже половина жаркаго лѣта, а Сергѣй Ивановичъ только теперь собрался выѣхать изъ Москвы.

Въ жизни Сергѣя Ивановича происходили за это время свои событія. Уже съ годъ тому назадъ была кончена его книга, плодъ шестилѣтняго труда, озаглавленная: Опытъ обзора основъ и формъ государственности въ Европъ и въ Россіи. Нѣкоторые отдѣлы этой книги и введеніе были печатаемы въ повременныхъ изданіяхъ, и другія части были читаны Сергѣемъ Ивановичемъ людямъ своего круга, такъ что мысли этого сочиненія не могли быть уже совершенною новостью для публики; но все-таки Сергѣй Ивановичъ ожидалъ, что книга его появленіемъ своимъ должна будетъ произвести серьезное впечатлѣніе на общество и если не переворотъ въ наукѣ, то во всякомъ случаѣ сильное волненіе въ ученомъ мірѣ.

Книга эта послъ тщательной отдълки была издана въ прошломъ году и разослана книгопродавцамъ.

Ни у кого не спрашивая о ней, неохотно и притворно-равнодушно отвъчая на вопросы своихъ друзей о томъ, какъ идетъ книга, не спрашивая даже книго-продавцевъ, какъ покупается она, Сергъй Ивановичъ

зорко, съ напряженнымъ вниманіемъ следиль за темъ первымъ впечатлёніемъ, какое произведеть его книга въ обществе и въ литературе.

Но прошла недѣля, другая, третья, и въ обществѣ не было замѣтно никакого впечатлѣнія; друзья его, спеціалисты и ученые, иногда — очевидно, изъ учтивости — заговаривали о ней. Остальные же его знакомые, не интересуясь книгой ученаго содержанія, вовсе не говорили съ нимъ о ней. И въ обществѣ, въ особенности теперь занятомъ другимъ, было совершенное равнодушіе. Въ литературѣ тоже въ продолженіе мѣсяца не было ни слова о книгѣ.

Сергъй Ивановичъ разсчитывалъ до подробности время, нужное на написаніе рецензіи, но прошелъ мъсяцъ, другой, было то же молчаніе.

Только въ Стверномъ Жукт, въ шуточномъ фельетонъ о пъвцъ Драбанти, спавшемъ съ голоса, было кстати сказано нъсколько презрительныхъ словъ о книгъ Кознышева, показывавшихъ, что книга эта уже давно осуждена всъми и предана на всеобщее посмъяніе.

Наконецъ на третій мѣсяцъ въ серьезномъ журналѣ появилась критическая статья. Сергѣй Ивановичъ зналъ и автора статьи. Онъ встрѣтилъ его разъ у Голубцова.

Авторъ статьи быль очень молодой и больной фельетонисть, очень бойкій, какъ писатель, но чрезвычайно мало образованный и робкій въ отношеніяхъ личныхъ.

Несмотря на совершенное презрѣніе свое къ автору, Сергѣй Ивановичъ съ совершеннымъ уваженіемъ приступилъ къ чтенію статьи. Статья была ужасна.

Очевидно, фельетонисть поняль всю книгу такъ, какъ невозможно было понять ее. Но онъ такъ ловко подобраль выписки, что для тъхъ, которые не читали

книги (а очевидно почти никто не читаль ея), совершенно было ясно, что вся книга была не что иное, какъ наборъ высокопарныхъ словъ, да еще некстати употребленныхъ (что показывали вопросительные знаки), и что авторъ книги быль человѣкъ совершенно невѣжественный. И все это было такъ остроумно, что Сергъй Ивановичъ и самъ бы не отказался отъ такого остроумія; но это-то и было ужасно.

Несмотря на совершенную добросов встность, съ которою Сергъй Ивановичъ провърялъ справедливость доводовъ рецензента, онъ ни на минуту не остановился на недостаткахъ и ошибкахъ, которые были осмъиваемы, но тотчасъ же невольно онъ до малъйшихъ подробностей сталъ вспоминать свою встръчу и разговоръ съ авторомъ статъи.

«Не обидѣлъ ли я его чѣмъ-нибудь?» спрашивалъ себя Сергѣй Ивановичъ.

И, вспомнивъ, какъ онъ при встрѣчѣ поправилъ этого молодого человѣка въ выказывавшемъ его невѣжество словѣ, Сергѣй Ивановичъ нашелъ объясненіе смысла статьи.

Послѣ этой статьи наступило мертвое — и печатное, и изустное — молчаніе о книгѣ, и Сергѣй Ивановичь видѣлъ, что его шестилѣтнее произведеніе, выработанное съ такою любовью и трудомъ, прошло безслѣдно.

Положеніе Сергѣя Ивановича было еще тяжелѣе оть того, что, окончивъ книгу, онъ не имѣлъ болѣе кабинетной работы, занимавшей прежде большую часть его времени.

Сергъй Ивановичъ былъ уменъ, образованъ, здоровъ, дългеленъ и не зналъ, куда употребить свою дългельность. Разговоры въ гостиныхъ, съъздахъ, собраніяхъ, комитетахъ, вездъ, гдъ можно было говорить, занимали часть его времени; но онъ, давнишній городской житель, не позволялъ себъ уходить всему

въ разговоры, какъ это дѣлалъ его неопытный брать, когда бывалъ въ Москвѣ; оставалось еще много досуга и умственныхъ силъ.

На его счастіе въ это самое тяжелое для него по причинѣ неудачи его книги время на смѣну вопросовъ иновѣрцевъ, американскихъ друзей, самарскаго голода, выставки, спиритизма сталъ славянскій вопросъ, прежде только тлѣвшійся въ обществѣ, и Сергѣй Ивановичъ, и прежде бывшій однимъ изъ возбудителей этого вопроса, весь отдался ему.

Въ средѣ людей, къ которымъ принадлежалъ Сергѣй Ивановичъ, въ это время ии о чемъ другомъ не говорили и не писали, какъ о сербской войнѣ. Все то, что дѣлаетъ обыкновенно праздная толпа, убивая время, дѣлалось теперь въ пользу славянъ. Балы, концерты, обѣды, спичи, дамскіе наряды, пиво, трактиры, — все свидѣтельствовало о сочувствіи къ славянамъ.

Со многимъ изъ того, что говорили и писали по этому случаю, Сергъй Ивановичъ былъ не согласепъ въ подробностяхъ. Онъ видълъ, что славянскій вопросъ сдёлался однимъ изъ тёхъ модныхъ увлеченій, которыя всегда, смвняя одно другое, служать обществу предметомъ занятія; видёлъ и то, что много было людей съ корыстными, тщеславными цѣлями, занимавшихся этимъ дёломъ. Онъ признавалъ, что газеты печатали много ненужнаго и преувеличеннаго съ одною цълью — обратить на себя вниманіе и перекричать другихъ. Онъ видълъ, что при этомъ общемъ подъемъ общества выскочили впередъ и кричали громче другихъ всь неудавшіеся и обиженные: главнокомандующіе безъ армій, министры безъ министерствъ, журналисты безъ журналовъ, начальники партій безъ партизановъ. Онъ видълъ, что много тутъ было легкомысленнаго и смъшного; но онъ видълъ и признавалъ несомитиный, все разраставшійся энтузіазмъ, соединившій въ одно всъ

классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Рѣзня единовѣрцевъ и братьевъ славянъ вызвала сочувствіе къ страдающимъ и негодованіе къ притѣснителямъ. И геройство сербовъ и черногорцевъ, борющихся за великое дѣло, породило во всемъ народѣ желаніе помочь своимъ братьямъ уже не словомъ, а дѣломъ.

Но притомъ было другое, радостное для Сергѣя Ивановича, явленіе. Это было проявленіе общественнаго мнѣнія. Общество опредѣленно выразило свое желаніе. Народная душа получила выраженіе, какъ говорилъ Сергѣй Ивановичъ. И чѣмъ болѣе онъ занимался этимъ дѣломъ, тѣмъ очевиднѣе ему казалось, что это было дѣло, долженствующее получить громадные размѣры, составить эпоху.

Онъ посвятилъ всего себя на служеніе этому великому дѣлу и забылъ думать о своей книгѣ.

Все время его теперь было занято, такъ что онъ не успъвалъ отвъчать на всъ обращаемыя къ нему письма и требованія.

Проработавъ всю весну и часть лѣта, онъ только въ іюлѣ мѣсяцѣ собрался поѣхать въ деревню къ брату.

Онъ ѣхалъ и отдохнуть на д̀вѣ недѣли, и въ самой святая-святыхъ народа, въ деревенской глуши, насладиться видомъ того поднятія народнаго духа, въ которомъ онъ и всѣ столичные и городскіе жители были вполнѣ убѣждены. Катавасовъ, давно собиравшійся исполнить данное Левину обѣщаніе — побывать у него, поѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ.

#### H

Едва Сергѣй Ивановичъ съ Катавасовымъ успѣли подъѣхать къ особенно оживленной нынче народомъ станціи Курской желѣзной дороги и, выйдя изъ ка-

реты, осмотрѣть подъѣзжавшаго сзади съ вещами лакея, какъ подъѣхали и добровольцы на четырехъ извозчикахъ. Дамы съ букетами встрѣтили ихъ и въ сопровожденіи хлынувшей за ними толпы вошли въ станцію.

Одна изъ дамъ, встрѣчавшихъ добровольцевъ, выходя изъ залы, обратилась къ Сергѣю Ивановичу.

- Вы тоже пріѣхали проводить? спросила она по-французски.
- Нѣтъ, я самъ ѣду, княгиня. Отдохнуть къ брату. А вы всегда провожаете? съ чуть замѣтною улыбкой сказалъ Сергѣй Ивановичъ.
- Да, пельзя же! отвѣчала княгиня. Правда, что отъ насъ отправлено ужъ восемьсотъ? Мнѣ не вѣрилъ Мальвинскій.
- Больше восьмисоть. Если считать тѣхъ, которые отправлены не прямо изъ Москвы, уже болѣе тысячи, сказалъ Сергѣй Ивановичъ.
- Ну вотъ. Я и говорила! радостно подхватила дама. И вѣдь правда, что пожертвовано теперь около милліона?
  - Больше, княгиня.
- A какова нынѣшняя телеграмма? Опять разбили турокъ.
- Да, я читалъ, отвъчалъ Сергъй Ивановичъ. Они говорили о послъдней телеграммъ, подтверждавшей то, что три дня сряду турки были разбиты на всъхъ пунктахъ и бъжали и что на завтра ожидалось ръшительное сраженіе.
- Ахъ, да, знаете, одинъ молодой человѣкъ прекрасный просился. Не знаю, почему сдѣлали затрудненіе. Я хотѣла просить васъ, я его знаю, напишите пожалуйста записку. Онъ отъ графини Лидіи Ивановны присланъ.

Разспросивъ подробности, которыя знала княгиня о просившемся молодомъ человъкъ, Сергъй Ивановичъ,

пройдя въ первый классъ, написалъ записку къ тому, отъ кого это зависъло, и передалъ княгинъ.

- Вы знаете, графъ Вронскій, извѣстный... ѣдеть съ этимъ поѣздомъ, — сказала княгиня съ торжествующею и многозначительною улыбкой, когда онъ опять нашелъ ее и передалъ ей записку.
- Я слышаль, что онъ ѣдеть, но не зналъ когда. Съ этимъ поѣздомъ?
- Я видѣла его. Онъ здѣсь; одна мать провожаеть его. Все-таки это лучшее, что онъ могъ сдѣлать.

— О да, разумъется.

Въ то время какъ они говорили, толпа хлынула мимо нихъ къ объденному столу. Они тоже подвинулись и услыхали громкій голосъ одного господина, который съ бокаломъ въ рукъ говорилъ ръчь добровольцамъ. «Послужить за въру, за человъчество, за братьевъ нашихъ, — все возвышая голосъ, говорилъ господинъ. — На великое дъло благословляетъ васъматушка Москва. Живіо!» громко и слезно заключилъ онъ.

Всѣ закричали живіо, и еще новая толпа хлынула въ залу и чуть не сбила съ ногъ княгиню.

- А! княгиня, каково! сіяя радостною улыбкой, сказаль Степанъ Аркадьевичь, вдругь появившійся въ серединѣ толпы. Не правда ли, славно, тепло сказаль? Браво! И Сергѣй Ивановичъ! Воть вы бы сказали отъ себя такъ нѣсколько словъ, знаете, ободреніе; вы такъ это хорошо, прибавиль онъ съ нѣжною, уважительною и осторожною улыбкой, слегка за руку подвигая Сергѣя Ивановича.
  - Нътъ, я ъду сейчасъ.
  - Куда?
- Въ деревню къ брату, отвѣчалъ Сергѣй Ивановичъ.
  - Такъ вы жену мою увидите. Я писалъ ей, но

вы прежде увидите; пожалуйста, скажите, что меня видъли и что all right. Она пойметь. А впрочемъ, скажите ей, будьте добры, что я назначенъ членомъ комиссіи соединеннаго... Ну, да она пойметь! Знаете, les petites misères de la vie humaine, — какъ бы извиняясь, обратился онъ къ княгинъ. — А Мягкая-то, не Лиза, а Бибишъ, посылаетъ-таки тысячу ружей и двънадцать сестеръ. Я вамъ говорилъ?

- Да, я слышалъ, неохотно отвъчалъ Кознышевъ.
- А жаль, что вы увзжаете, сказаль Степанъ Аркадьевичъ. Завтра мы даемъ объдъ двумъ отъвзжающимъ Димеръ-Бартнянскій изъ Петербурга и нашъ Весловскій, Гриша. Оба тадутъ. Весловскій недавно женился. Вотъ молодецъ! Не правдали, княгиня? обратился онъ къ дамъ.

Княгиня, не отвѣчая, посмотрѣла на Кознышева. Но то, что Сергѣй Ивановичъ и княгиня какъ будто желали отдѣлаться отъ него, нисколько не смущало Степана Аркадьевича. Онъ улыбаясь смотрѣлъ то на перо шляпы княгини, то по сторонамъ, какъ будто припоминая что-то. Увидавъ проходившую даму съ кружкой, онъ подозвалъ ее къ себѣ и положилъ пятирублевую бумажку.

- Не могу видѣть этихъ кружекъ спокойно, пока у меня есть деньги, сказалъ онъ. А какова нынѣшняя депеша? Молодцы черногорцы!
- Что вы говорите! вскрикнуль онъ, когда княгиня сказала ему, что Вронскій ѣдеть въ этомъ ноѣздѣ. На мгновеніе лицо Степана Аркадьевича выразило грусть, но черезъ минуту, когда, слегка подпрыгивая на каждой ногѣ и расправляя бакенбарды, онъ вошелъ въ комнату, гдѣ былъ Вронскій, Степанъ Аркадьевичъ уже вполнѣ забылъ свои отчаянныя рыданія надъ трупомъ сестры и видѣлъ во Вронскомъ только героя и стараго пріятеля.

- Со всёми его недостатками нельзя не отдать ему справедливости, сказала княгиня Сергёю Ивановичу, какъ только Облонскій отошель оть нихъ. Воть именно вполнё русская, славянская натура! Только я боюсь, что Вронскому непріятно будеть его видёть. Какъ ни говорите, меня трогаеть судьба этого человёка. Поговорите съ нимъ дорогой, сказала княгиня.
  - Да, можетъ быть, если придется.
- Я никогда не любила его. Но это выкупаетъ многое. Онъ не только третъ самъ, но эскадронъ ведетъ на свой счетъ.
  - Да, я слышалъ.

Послышался звонокъ. Всѣ затолпились къ дверямъ.

— Вотъ онъ! — проговорила княгиня, указывая на Вронскаго въ длинномъ пальто и въ черной съ широкими полями шляпѣ, шедшаго подъ руку съ матерью. Облонскій шелъ подлѣ него, что-то оживленно говоря.

Вронскій нахмурившись смотрълъ передъ собой, какъ будто не слыша того, что говоритъ Степанъ Аркадьевичъ.

Въроятно, по указанію Облонскаго, онъ оглянулся въ ту сторону, гдъ стояли княгиня и Сергъй Ивановичъ, и молча приподнялъ шляпу. Постаръвшее и выражавшее страданіе лицо его казалось окаменълымъ.

Выйдя на платформу, Вронскій молча, пропустивъмать, скрылся въ отдѣленіи вагона.

На платформ'в раздавалось Воже царя храни, потомъ крики: ура! и жиейо! Одинъ изъ добровольцевъ, высокій, очень молодой челов'вкъ съ ввалившеюся грудью, особенно зам'втно кланялся, махая надъголовой войлочною шляпой и букетомъ. За нимъ высовывались, кланяясь тоже, два офицера и пожилой челов'вкъ съ большою бородой въ засаленной фуражкъ.

Простившись съ княгиней, Сергѣй Ивановичъ вмѣстѣ съ подошедшимъ Катавасовымъ вошелъ въ биткомъ-набитый вагонъ, и поѣздъ тронулся.

На Царицынской станціи повздъ быль встрвчень стройнымь хоромь молодыхь людей, пвышихь «Славься». Опять добровольцы кланялись и высовывались; но Сергвй Ивановичь не обращаль на нихъвниманія: онъ столько имёль дёль съ добровольцами, что уже зналь ихъ общій типь и это не интересовало его. Катавасовъ же, за своими учеными занятіями не имѣвшій случая наблюдать добровольцевь, очень интересовался ими и разспрашиваль про нихъ Сергвя Ивановича.

· Сергѣй Ивановичъ посовѣтовалъ ему пройти во второй классъ поговорить самому съ ними. На слѣдующей станціи Катавасовъ исполнилъ этотъ совѣтъ.

На первой остановкѣ онъ перешелъ во второй классъ и познакомился съ добровольцами. Они сидѣли въ углу вагона, громко разговаривая и очевидно зная, что вниманіе пассажировъ и вошедшаго Катавасова обращено на нихъ. Громче всѣхъ говорилъ высокій со впалою грудью юноша. Онъ, очевидно, былъ пьянъ и разсказывалъ про какую-то, случившуюся въ ихъ заведеніи, исторію. Противъ него сидѣлъ уже немолодой офицеръ въ австрійской военной фуфайкѣ гвардейскаго мундира. Онъ улыбаясь слушалъ разсказчика и останавливалъ его. Третій, въ артиллерійскомъ мундирѣ, сидѣлъ на чемоданѣ подлѣ нихъ. Четвертый спалъ.

Вступивъ въ разговоръ съ юношей, Катавасовъ узналъ, что это былъ богатый московскій купецъ, промотавшій большое состояніе до двадцати двухъ лѣтъ. Онъ не понравился Катавасову тѣмъ, что былъ из-

нѣженъ, избалованъ и слабъ здоровьемъ; онъ, очевидно, былъ увѣренъ, въ особенности теперь, выпивъ, что онъ совершаетъ геройскій поступокъ, и хвастался самымъ непріятнымъ образомъ.

Другой, отставной офицеръ, тоже произвелъ непріятное впечатльніе на Катавасова. Это былъ, какъвидно, человъкъ, попробовавшій всего. Онъ былъ и на жельзной дорогь, и управляющимъ, и самъ заводилъ фабрики, и говорилъ обо всемъ, безъ всякой надобности и невпопадъ употребляя ученыя слова.

Третій, артиллеристь, напротивъ, очень понравился Катавасову. Это былъ скромный, тихій человѣкъ, очевидно преклонявшійся передъ званіемъ отставного гвардейца и передъ геройскимъ самопожертвованіемъ купца и самъ о себѣ ничего не говорившій. Когда Катавасовъ спросилъ его, что его побудило ѣхать въ Сербію, онъ скромно отвѣчалъ:

- Да что жъ, всѣ ѣдутъ. Надо тоже помочь и сербамъ. Жалко.
- Да, въ особенности вашихъ артиллеристовъ тамъ мало, — сказалъ Катавасовъ.
- Я въдь недолго служилъ въ артиллерін; можеть, и въ пъхоту или въ кавалерію назначатъ.
- Какъ же въ пѣхоту, когда нуждаются въ артиллеристахъ болѣе всего? сказалъ Катавасовъ, соображая по годамъ артиллериста, что онъ долженъ быть уже въ значительномъ чинѣ.
- Я немного служиль въ артиллеріи, я юнкеромъ въ отставкѣ, сказаль онъ и началь объяснять, почему онъ не выдержаль экзамена.

Все это вмѣстѣ произвело на Катавасова непріятное впечатлѣніе и когда добровольцы вышли на станцію выпить, Катавасовъ хотѣлъ въ разговорѣ съ кѣмънибудь повѣрить свое невыгодное впечатлѣніе. Одинъпроѣзжающій старичокъ въ военномъ пальто все время прислушивался къ разговору Катавасова съ доброволь-

цами. Оставшись съ нимъ одинъ на одинъ, Катавасовъ обратился къ нему.

— Да, какое разнообразіе положеній всёхъ этихъ людей, отправляющихся туда, — неопредёленно сказалъ Катавасовъ, желая высказать свое мпёніе и вмёстё съ тёмъ вывёдать мпёніе старичка.

Старичокъ былъ военный, дѣлавшій двѣ кампаніи. Онъ зналъ, что такое военный человѣкъ, и по виду и по разговору этихъ господъ, по ухарству, съ которымъ они прикладывались къ фляжкѣ дорогой, онъ считалъ ихъ за плохихъ военныхъ. Кромѣ того, онъ былъ житель уѣзднаго города, и ему хотѣлось разсказать, какъ изъ его города пошелъ одинъ солдатъ безсрочный, пьяница и воръ, котораго уже никто не бралъ въ работники. Но, по опыту зная, что при теперешнемъ настроеніи общества опасно высказывать мнѣніе, противное общему, и въ особенности осуждать добровольцевъ, онъ тоже высматривалъ Катавасова.

— Что жъ, тамъ нужны люди, — сказалъ онъ, смѣясь глазами. И они заговорили о послѣдней военной новости, и оба другъ передъ другомъ скрыли свое недоумѣніе о томъ, съ кѣмъ на завтра ожидается сраженіе, когда турки, по послѣднему извѣстію, разбиты на всѣхъ пунктахъ. И такъ, оба не высказавъ своего мнѣнія, они разошлись.

Катавасовъ, войдя въ свой вагонъ, невольно кривя душой, разсказалъ Сергѣю Ивановичу свои наблюденія надъ добровольцами, изъ которыхъ оказалось, что они были отличные ребята.

На большой станціи въ городѣ опять пѣніе и крики встрѣтили добровольцевъ, опять явились съ кружками сборщицы и сборщики, и губернскія дамы поднесли букеты добровольцамъ и пошли за ними въ буфеть; но все это было уже гораздо слабѣе и меньше, чѣмъ въ Москвѣ.

Во время остановки въ губернскомъ городѣ Сергѣй Ивановичъ не пошелъ въ буфетъ, а сталъ ходитъ взадъ и впередъ по платформѣ.

Проходя въ первый разъ мимо отдѣленія Вронскаго, онъ замѣтилъ, что окно было задернуто. Но, проходя въ другой разъ, онъ увидалъ у окна старую графиню. Она подозвала къ себѣ Кознышева.

- Вотъ ѣду, провожаю его до Курска, сказала она.
- Да, я слышалъ, сказалъ Сергѣй Ивановичъ, останавливаясь у ея окна и заглядывая въ него. Какая прекрасная черта съ его стороны! прибавилъ опъ, замѣтивъ, что Вронскаго въ отдѣленіи не было.
- Да, послѣ его несчастія что жъ ему было дѣлать?
- Какое ужасное событіе! сказалъ Сергъй Ивановичъ.
- Ахъ, что я пережила! Да заходите . . . Ахъ, что я пережила! повторила она, когда Сергъй Ивановичъ вошелъ и сълъ съ ней рядомъ на диванъ. Этого нельзя себъ представить! Шесть недъль онъ не говорилъ ни съ къмъ и ълъ только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было оставить его одного. Мы отобрали все, чъмъ онъ могъ убить себя; мы жили въ нижнемъ этажъ, но нельзя было ничего предвидъть. Въдь вы знаете, онъ уже стрълялся разъ изъ-за нея же, сказала она, и брови старушки нахмурились при этомъ воспоминании. Да, она кончила, какъ и должна была кончитъ такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую.
- Не намъ судить, графиня, со вздохомъ сказалъ Сергъй Ивановичъ, — но я понимаю, какъ для васъ это было тяжело.

- Ахъ, не говорите! Я жила у себя въ имъніи, и онъ быль у меня. Приносять записку. Онъ написалъ отвътъ и отослалъ. Мы ничего не знали, что она туть же была на станціи. Вечеромъ я только ушла къ себѣ, мнѣ моя Мери говорить, что на станціи дама бросилась подъ повздъ. Меня какъ что-то ударило! Я поняла, что это была она. Первое, что я сказала: не говорить ему. Но они ужъ сказали ему. Кучеръ его тамъ быль и все видълъ. Когда я прибъжала въ его комнату, онъ былъ ужъ не свой страшно было смотрѣть на него. Онъ ни слова не сказаль и поскакаль туда. Ужь я не знаю, что тамъ было, но его привезли какъ мертваго. Я бы не узпала ero. Prostration complète, говориль докторъ. Потомъ началось почти бъщенство. Ахъ, что говорить! — сказала графиня, махнувъ рукой. — Ужасное время! Нъть, какъ ни говорите, дурная женщина. Ну, что это за страсти какія-то отчаянныя! Это все что-то особенное доказать. Воть она и доказала. Себя погубила и двухъ прекрасныхъ людей — своего мужа и моего несчастнаго сына.
- А что ея мужъ? спросилъ Сергъй Ивановичъ.
- Онъ взялъ ея дочь. Алеша въ первое время на все былъ согласенъ. Но теперь его ужасно мучаетъ, что онъ отдалъ чужому человѣку свою дочь. Но взять назадъ слово онъ не можетъ. Каренинъ пріѣзжаль на похороны. Но мы старались, чтобъ онъ не встрѣтился съ Алешей. Для него, для мужа, это все-таки легче. Она развязала его. Но бѣдный сынъ мой отдался весь ей. Бросилъ все карьеру, меня, и тутъ-то она еще не пожалѣла его, а нарочно убила его совсѣмъ. Нѣтъ, какъ ни говорите, самая смертъ ея смерть гадкой женщины безъ религіи. Прости меня Богъ, но я не могу не ненавидѣть память ея, глядя на погибель сына.

— Но теперь какъ онъ?

— Это Богь намъ помогь — эта сербская война. Я старый человѣкъ, ничего въ этомъ не понимаю, по ему Богь это послалъ. Разумѣется, мнѣ, какъ матери, страшно; и главное, говорять, се n'est pas très bien vu à Pétersbourg. Но что же дѣлать! Одно это могло его поднять. Яшвинъ — его пріятель — онъ все проигралъ и собрался въ Сербію. Онъ заѣхалъ къ нему и уговорилъ его. Теперь это занимаеть его. Вы пожалуйста поговорите съ нимъ, мнѣ хочется его развлечь. Онъ такъ грустенъ. Да на бѣду еще у него зубы разболѣлись. А вамъ онъ будеть очень радъ. Пожалуйста, поговорите съ нимъ: онъ ходитъ съ этой стороны.

Сергъй Ивановичъ сказалъ, что онъ очень радъ, и перешелъ на другую сторону поъзда.

### V.

Въ косой вечерней тыни кулей, наваленныхъ на платформъ, Вронскій въ своемъ длинномъ пальто и надвинутой шляпъ, съ руками въ карманахъ, ходилъ, какъ звърь въ клъткъ, на двадцати шагахъ быстро поворачиваясь. Сергъю Ивановичу, когда онъ подходилъ, показалось, что Вронскій его видитъ, но притворяется невидящимъ. Сергъю Ивановичу это было все равно. Онъ стоялъ выше всякихъ личныхъ счетовъ съ Вронскимъ.

Въ эту минуту Вронскій въ глазахъ Сергѣя Ивановича быль важный дѣятель для великаго дѣла, и Кознышевъ считалъ своимъ долгомъ поощрить его и одобрить. Онъ подошелъ къ нему.

Вронскій остановился, вглядёлся, узналь и, сдёлавь нёсколько шаговь навстрёчу Сергёю Ивановичу, крёпко-крёпко пожаль его руку.

- Можеть быть, вы и не желали со мной ви-

- дъться, сказалъ Сергъй Ивановичъ; но не могу ли я вамъ быть полезнымъ?
- Ни съ къмъ мит не можетъ быть такъ мало непріятно видъться, какъ съ вами, сказалъ Вронскій. Извините меня. Пріятнаго въ жизни мит нътъ.
- Я понимаю и хотѣлъ предложить вамъ свои услуги, сказалъ Сергѣй Ивановичъ, вглядываясь въ очевидно страдающее лицо Вронскаго. Не пужно ли вамъ письмо къ Ристичу, къ Милану?
- О, ивть! какъ будто съ трудомъ понимая, сказалъ Вронскій. Если вамъ все равно, то будемте ходить. Въ вагонахъ такая духота. Письмо? Нѣтъ, благодарю васъ; для того чтобы умереть, не нужно рекомендацій. Нешто къ туркамъ... сказалъ онъ, улыбнувшись однимъ ртомъ. Глаза продолжали имѣть сердито-страдающее выраженіе.
- Да, но вамъ, можетъ быть, легче вступить въ сношенія, которыя все-таки необходимы, съ человѣкомъ приготовленнымъ. Впрочемъ, какъ хотите. Я очень радъ былъ услышать о вашемъ рѣшеніи. И такъ ужъ столько нападковъ на добровольцевъ, что такой человѣкъ, какъ вы, поднимаетъ ихъ въ общественномъ мнѣніи.
- Я, какъ человѣкъ, сказалъ Вропскій, тѣмъ хорошъ, что жизнь для меня ничего не ето̀итъ. А что физической энергіи во мнѣ довольно, чтобы врубиться въ каре и смять или лечь, это я знаю. Я радъ тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мнѣ не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится, и онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе скулой отъ неперестающей ноющей боли зуба, мѣшавшей ему даже говорить съ тѣмъ выраженіемъ, съ которымъ онъ хотѣлъ.
- Вы возродитесь, предсказываю вамъ, сказаль Сергъй Ивановичъ, чувствуя себя тронутымъ. —

Избавленіе своихъ братьевъ отъ ига есть ц'вль, достойная и смерти, и жизни. Дай вамъ Богъ усп'вха вн'вшняго, внутренняго мира, — прибавилъ онъ и протянулъ руку.

Вронскій крѣпко пожалъ протянутую руку Сер-

гѣя Ивановича.

— Да, какъ орудіе, я могу годиться на что-нибудь. Но, какъ человѣкъ, я — развалина, — съ разстановкой проговорилъ онъ.

Щемящая боль крѣпкаго зуба, наполнявшая слюною его ротъ, мѣшала ему говорить. Онъ замолкъ, вглядываясь въ колеса медленно и гладко подкаты-

вавшагося по рельсамъ тендера.

И вдругь, совершенно другая, не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновеніе боль зуба. При взглядт на тендеръ и на рельсы, подъ вліяніемъ разговора съ знакомымъ, сь которымъ онъ не встръчался послъ своего несчастія, ему вдругъ вспомнилась она, то-есть то, что оставалось еще отъ нея, когда онъ какъ сумасшедшій вбъжаль въ казарму жел взнодорожной станціи: на стол в казармы безстыдно растянутое посреди чужихъ окровавленное тъло, еще полное недавней жизни; закинутая назадъ уцълъвшая голова со своими тяжелыми косами и выощимися волосами на вискахъ, и на прелестномъ лицъ, съ полуоткрытымъ румянымъ ртомъ, застывшее странное, жалкое въ губахъ и ужасное въ остановившихся незакрытыхъ глазахъ, выражение, какъ бы словами выговаривавшее то страшное слово — о томъ, что онъ раскается, — которое она во время ссоры сказала ему.

И онъ старался вспомнить ее такой, какой она была тогда, когда онъ въ первый разъ встрътилъ ее тоже на станціи, — таинственною, прелестною, любящею, ищущею и дающею счастіе, а не жестоко-мстительною, какой она вспоминалась ему въ послъднюю

минуту. Онъ старался вспоминать лучшія минуты съ нею; по эти минуты были навсегда отравлены. Опъ помниль ея только торжествующую, свершившуюся угрозу никому ненужнаго, но неизгладимаго раскаянія. Опъ пересталь чувствовать боль зуба, и рыданія искривили его лицо.

Пройдя молча два раза подлѣ кулей и овладѣвъ собой, онъ спокойно обратился къ Сергѣю Ива-

новичу:

— Вы не имѣли телеграммы послѣ вчерашней? Да, разбиты и третій разъ, но на завтра ожидается рѣшительное сраженіе.

И, поговоривъ еще о провозглашеніи королемъ Милана и объ огромныхъ послѣдствіяхъ, которыя это можеть имѣть, они разошлись по своимъ вагонамъ послѣ второго звонка.

#### VI

Не зная, когда ему можно будеть вывхать изъ Москвы, Сергвй Ивановичъ не телеграфировалъ брату, чтобы высылать за нимъ. Левина не было дома, когда Катавасовъ и Сергвй Ивановичъ на тарантасикв, взятомъ на станціи, запыленные какъ арапы, въ 12-мъ часу дня подъвхали къ крыльцу покровскаго дома. Кити, сидввшая на балконъ съ отцомъ и сестрой, узнала деверя и сбъжала внизъ встрътить его.

- Какъ вамъ не совъстно не дать знать, сказала она, подавая руку Сергъю Ивановичу и подставляя ему лобъ.
- Мы прекрасно довхали и васъ не безпокоили, отвъчалъ Сергъй Ивановичъ. Я такъ пыленъ, что боюсь дотронуться. Я былъ такъ занятъ, что и не зналъ, когда вырвусь. А вы по-старому, сказалъ онъ улыбаясь, наслаждаетесь тихимъ счастіемъ внъ теченій въ своемъ тихомъ затонъ. Вотъ

и нашъ пріятель Өедоръ Васильевичъ собрался наконецъ.

— Но я не негръ, я вымоюсь, буду похожъ на человъка, — сказалъ Катавасовъ со своею обычною шутливостью, подавая руку и улыбаясь особенно блестящими изъ-за чернаго лица зубами.

— Костя будеть очень радъ. Онъ пошелъ на

хуторъ. Ему бы пора придти.

— Все занимается хозяйствомъ. Вотъ именно въ затонѣ, — сказалъ Катавасовъ. — А намъ въ городѣ, кромѣ сербской войны, ничего не видно. Ну, какъ мой пріятель относится? Вѣрно что-нибудь не какъ люди?

— Да онъ такъ, ничего, какъ всѣ, — нѣсколько сконфуженно, оглядываясь на Сергѣя Ивановича, отвѣчала Кити. — Такъ я пошлю за нимъ. А у насъ папа гоститъ. Онъ недавно изъ-за границы пріѣхалъ.

И, распорядившись послать за Левинымъ и о томъ, чтобы провести запыленныхъ гостей умываться, одного въ кабинетъ, другого въ бывшую Доллину комнату, и о завтракъ гостямъ, она, пользуясь правомъ быстрыхъ движеній, которыхъ она была лишена во время своей беременности, вбѣжала на балкопъ.

- Это Сергѣй Ивановичъ и Катавасовъ, профессоръ, сказала она.
  - Охъ, въ жаръ тяжело! сказалъ князь.
- Нѣтъ, папа, онъ очень милый, и Костя его очень любитъ, какъ будто упрашивая его о чемъто, улыбаясь сказала Кити, замѣтившая выраженіе насмѣшливости на лицѣ отца.
  - Да я ничего.
- Ты поди, душенька, къ нимъ, обратилась Кити къ сестръ, и займи ихъ. Они видъли Стпву на станціи, онъ здоровъ. А я побъту къ Митъ. Какъ на бъду, не кормила ужъ съ самаго чая. Онъ теперь проснулся и върно кричитъ. И она, чувствуя

приливъ молока, скорымъ шагомъ пошла въ дѣт-скую.

Дъйствительно, она не то что угадала (связь ея съ ребенкомъ не была еще порвана), она върно узнала по приливу молока у себя недостатокъ пищи у него.

по приливу молока у себя недостатокъ пищи у него.
Она знала, что онъ кричить, еще прежде, чѣмъ она подошла къ дѣтской. И дѣйствительно онъ кричалъ. Она услышала его голосъ и прибавила шагу. Но чѣмъ скорѣе она шла, тѣмъ громче онъ кричалъ. Голосъ былъ хорошій, здоровый, только голодный и нетерпѣливый.

— Давио, няня, давно? — поспѣшно говорила Кити, садясь на стулъ и приготовляясь къ кормленію. — Да дайте же миѣ его скорѣе. Ахъ, няня, какая вы скучная, ну, послѣ чепчикъ завяжете!

Ребенокъ надрывался отъ жаднаго крика.

— Да нельзя же, матушка, — сказала Агаоья Михайловна, почти всегда присутствовавшая въ дѣтской. — Надо въ порядкѣ его убрать. Агу, агу! — распѣвала она надъ нимъ, не обращая вниманія на мать.

Няня понесла ребенка къ матери. Агаеья Михайловна шла за нимъ съ распустившимся отъ нѣжности лицомъ.

— Знаеть, знаеть. Воть върьте Богу, матушка Катерина Александровна, узналъ меня! — перекрикивала Агаеья Михайловна ребенка.

Но Кити не слушала ея словъ. Ея нетерпъніе шло такъ же возрастая, какъ и нетерпъніе ребенка.

Отъ нетерпънія дъло долго не могло уладиться. Ребенокъ хваталъ не то, что надо, и сердился. Наконецъ, послъ отчаяннаго задыхающагося вскри-

Наконецъ, послѣ отчаяннаго задыхающагося вскрика, пустого захлебыванія, дѣло уладилось, и мать и ребенокъ одновременно почувствовали себя успокоенными и оба затихли.

— Однако и онъ бъдняжка весь въ поту, —

шопотомъ сказала Кити, ощупывая ребенка. — Вы почему же думаете, что онъ узнаетъ? — прибавила она, косясь на плутовски, какъ ей казалось, смотрѣвшіе цзъ-подъ надвинувшагося чепчика глаза ребенка, на равномѣрно отдувавшіяся щечки и на его ручку съ красною ладонью, которою онъ выдѣлывалъ кругообразныя движенія.

— Не можетъ быть! Ужъ если бъ узнавалъ, такъ меня бы узналъ, — сказала Кити на утвержденіе Агаоьи Михайловны и улыбнулась.

Она улыбнулась тому, что, хотя она и говорила, что онъ не можетъ узнавать, сердцемъ она знала, что не только онъ узнаетъ Агавью Михайловну, но что онъ все знаетъ и понимаетъ, и знаетъ и понимаетъ еще много такого, чего никто не знаетъ и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему. Для Агавьи Михайловны, для няни, для дъда, для отца даже Митя былъ живое существо, требующее за собой только матеріальнаго ухода; но для матери онъ уже давно былъ нравственное существо, съ которымъ уже была цълая исторія духовныхъ отношеній.

- А воть проснется, Богъ дастъ, сами увидите. Какъ вотъ этакъ сдѣлаю, онъ такъ и просіяетъ, голубчикъ. Такъ и просіяетъ, какъ денекъ ясный, говорила Аганья Михайловна.
- Ну, хорошо, хорошо, тогда увидимъ, прошентала Кити. — Теперь идите, онъ засыпаетъ.

## VII

Аганья Михайловна вышла на цыпочкахъ; няня спустила стору, выгнала мухъ изъ-подъ кисейнаго полога кроватки и шершня, бившагося о стекла рамы, и съла, махая березовою вянущею въткой надъ матерью и ребенкомъ.

- Жара-то, жара! хоть бы Богь дождичка далъ, — проговорила она.
- Да, да, ш-ш-шъ... только отвъчала Кити, слегка покачиваясь и нѣжно прижимая, какъ будто перетянутую въ кисти ниточкой, пухлую ручку, которою Митя все слабо махалъ, то закрывая, то открывая глазки. Эта ручка смущала Кити: ей хотѣлось поцѣловать эту ручку, но она боялась сдѣлать это, чтобы не разбудить ребенка. Ручка наконецъ перестала двигаться, и глаза закрылись. Только изрѣдка, продолжая свое дѣло, ребенокъ, приподнимая свои длинныя, загнутыя рѣсницы, взглядывалъ на мать, въ полусвѣтѣ казавшимися черными, влажными глазами. Няня перестала махать и задремала. Сверху послышался раскатъ голоса стараго князя и хохотъ Катавасова.

«Вѣрно разговорились безъ мепя, — думала Кити, — а все-таки досадно, что Кости нѣтъ. Вѣрно опять зашелъ на пчельникъ. Хотъ и грустно, что онъ часто бываетъ тамъ, я все-таки рада. Это развлекаетъ его. Теперь онъ сталъ все веселѣе и лучше, чѣмъ весною. А то онъ былъ такъ мраченъ и такъ мучился, что мнѣ становилось страшно за него. И какой онъ смѣшной!» прошептала она улыбаясь.

Она знала, что мучило ея мужа. Это было его невѣріе. Несмотря на то, что, если бы у нея спросили, полагаеть ли она, что въ будущей жизни онъ, если не повѣрить, будеть погубленъ, она бы должна была согласиться, что онъ будеть погубленъ, — его невѣріе не дѣлало ея несчастія; и она, признававшая то, что для невѣрующаго не можеть быть спасенія, и любя болѣе всего на свѣтѣ душу своего мужа, съ улыбкой думала о его невѣріи и говорила сама себѣ, что онъ смѣшной.

«Для чего онъ цёлый годъ все читаетъ философіи какія-то? — думала она. — Если это все на-

писано въ этихъ книгахъ, то онъ можетъ понять ихъ. Если же неправда тамъ, то зачъмъ ихъ читать? Онъ самъ говорить, что желалъ бы вѣрить. Такъ отчего же онь не върить? Върно оттого, что много думаеть? А много думаеть отъ уединенія. Все одинъ, одинъ. Съ нами нельзя ему всего говорить. Я думаю, гости эти будуть пріятны ему, особенно Катавасовъ. Онъ мобить разсуждать съ нимъ», подумала она и тотчасъ же перенеслась мыслью къ тому, гдъ удобнъе положить спать Катавасова — отдъльно или вмъстъ съ Сергвемъ Иванычемъ. И тутъ ей вдругъ пришла мысль, заставившая ее вздрогнуть отъ волненія и даже встревожить Митю, который за это строго взглянулъ на нее. «Прачка, кажется, не приносила еще бѣлья, а для гостей постельное бѣлье все въ расходъ. Если не распорядиться, то Агаеья Михайловна подасть Сергвю Иванычу стеленое бълье», и при одной мысли объ этомъ кровь бросилась въ лицо Кити.

«Да, я распоряжусь», рѣшила она и, возвращаясь къ прежнимъ мыслямъ, вспомнила, что что-то важное душевное было не додумано еще, и она стала вспоминать, что. «Да, Костя невѣрующій», опять съ улыбкой вспомнила она.

«Ну, невърующій! Лучше пускай онъ будеть всегда такой, чъмъ какъ мадамъ Шталь, или какою я хотъла быть тогда за границей. Нъть, онъ уже не станетъ притворяться».

И недавняя черта его доброты живо возникла передъ ней. Двѣ недѣли тому назадъ было получено кающееся письмо Степана Аркадьевича къ Долли. Онъ умолялъ ее спасти его честь, продать ея имѣніе, чтобы заплатить его долги. Долли была въ отчаяніи, пенавидѣла мужа, презирала, жалѣла, рѣшилась развестись, отказать, но кончила тѣмъ, что согласилась продать часть своего имѣнія. Послѣ этого Кити съ

невольною улыбкой умиленія вспомнила сконфуженность своего мужа, его неоднократные неловкіе подходы къ занимавшему его д'влу и какъ онъ наконецъ, придумавъ одно единственное средство, не оскорбивъ, помочь Долли, предложилъ Кити отдать ей свою часть имѣнія, о чемъ она прежде не догадалась.

«Какой же опъ невѣрующій? Съ его сердцемъ, съ этимъ страхомъ огорчить кого-нибудь, даже ребенка! Все для другихъ, ничего для себя. Сергѣй Ивановичъ такъ и думаетъ, что это обязанность Кости — быть его приказчикомъ. Тоже и сестра. Теперь Долли съ дѣтьми на его опекѣ. Всѣ эти мужики, которые каждый депь приходятъ къ нему, какъ будто опъ обязанъ имъ служить».

«Да, только будь такимъ, какъ твой отецъ, только такимъ», проговорила она, передавая Митю нянъ и притрогиваясь губой къ его щекъ.

### VIII

Съ той минуты, какъ при видъ любимаго умирающаго брата Левинъ въ первый разъ взглянулъ на вопросы жизни и смерти сквозь тѣ новыя, какъ онъ называль ихъ, убъжденія, которыя незамьтно для него въ періодъ отъ двадцати до тридцати четырехъ лѣтъ замънили его дътскія и юношескія върованія, — опъ ужаснулся не столько смерти, сколько жизни безъ малъйшаго знанія о томъ, откуда, для чего, зачъмъ и что она такое. Организмъ, разрушение его, пеистребимость матеріи, законъ сохраненія силы, развитіе были тъ слова, которыя замънили ему прежиюю въру. Слова эти и связанныя съ ними понятія были очень хороши для умственныхъ цълей; но для жизни они ничего не давали, и Левинъ вдругъ почувствовалъ себя въ положеніи человіка, который проміняль бы теплую шубу на кисейную одежду и который въ первый разъ

на морозъ несомнънно, не разсужденіями, а всъмъ существомъ своимъ, убъдился бы, что онъ все равно что голый и что онъ неминуемо долженъ мучительно погибнуть.

Съ той минуты, хотя и не отдавая себѣ въ томъ отчета и продолжая жить попрежнему, Левинъ, не переставалъ чувствовать этотъ страхъ за свое незнаніе.

Кромѣ того, онъ смутно чувствовалъ, что то, что опъ называлъ своими убѣжденіями, было не только незпаніе, но что это былъ такой складъ мысли, при которомъ невозможно было знаніе того, что ему нужно было.

Первое время женитьба, новыя радости и обязанности, узнанныя имъ, совершенно заглушили эти мысли; но въ послѣднее время, послѣ родовъ жены, когда онъ жилъ въ Москвѣ безъ дѣла, Левину чаще и чаще, настоятельнѣе и настоятельнѣе сталъ представляться требовавшій разрѣшенія вопросъ.

Вопросъ для него состоялъ въ слѣдующемъ: «если я не признаю тѣхъ отвѣтовъ, которые даетъ христіанство на вопросы моей жизни, то какіе я признаю отвѣты?» И онъ никакъ не могъ найти во всемъ арсеналѣ своихъ убѣжденій не только какихъ-нибудь отвѣтовъ, но ничего похожаго на отвѣтъ.

Онъ былъ въ положеніи человѣка, отыскивающаго пищу въ игрушечныхъ и оружейныхъ лавкахъ.

Невольно, безсознательно для себя, онъ теперь во всякой книгѣ, во всякомъ разговорѣ, во всякомъ человѣкѣ искалъ отношенія къ этимъ вопросамъ и разрѣшенія ихъ.

Болѣе всего его при этомъ изумляло и разстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, замѣнивъ, какъ и онъ, прежнія вѣрованія такими же, какъ и онъ, новыми убѣжденіями, не видѣли въ этомъ никакой бѣды и были совершенно довольны и спокойны. Такъ что, кромѣ главнаго вопроса, Левина мучили еще другіе вопросы: искренны ли эти люди? не притворя-

ются ли опи? или — не иначе ли какъ-гибудь, ясиће, чѣмъ онъ, понимають они тѣ отвѣты, которые даеть наука на занимающіе его вопросы? И онъ старательно изучалъ и мнѣнія этихъ людей, и книги, которыя выражали эти отвѣты.

Одно, что онъ нашелъ, съ тѣхъ поръ какъ вопросы эти стали занимать его, было то, что опъ ошибался, предполагая по воспоминаніямъ своего юношескаго университетскаго круга, что религія уже отжила свое время и что ея болѣе не существуеть. Всѣ хорошіе по жизни близкіе ему люди вѣрили. И старый князь, и Львовъ, такъ полюбившійся ему, и Сергѣй Ивановичъ, и всѣ женщины вѣрили, и жена его вѣрила такъ, какъ онъ вѣрилъ въ первомъ дѣтствѣ, и девяносто девять сотыхъ русскаго народа, весь тотъ народъ, жизнь котораго внушала ему наибольшее уваженіе, вѣрили.

Другое было то, что, прочтя много книгь, онъ убъдился, что люди, раздълявшіе съ нимъ одинаковыя воззрѣнія, ничего другого не подразумѣвали подъ ними и что они, ничего не объясняя, только отрицали тѣ вопросы, безъ отвѣта на которые, онъ чувствоваль, что не могъ жить, а старались разрѣшить совершенио другіе, не могущіе интересовать его вопросы, какъ, напримѣръ, о развитіи организмовъ, о механическомъ объясненіи души и т. п.

Кромѣ того, во время родовъ жены съ нимъ случилось необыкновенное для него событіе. Онъ, невѣрующій, сталъ молиться и въ ту минуту, какъ молиться, вѣрилъ. Но прошла эта минута, и онъ не могъ дать этому тогдашнему настроенію никакого мѣста въ своей жизни.

Онъ не могъ признать, что онъ тогда зналъ правду, а теперь ошибается; потому что, какъ только онъ начиналъ думать спокойно объ этомъ, все распадалось вдребезги; не могъ признать и того, что онъ

тогда ошибался, потому что дорожиль тогдашнимь душевнымь настроеніемь, а признавая его данью слабости, онь бы оскверняль тѣ минуты. Онь быль въ мучительномъ разладѣ съ самимъ собой и напрягаль всѣ душевныя силы, чтобы выйти изъ него.

#### IX

Мысли эти томили и мучили его то слабъе, то сильнъе, но никогда не покидали его. Онъ читалъ и думалъ, и чъмъ больше онъ читалъ и думалъ, тъмъ дальше чувствовалъ себя отъ преслъдуемой имъ цъли.

Въ послѣднее время въ Москвѣ и въ деревнѣ, убѣдившись, что въ матеріалистахъ онъ не найдетъ отвѣта, онъ перечиталъ и вновь прочелъ и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера, тѣхъ философовъ, которые не матеріалистически объясняли жизнь.

Мысли казались ему плодотворны, когда онъ или читалъ, или самъ придумывалъ опроверженія противъ другихъ ученій, въ особенности противъ матеріалистическаго; но какъ только онъ читалъ или самъ придумываль разръшение вопросовъ, такъ всегда повторялось одно и то же. Слъдуя длинному опредъленію неясныхъ словъ, какъ: духъ, воля, свобода, субстанція, нарочно вдаваясь въ ту ловушку словъ, которую ставили ему философы или онъ самъ себъ, онъ начиналъ какъ будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ходъ мысли и изъ жизни вернуться къ тому, что удовлетворяло, когда онъ думалъ, слъдуя данной нити, — и вдругъ вся эта искусственная постройка заваливалась, какъ карточный домъ, и ясно было, что постройка была сдълана изъ тъхъ же перестановлепныхъ словъ, независимо отъ чего-то болъе важнаго въ жизни, чъмъ разумъ.

Одно время, читая Шопенгауера, онъ подставилъ

на мѣсто его соли — любось, и эта новая философія дия на два, пока онъ не отстранился отъ нея, утѣ-шала его; но она точно такъ же завалилась, когда онъ потомъ изъ жизни взглянулъ на нее, и оказалась кисейною, негрѣющею одеждой.

Брать Сергъй Ивановичъ посовътовалъ ему прочесть богословскія сочиненія Хомякова. Левинъ прочелъ второй томъ сочиненій Хомякова и, несмотря на оттолкиувшій его сначала полемическій, элегантный и остроумный топъ, былъ пораженъ въ нихъ ученіемъ о Церкви. Его поразила сначала мысль о томъ, что постижение божественныхъ истинъ не дано человъку, но дано совокупности людей, соединенныхъ любовью — Церкви. Его обрадовала мысль о томъ, какъ легче было повърить въ существующую, теперь живущую Церковь, составляющую всв вврованія людей, имбющую во главъ Бога и потому святую и непогръшимую, и отъ нея уже принять върованія въ Бога, въ твореніе, въ паденіе, въ искупленіе, чёмъ начинать съ Бога, далекаго, таинственнаго Бога, творенія и т. д. Но, прочтя потомъ исторію Церкви католическаго писателя и исторію Церкви православнаго писателя и увидавъ, что объ Церкви, непогръшимыя по сущности своей, отрицають одна другую, онъ разочаровался и въ Хомяковскомъ ученій о Церкви, и это зданіе разсыпалось такимъ же прахомъ, какъ и философскія постройки.

Всю эту весну онъ былъ не свой человѣкъ и пережилъ ужасныя минуты.

«Безъ знанія того, что я такое и зачёмъ я здёсь, нельзя жить. А знать я этого не могу, слёдовательно нельзя жить», говорилъ себё Левинъ.

«Въ безконечномъ времени, въ безконечности матеріи, въ безконечномъ пространствѣ выдѣляется пузырекъ-организмъ, и пузырекъ этотъ подержится и лопнетъ, и пузырекъ этотъ — я».

Это была мучительная неправда, но это быль единственный, послёдній результать вёковыхъ трудовъмысли человёческой въ этомъ направленіи.

Это было то послѣднее вѣрованіе, въ которомъ строились всѣ, почти во всѣхъ отрасляхъ, изысканія человѣческой мысли. Это было царствующее убѣжденіе, и Левинъ изъ всѣхъ другихъ объясненій, какъ все-таки болѣе ясное, невольно, самъ не зная когда и какъ, усвоилъ именно это.

Но это не только была неправда, это была жестокая насмѣшка какой-то злой силы, злой, противной, и такой, которой нельзя было подчиняться.

Надо было избавиться отъ этой силы. И избавление было въ рукахъ каждаго. Надо было прекратить эту зависимость отъ зла. И было одно средство — смерть.

И, счастливый семьянинъ, здоровый человѣкъ, Левинъ былъ нѣсколько разъ такъ близокъ къ самоубійству, что спряталъ шнурокъ, чтобы не повѣситься на немъ, и боялся ходить съ ружьемъ, чтобы не застрѣлиться.

Но Левинъ не застрълился и не повъсился и продолжалъ жить.

### X

Когда Левинъ думалъ о томъ, что онъ такое и для чего онъ живетъ, онъ не находилъ ответа и приходилъ въ отчаяніе; но когда онъ переставалъ спрашивать себя объ этомъ, онъ какъ будто зналъ, и что онъ такое и для чего живетъ, потому что твердо и определенно действовалъ и жилъ; даже въ это последнее время онъ гораздо тверже и определеннъе жилъ, чъмъ прежде.

Вернувшись въ началѣ іюня въ деревню, опъ вернулся и къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Хозяйство

сельское, отношенія съ мужиками и сосѣдями, домашпее хозяйство, дѣла сестры и брата, которыя были у него на рукахъ, отношенія съ женой, родными, заботы о ребенкѣ, новая пчелиная охота, которою онъ увлекся съ нынѣшней весны, занимали все его время.

Дѣла эти занимали его не потому, чтобъ онъ оправдывалъ ихъ для себя какими-нибудь общими взглядами, какъ онъ это дѣлывалъ прежде; напротивъ, теперь, съ одной стороны, разочаровавшись неудачей прежнихъ предпріятій для общей пользы, съ другой стороны, слишкомъ занятый своими мыслями и самымъ количествомъ дѣлъ, которыя со всѣхъ сторонъ наваливались на него, онъ совершенно оставилъ всякія соображенія объ общей пользѣ, и дѣла эти занимали его только потому, что ему казалось, что онъ долженъ былъ дѣлать то, что онъ дѣлалъ, — что онъ не могъ иначе.

Прежде (это началось почти съ дътства и все росло до полной возмужалости), когда онъ старался сдёлать что-нибудь такое, что сдёлало бы добро для всѣхъ, для человѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замъчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но самая дъятельность всегда бывала нескладная, не было полной увъренности въ томъ, что дъло необходимо нужно, и самая дѣятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нъть; теперь же, когда онъ, послъ женитьбы, сталь болве и болве ограничиваться жизнью для себя, онъ, хотя не испытывалъ болве никакой радости при мысли о своей дъятельности, чувствовалъ увъренность, что дъло его необходимо, видълъ, что оно спорится гораздо лучше, чемъ прежде, и что оно все становится больше и больше.

Теперь онъ, точно противъ воли, все глубже и глубже връзывался въ землю, какъ плугъ, такъ что ужъ и не могъ выбраться, не отворотивъ борозды.

Жить семь такъ, какъ привыкли жить отцы и дъды, то-есть въ тъхъ же условіяхъ образованія и въ тъхъ же воспитывать дѣтей, было несомнѣнно нужно. Это было такъ же нужно, какъ обѣдать, когда ѣсть хочется; и для этого такъ же нужно, какъ приготовить обѣдъ, нужно было вести хозяйственную машину въ Покровскомъ такъ, чтобы были доходы. Такъ же несомнѣнно, какъ нужно отдать долгъ, нужно было держать родовую землю въ такомъ положеніи, чтобы сынъ, получивъ ее въ наслѣдство, сказалъ такъ же спасибо отцу, какъ Левинъ говорилъ спасибо дѣду за все то, что онъ настроилъ и насадилъ. И для этого пужно было не отдавать землю внаймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать лѣса.

Нельзя было не дѣлать дѣлъ Сергѣя Ивановича, сестры, всѣхъ мужиковъ, ходившихъ за совѣтами и привыкшихъ къ этому, какъ нельзя бросить ребенка, котораго держишь уже на рукахъ. Нужно было позаботиться объ удобствахъ приглашенной свояченицы съ дѣтьми и жены съ ребенкомъ и нельзя было не быть съ ними хоть малую часть дня.

И все это вмѣстѣ съ охотой за дичью и новою пчелиною охотой наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имѣла для него никакого смысла, когда онъ думалъ.

Но, кромѣ того, что Левинъ твердо зналъ, *что* ему падо дѣлать, онъ точно такъ же зналъ, *какъ* ему надо все это дѣлать и какое дѣло важнѣе другого.

Опъ зналъ, что нанимать рабочихъ падо было какъ можно дешевле; но брать въ кабалу ихъ, давая впередъ депьги, дешевле, чѣмъ они стоятъ, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать въ безкормицу мужикамъ солому можно было, хотя и жалко было ихъ; но постоялый дворъ и питейный, хотя

они и доставляли доходъ, надо было уничтожить. За порубку лѣсовъ надо было взыскивать сколь возможно строже, но за загнанную скотипу нельзя было брать штрафовъ; и хотя это и огорчало караульщиковъ и уничтожало страхъ, нельзя было не отпускать загнаиную скотину.

Петру, платившему ростовщику десять процентовъ въ мѣсяцъ, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброкъ мужикамъ неплательщикамъ. Нельзя было пропустить приказчику то, что лужокъ не былъ скошенъ и трава пропала задаромъ; но нельзя было и косить восемь-десять десятинъ, на которыхъ былъ посаженъ молодой лѣсъ. Нельзя было простить работнику, ушедшему въ рабочую пору домой потому, что у него отецъ умеръ — какъ ни жалко было его, — и надо было расчесть его дешевле за прогульные дорогіе мѣсяцы; но нельзя было и не выдавать мѣсячины старымъ, ни на что ненужнымъ дворовымъ.

Левинъ зналъ тоже, что, возвращаясь домой, надо было прежде всего идти къ женѣ, которая была нездорова, а мужикамъ, дожидавшимся его уже три часа, можно было еще подождать, и зналъ, что, несмотря на все удовольствіе, испытываемое имъ при сажаніи роя, надо было лишиться этого удовольствія и, предоставивъ старику безъ себя сажать рой, пойти толковать съ мужиками, нашедшими его на пчельникѣ.

Хорошо ли, дурно ли онъ поступалъ, онъ не зналъ, и не только не сталъ бы теперь доказывать, но избъгалъ разговоровъ и мыслей объ этомъ.

Разсужденія приводили его въ сомнѣнія и мѣшали ему видѣть, что должно и что не должно. Когда же онъ не думалъ, а жилъ, онъ не переставая чувствовалъ въ душѣ своей присутствіе непогрѣшимаго судьи, рѣшавшаго, который изъ двухъ возможныхъ поступковъ лучше и который хуже, и, какъ только онъ поступалъ не такъ, какъ надо, онъ тотчасъ же чувствовалъ это.

Такъ онъ жилъ, не зная и не видя возможности знать, что онъ такое и для чего живетъ на свътъ, и мучаясь этимъ незнаніемъ до такой степени, что боялся самоубійства, и вмъстъ съ тъмъ твердо прокладывая свою особенную опредъленную дорогу въжизни.

### XI

Въ тотъ день, какъ Сергъй Ивановичъ пріъхаль въ Покровское, Левинъ находился въ одномъ изъ своихъ самыхъ мучительныхъ дней.

Было самое спѣшное, рабочее время, когда во всемъ народѣ проявляется такое необыкновенное напряженіе самопожертвованія въ трудѣ, какое не проявляется ни въ какихъ другихъ условіяхъ жизни и которое высоко цѣнимо бы было, если бы люди, проявляющіе эти качества, сами цѣнили ихъ, если бы оно не повторялось каждый годъ и если бы послѣдствія этого напряженія не были такъ просты.

Скосить и сжать рожь и овесъ и свезти, докосить луга, передвоить паръ, обмолотить сѣмена и посѣять озимое, — все это кажется просто и необыкновенно; а чтобы успѣть сдѣлать все это, надо, чтобы отъ стараго до малаго всѣ деревенскіе люди работали не переставая въ эти три-четыре недѣли втрое больше, чѣмъ обыкновенно, питаясь квасомъ, лукомъ и чернымъ хлѣбомъ, молотя и возя снопы по ночамъ и отдавая спу не болѣе двухъ-трехъ часовъ въ сутки. И каждый годъ это дѣлается по всей Россіи.

Проживя большую часть жизни въ деревнъ и въ близкихъ сношеніяхъ съ народомъ, Левипъ всегда въ рабочую пору чувствовалъ, что это общее народное возбужденіе сообщается и ему.

32\*

Съ утра онъ ѣздилъ на нервый посѣвъ ржи, на овесъ, который возили въ скирды, и, вернувшись домой къ вставанью жены и свояченицы, нанился съ ними кофею и ушелъ пѣшкомъ на хуторъ, гдѣ должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовленія сѣмянъ.

Цѣлый день этоть Левинъ, разговаривая съ приказчикомъ и мужиками и дома разговаривая съ женой, съ Долли, съ дѣтьми ея, съ тестемъ, думалъ объ одномъ и одномъ, что занимало его въ это время помимо хозяйственныхъ заботъ, и во всемъ искалъ отношенія къ своему вопросу: «что же я такое? и гдѣ я? и зачѣмъ я здѣсь?»

Стоя въ холодкъ вновь покрытой риги съ необсыпавшимся еще пахучимъ листомъ лещиноваго ръшетника, прижатаго къ облупленнымъ свъжимъ осиновымъ слегамъ соломенной крыпи, Левинъ глядълъ то сквозь открытыя ворота, въ которыхъ толкалась и играла сухая и горькая пыль молотьбы, на освъщенную горячимъ солицемъ траву гумна и свъжую солому, только что вынесенную изъ сарая, то на пестроголовыхъ бълогрудыхъ ласточекъ, съ присвистомъ влетавщихъ подъ крышу и, трепля крыльями, останавливавшихся въ просвътахъ вороть, то на пародъ, коношившійся въ темной и пыльной ригѣ, и думалъ странныя мысли:

«Зачёмъ все это дёлается? — думалъ онъ. — Зачёмъ я тутъ стою, заставляю ихъ работать? Изъ чего они всё хлопочутъ и стараются показать при мнё свое усердіе? Изъ чего бьется эта старуха Матрена, моя знакомая? (Я лёчилъ ее, когда на пожарё на нее упала матица), — думалъ онъ, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряженно ступала черно-загорёлыми босыми ногами по неровному жесткому току. — Тогда она выздоровёла; но не нынче-завтра, черезъ десять лётъ ее закопаютъ,

и ничего не останется ни оть нея, ни отъ этой щеголихи въ красной поневъ, которая такимъ ловкимъ, нъжнымъ движеніемъ отбиваетъ изъ мякины колосъ. И ее закопають, и пътаго мерина этого очень скоро, думалъ онъ, глядя на тяжело носящую брюхомъ и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по двигавшемуся изъ-подъ нея наклонному колесу. — И ее закопають, и Өедора подавальщика съ его курчавою, полною мякины бородой и прорванною на бѣломъ плечѣ рубашкой закопаютъ. А онъ разрываеть снопы, и что-то командуеть, и кричить на бабъ, и быстрымъ движеніемъ поправляетъ ремень на маховомъ колесъ. И главное — не только ихъ, но меня закопають, и ничего не останется. Къ чему?»

Онъ думалъ это и вмѣстѣ съ тѣмъ глядѣлъ на часы, чтобы расчесть, сколько обмолотятъ въ часъ. Ему нужно было это знать, чтобы, судя по этому, задать урокъ на день.

«Скоро ужъ часъ, а только начали третью копну», подумалъ Левинъ, подошелъ къ подавальщику и, перекрикивая грохотъ машины, сказалъ ему, чтобы онъ ръже пускалъ.

— Помногу подаешь, Өедоръ! Видишь — запирается, оттого не споро. Разравнивай!

Почернѣвшій отъ липнувшей къ потному лицу пыли Өедоръ прокричалъ что-то въ отвѣтъ, но все дѣлалъ не такъ, какъ хотѣлось Левину.

Левинъ, подойдя къ барабану, отстранилъ Өедора и самъ взялся подавать.

Проработавъ до обѣда мужицкаго, до котораго уже оставалось недолго, онъ вмѣстѣ съ подавальщикомъ вышелъ изъ риги и разговорился, остановившись подлѣ сложеннаго на току для сѣмянъ аккуратнаго желтаго скирда сжатой ржи.

Подавальщикъ былъ изъ дальней деревни, изъ той,

въ которой Левинъ прежде отдавалъ землю на артельномъ началѣ. Теперь она была отдана дворшику внаймы.

Левинъ разговорился съ подавальщикомъ Оедоромъ объ этой земль и спросилъ, не возьметъ ли землю на будущій годъ Платонъ, богатый и хорошій мужикъ той же деревни.

- Цѣна дорога, Платону не выручить, Константинъ Дмитріевичъ, отвѣчалъ мужикъ, выбирая колосья изъ потной пазухи.
  - Да какъ же Кирилловъ выручаеть?
- Митюхѣ (такъ презрительно назвалъ мужикъ дворника), Константинъ Дмитріевичъ, какъ не выручить! Этотъ нажметъ, да свое выберетъ. Онъ христіанина не пожалѣетъ. А дядя Өоканычъ (такъ онъ звалъ старика Платона) развѣ стапетъ дратъ шкуру съ человѣка? Гдѣ въ долгъ, гдѣ и спуститъ. Анъ и не доберетъ. Тоже человѣкомъ.
  - Да зачъмъ же онъ будеть спускать?
- Да такъ, значитъ люди разные; одинъ человъкъ только для нужды своей живетъ, хоть бы Митюха, только брюхо набиваетъ, а Өоканычъ правдивый старикъ. Онъ для души живетъ. Бога помнитъ.
- —Какъ Бога помнитъ? Какъ для души живетъ? — почти вскрикнулъ Левинъ.
- Извѣстно какъ: по правдѣ, по Божью. Вѣдь люди разные. Воть хоть васъ взять, тоже не обидите человѣка...
- Да, да, прощай! проговорить Левинъ, задыхаясь отъ волненія, и, повернувшись, взялъ свою палку и быстро пошелъ прочь къ дому. При словахъмужика о томъ, что Өоканычъ живеть для души, по правдѣ, по Божью, неясныя, но значительныя мысли толной какъ будто вырвались откуда-то иззаперти и, всѣ стремясь къ одной цѣли, закружились въ его головѣ, ослѣиляя его своимъ свѣтомъ.

Левинъ шелъ большими шагами по большой дорогѣ, прислушиваясь не столько къ своимъ мыслямъ (онъ не могъ еще разобрать ихъ), сколько къ душевному состоянію, прежде никогда имъ не испытанному.

Слова, сказанныя мужикомъ, произвели въ его душѣ дѣйствіе электрической искры, вдругъ преобразившей и сплотившей въ одно цѣлый рой разрозненныхъ, безсильныхъ, отдѣльныхъ мыслей, никогда не перестававшихъ занимать его. Мысли эти незамѣтно для него самого занимали его и въ то время, когда онъ говорилъ объ отдачѣ земли.

Онъ чувствовалъ въ своей душѣ что-то новое и съ наслажденіемъ ощупывалъ это новое, не зная еще, что это такое.

«Не для нуждъ своихъ жить, а для Бога. Для какого Бога? И что можно сказать безсмысленнѣе того, что онъ сказалъ? Онъ сказалъ, что не надо жить для своихъ нуждъ, то-есть что не надо жить для того, что мы понимаемъ, къ чему насъ влечетъ, чего намъ хочется, а надо жить для чего-то непонятнаго, для Бога, котораго никто ни понять, ни опредълить не можетъ. И что же? Я не понялъ этихъ безсмысленныхъ словъ Өедора? А, понявъ, усомнился въ ихъ справедливости? нашелъ ихъ глупыми, неясными, неточными?

«Нѣтъ, я понялъ его и совершенно такъ, какъ онъ понимаетъ, понялъ вполнѣ и яснѣе, чѣмъ я понимаю что нибудь въ жизни, и никогда въ жизни не сомиѣвался и не могу усомниться въ этомъ. И не я одинъ, а всѣ, весь міръ одно это вполнѣ понимаютъ и въ одномъ этомъ не сомиѣваются и всегда согласны.

«А я искалъ чудесъ, жалѣлъ, что не видалъ чуда, которое бы убѣдило меня. Чудо матеріальное соблазни-

ло бы меня. А вотъ чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всёхъ сторонъ окружающее меня, и я не замёчаль его!

«Өедоръ говорить, что Кирилловъ дворинкъ живетъ для брюха. Это понятно и разумно. Мы всѣ, какъ разумныя существа, не можемъ иначе жить, какъ для брюха. И вдругъ тотъ же Өедоръ говорить, что для брюха жить дурно, а надо жить для нравды, для Бога, и я съ намека понимаю его! И я, и милліоны людей, жившихъ вѣка тому назадъ и живущихъ теперь, мужики, нищіе духомъ и мудрецы, думавшіе и писавшіе объ этомъ, своимъ неяснымъ языкомъ говорящіе то же, — мы всѣ согласны въ этомъ одномъ: для чего надо жить и что хорошо. Я со всѣми людьми имѣю только одно твердое, несомнѣнное и ясное знаніе; и знаніе это не можетъ быть объяснено разумомъ: оно внѣ его и не имѣетъ никакихъ причинъ и не можетъ имѣть никакихъ послѣдствій.

«Если добро имѣетъ причину, оно уже не добро; если оно имѣетъ послѣдствіе — награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро внѣ цѣпи причинъ и слѣдствій.

«II его-то я знаю, и всѣ мы знаемъ.

«Какое же можеть быть чудо больше этого?

«Неужели я нашелъ разрѣшеніе всего, неужели кончены теперь мои страданія?» думалъ Левинъ, шагая по пыльной дорогѣ, не замѣчая ни жару, ни усталости и испытывая чувство утоленія долгаго страданія. Чувство это было такъ радостно, что оно казалось ему невѣроятнымъ. Онъ задыхался отъ волненія и, не въ силахъ идти дальше, сошелъ съ дороги вълѣсъ и сѣлъ въ тѣни осинъ на нескошенную траву. Онъ снялъ съ потной головы шляпу и легъ, облокотившись на руку, на сочную, лопушистую лѣсную траву.

«Да, надо уяснить себѣ и понять», думаль онъ, пристально глядя на несмятую траву, которая была

передъ нимъ, и слѣдя за движеніями зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой въ своемъ подъемѣ листомъ снытки. «Что я открылъ? — спросилъ онъ себя, отворачивая листъ снытки, чтобы онъ не мѣшалъ букашкѣ, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. — Что радуетъ меня? что я открылъ?

«Я ничего не открылъ. Я только узналъ то, что я знаю. Я понялъ ту силу, которая не въ одномъ прошедшемъ дала мнѣ жизнь, но теперь даетъ мнѣ жизнь. Я освободился отъ обмана, я узналъ хозяина.

«Прежде я говориль, что въ моемъ тѣлѣ, въ тѣлѣ этой травы и этой букашки (вотъ она не захотъла на траву, расправила крылья и улетёла) совершается по физическимъ, химическимъ, физіологическимъ законамъ обмѣнъ матеріи. А во всѣхъ насъ, вмѣстѣ съ осинами, и съ облаками, и съ туманными пятнами совершается развитіе. Развитіе изъ чего? во что? Безконечное развитіе и борьба... Точно можеть быть какое-нибудь направление и борьба въ безконечномъ! И я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряженіе мысли по этому пути, мн все-таки не открывается смыслъ жизни, смыслъ моихъ побужденій и стремленій. Теперь же я говорю, что я знаю смыслъ моей жизни: жить для Бога, для души. И смыслъ этоть, несмотря на свою ясность, таинственень и чудесенъ. Таковъ же и смыслъ всего существующаго. Да, гордость», сказаль онъ себъ, переваливаясь на животь и начиная завязывать узломъ стебли травъ, стараясь не сломать ихъ.

«И не только гордость ума, а глупость ума. А главное — плутовство, именно плутовство ума. Именно мошенничество ума», повторилъ онъ.

И онъ вкратцѣ повторилъ самъ себѣ весь ходъ своей мысли за эти послѣдніе два года, начало ко-

тораго была ясная, очевидная мысль о смерти при вид'ь любимаго безнадежно больного брата.

Въ первый разъ тогда понявъ ясно, что для всякаго человъка и для него впереди ничего не было, кромъ страданія, смерти и въчнаго забвенія, онъ ръшилъ, что такъ нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь такъ, чтобы она не представлялась злою насмѣшкой какого-то дъявола, или застрълиться.

Но онъ не сдълалъ ни того, ни другого, а продолжалъ житъ, мыслить и чувствовать и даже въ это самое время женился и испыталъ много радостей и былъ счастливъ, когда не думалъ о значеніи своей жизни.

Что жъ это значило? Это значило, что онъ жилъ хорошо, но думалъ дурно.

Онъ жилъ (не сознавая этого) тѣми духовными истинами, которыя онъ всосалъ съ молокомъ, а думалъ, не только не призпавая этихъ истинъ, но старательно обходя ихъ.

Теперь ему ясно было, что онъ могъ жить только благодаря тъмъ върованіямъ, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ.

«Что бы я быль такое и какъ бы прожиль свою жизнь, если бы не имъль этихъ върованій, не зналь, что надо жить для Бога, а не для своихъ пуждъ? Я бы грабилъ, лгалъ, убивалъ. Ничего изъ того, что составляетъ главныя радости моей жизни, не существовало бы для меня». И, дълая самыя большія усилія воображенія, онъ все-таки не могъ представить себъ того звърскаго существа, которое бы быль онъ самъ, если бы не зналъ того, для чего онъ жилъ.

«Я искалъ отвѣта на мой вопросъ. А отвѣта на мой вопросъ не могла дать мысль, — она несоизмѣрима съ вопросомъ. Отвѣтъ миѣ дала сама жизнь въ моемъ знаніи того, что хорошо и что дурно. А знаніе это я не пріобрѣлъ ничѣмъ, но оно дано миѣ

вмѣстѣ со всѣми, дано потому, что я пиоткуда не могъ взять его.

«Откуда взялъ я это? Разумомъ, что ли, дошелъ я до того, что падо любить ближняго и не душить его? Мнѣ сказали это въ дѣтствѣ, и я радостно повѣрилъ, потому что мнѣ сказали то, что было у меня въ душѣ. А кто открылъ это? Не разумъ. Разумъ открылъ борьбу за существованіе и законъ, требующій того, чтобы душигь всѣхъ, мѣшающихъ удовлетворенію моихъ желаній. Это выводъ разума. А любить другого не могъ открыть разумъ, потому что это неразумно».

## XIII

И Левину вспомнилась недавняя сцена съ Долли и ея дѣтьми. Дѣти, оставшись одни, стали жарить малину на свѣчахъ и лить молоко фонтаномъ въ ротъ. Мать, заставъ ихъ на дѣлѣ, при Левинѣ стала внушать имъ, какого труда стоить большимъ то, что они разрушають, и то, что трудъ этотъ дѣлается для нихъ, что если они будутъ бить чашки, то имъ не изъ чего будетъ пить чай, а если будутъ разливать молоко, то имъ нечего будетъ ѣсть и они умрутъ съ голоду.

И Левина поразило то спокойное, унылое недоваріе, съ которымъ дѣти слушали эти слова матери. Они только были огорчены тѣмъ, что прекращена ихъ занимательная игра, и не вѣрили ни слову изъ того, что говорила мать. Они и не могли вѣрить, потому что не могли себѣ представить всего объема того, чѣмъ они нользуются, и потому не могли представить себѣ, что то, что они разрушають, есть то самое, чѣмъ они живутъ.

«Это все само собой, — думали они, — и интереспаго и важнаго въ этомъ ничего и втъ, потому что

это всегда было и будеть. И всегда все одно и то же. Объ этомъ намъ думать нечего, это готово; а намъ хочется выдумать что-пибудь свое и новенькое. Вотъ мы выдумали въ чашку положить малину и жарить ее на свъчкъ, а молоко лить фонтаномъ прямо въ ротъ другъ другу. Это весело и ново и ничъмъ не хуже, чъмъ нить изъ чашекъ.

«Развѣ не то же самое дѣлаемъ мы, дѣлалъ я, разумомъ отыскивая значеніе силъ природы и смыслъ жизни человѣка?» продолжалъ онъ думать.

«И развѣ не то же дѣлають всѣ теоріи философскія, путемъ мысли страннымъ, несвойственнымъ человѣку, приводя его къ знанію того, что онъ давно знаеть и такъ вѣрно знаеть, что безъ того и жить бы не могъ? Развѣ не видно ясно въ развитіи теоріи каждаго философа, что онъ впередъ знаетъ такъ же несомнѣнно, какъ и мужикъ Өедоръ, и ничуть не яснѣе его главный смыслъ жизни и только сомнительнымъ умственнымъ путемъ хочетъ вернуться къ тому, что всѣмъ извѣстно?

«Ну-ка, пустить однихъ дѣтей, чтобъ они сами пріобрѣли, сдѣлали посуду, подоили молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы съ голоду померли. Ну-ка, пустите насъ съ нашими страстями, мыслями, безъ понятія о единомъ Богѣ и Творцѣ или безъ понятія того, что есть добро, безъ объясненія зла нравственнаго!

«Ну-ка, безъ этихъ понятій постройте что-нибудь! «Мы только разрушаемъ, потому что мы духовно сыты. Именно дъти!

«Откуда у меня радостное, общее съ мужикомъ знаніе, которое одно даетъ мнѣ спокойствіе души? Откуда взялъ я это?

«Я, воспитанный въ попятіи Бога, христіаниномъ, наполнивъ всю свою жизнь тѣми духовными благами, которыя дало мнѣ христіанство, преисполненный весь и живущій этими благами, я, какъ дѣти, не понимая ихъ, разрушаю, то-есть хочу разрушить, то, чѣмъ я живу. А какъ только наступаеть важная минута жиз-ии, какъ дѣти, когда имъ холодно и голодно, я иду къ Нему, и еще менѣе, чѣмъ дѣти, которыхъ мать бранитъ за ихъ дѣтскія шалости, я чувствую, что мои дѣтскія попытки съ жиру бѣситься не зачитываются мнѣ.

«Да, то, что я знаю, я знаю не разумомъ, а это дано мнѣ, открыто мнѣ, и я знаю это сердцемъ, вѣ-рою въ то главное, что исповѣдуетъ Церковь.

«Церковь? Церковь!» повториль себѣ Левинъ, перелегь на другую сторону и, облокотившись на руку, сталъ глядѣть вдаль, на сходившее съ той стороны къ рѣкѣ стадо.

«Но могу ли я върить во все, что исповъдуетъ Церковь?» думалъ онъ, испытывая себя и придумывая все то, что могло разрушить его теперешнее спокойствіе. Онъ нарочно сталъ вспоминать тъ ученія Церкви, которыя болье всего всегда казались ему странными и соблазняли его. «Твореніе? А я чъмъ же объяснялъ существованіе? Существованіемъ? Ничьмъ? — Дьяволъ и гръхъ. — А чъмъ я объясняю зло?.. Искупитель?..

«Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, какъ только то, что мив сказано вмвств со всв-ми».

И ему теперь казалось, что не было ни одного изъ върованій Церкви, которое бы нарушало главное — въру въ Бога, въ добро, какъ единственное назначеніе человъка.

Подъ каждое вѣрованіе Церкви могло быть подставлено вѣрованіе въ служеніе правдѣ вмѣсто нуждъ. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на землѣ чудо, состоящее

въ томъ, чтобы возможно было каждому вмѣстѣ съ милліонами разнообразитйнихъ людей, мудрецовъ и юродивыхъ, дѣтей и стариковъ — со всѣми, съ мужикомъ, съ Львовымъ, съ Кити, съ нищими и царями, понимать несомитино одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоитъ жить и которую однумы цѣнимъ.

Лежа на спипъ, онъ смотрълъ теперь па высокое, безоблачное небо. «Развъ я не знаю, что это — безконечное пространство и что опо не круглый сводъ? Но какъ бы я ни щурился и ни напрягалъ свое зръпе, я не могу видъть его не круглымъ и не ограниченнымъ, и, несмотря на свое знане о безконечномъ пространствъ, я несомиъпно правъ, когда я вижу твердый голубой сводъ, и болъе правъ, чъмъ когда я папрягаюсь видъть дальше его».

Левинъ пересталъ уже думать и только какъ бы прислушивался къ таинственнымъ голосамъ, о чемъ-то радостно и озабоченно переговаривавщимся между собой.

«Неужели это въра?» подумалъ онъ, боясь върить своему счастью. — Боже мой, благодарю Тебя! — проговорилъ онъ, проглатывая поднимавшіяся рыданія и вытирая объими руками слезы, которыми полны были его глаза.

#### XIV

Левинъ смотрѣлъ передъ собой и видѣлъ стадо, потомъ увидалъ свою телѣжку, запряженную Воронымъ, и кучера, который, подъѣхавъ къ стаду, поговорилъ что-то съ пастухомъ; потомъ опъ уже вблизи отъ себя услыхалъ звукъ колесъ и фыркапье сытой лошади; по онъ такъ былъ поглощенъ своими мыслями, что онъ и не подумалъ о томъ, зачѣмъ ѣдетъ къ нему кучеръ.

Онъ вспомнилъ это только тогда, когда кучеръ, уже совсъмъ подъъхавъ къ нему, окликнулъ его.

— Барыня послали. Прівхали братецъ и еще какой-то баринъ.

Левинъ сълъ въ телъжку и взялъ вожжи.

Какъ бы пробудившись отъ сна, Левинъ долго не могъ опомниться. Онъ оглядывалъ сытую лошадь, взмылившуюся между ляжками и на шев, гдв терлись поводки, оглядывалъ Ивана кучера, сидввшаго подлв него, и вспоминалъ о томъ, что онъ ждалъ брата, что жена ввроятно безпокоится его долгимъ отсутствіемъ, и старался догадаться, кто былъ гость, прівхавшій съ братомъ. И братъ, и жена, и неизв'єстный гость представлялись ему теперь иначе, чвмъ прежде. Ему казалось, что теперь отношенія со встами людьми уже будуть другія.

«Съ братомъ теперь не будетъ той отчужденности, которая всегда была между ними, — споровъ не будетъ; съ Кити никогда не будетъ ссоръ, съ гостемъ, кто бы онъ ни былъ, буду ласковъ и добръ, съ людьми,

съ Иваномъ — все бурдетъ другое».

Сдерживая на тугихъ вожжахъ фыркающую отъ нетерпѣнія и просящую хода добрую лошадь, Левинъ оглядывался на сидѣвшаго подлѣ себя Ивана, не знавшаго, что дѣлатъ своими, оставшимися безъ работы, руками, и безпрестанно прижимавшаго свою отдувавшуюся рубашку, и искалъ предлога для начала разговора съ нимъ. Онъ хотѣлъ сказать, что напрасно Иванъ высоко подтянулъ черезсѣдельню, но это было похоже на упрекъ, а ему хотѣлось любовнаго разговора. Другого же ничего ему не приходило въ голову.

— Вы извольте вправо взять, а то пень, — сказаль кучерь, поправляя за вожжу Левина.

— Пожалуйста не трогай и не учи меня! — сказалъ Левинъ, раздосадованный этимъ вмѣшательствомъ кучера. Точно такъ же, какъ и всегда, вмѣшатель-

ство привело его въ досаду, и онъ тотчасъ же съ грустью почувствовалъ, какъ ошибочно было его предположение о томъ, чтобы душевное настроение могло тотчасъ же измѣнить его въ соприкосновении съ дѣйствительностью.

Не доъзжая съ четверть версты до дома, Левинъ увидалъ бъгущихъ ему навстръчу Гришу и Таню.

- Дядя Костя! И мама идеть, и дъдушка, и Сергъй Ивановичь, и еще кто-то, говорили они, влъзая на телъжку.
  - Да кто?
- Ужасно страниный! II воть такъ руками дѣлаетъ, — сказала Таня, поднимаясь въ телѣжкѣ и передразнивая Катавасова.
- Да старый или молодой? смѣясь спрашиваль Левинъ, которому представленіе Тани напоминало кого-то.

«Ахъ, тодько бы не непріятный человѣкъ!» — подумалъ Левинъ.

Только загнувъ за повороть дороги и увидавъ шедшихъ навстръчу, Левинъ узналъ Катавасова въ соломенной шляпъ, шедшаго, точно такъ размахивая руками, какъ представляла Таня.

Катавасовъ очень любилъ говорить о философіи, имѣя о ней понятіе отъ естественниковъ, никогда не занимавшихся философіей, и въ Москвѣ Левинъ въ послѣднее время много спорилъ съ нимъ.

И одинъ изъ такихъ разговоровъ, въ которомъ Катавасовъ очевидно думалъ, что онъ одержалъ верхь, было первое, что вспомнилъ Левинъ, узнавъ его.

«Нѣтъ, ужъ спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду», подумалъ онъ.

Выйдя изъ телъжки и поздоровавшись съ братомъ и Катавасовымъ, Левинъ спросилъ про жену.

— Она перенесла Митю въ Колокъ (это былъ лѣсъ около дома). Хотѣла устроить его тамъ, а то въ

домѣ жарко, — сказала Долли. Левинъ всегда отсовѣтовалъ женѣ носить ребенка въ лѣсъ, находя это опаснымъ, и извѣстіе это было ему непріятно.

- Носится съ нимъ изъ мѣста въ мѣсто, улыбаясь сказалъ князь. Я ей совѣтовалъ попробовать снести его на ледникъ.
- Она хотъла придти на пчельникъ. Она думала, что ты тамъ. Мы туда идемъ, — сказала Долли.
- Ну, что ты дълаешь? сказалъ Сергъй Ивановичъ, отставая отъ другихъ и ровняясь съ братомъ.
- Да ничего особеннаго. Какъ всегда, занимаюсь хозяйствомъ, отвъчалъ Левинъ. Что же ты, надолго? Мы такъ давно ждали.
  - Недъльки на двъ. Очень много дъла въ Москвъ.

При этихъ словахъ глаза братьевъ встрѣтились, и Левинъ, несмотря на всегдащнее и теперь особенно сильное въ немъ желаніе быть въ дружескихъ и главное простыхъ отношеніяхъ съ братомъ, почувствовалъ, что ему неловко смотрѣть на него. Онъ опустилъ глаза и не зналъ, что сказать.

Перебирая предметы разговора такіе, какіе были бы пріятны Сергѣю Ивановичу и отвлекли бы его отъ разговора о се́рбской войнѣ и славянскаго вопроса, о которомъ онъ намекалъ упоминаніемъ о занятіяхъ въ Москвѣ, Левинъ заговорилъ о книгѣ Сергѣя Ивановича.

— Ну что, были рецензіи о твоей книгъ? — спросилъ онъ.

Сергъй Ивановичъ улыбнулся на умышленность вопроса.

— Никто не занять этимъ, и я менѣе другихъ, — сказалъ онъ. — Посмотрите, Дарья Александровна, будеть дождикъ, — прибавилъ онъ, указывая зонтикомъ на показавшіяся надъ макушками осинъ бѣлыя тучки.

И довольно было этихъ словъ, чтобы то не враждебное, но холодное отношеніе другъ къ другу, котораго Левинъ такъ хотвлъ избъжать, опять установилось между братьями.

Левинъ подошелъ къ Катавасову.

- Какъ хороню вы сдѣлали, что вздумали пріѣхать, — сказалъ опъ ему.
- Давно собирался. Теперь побесѣдуемъ, посмотримъ. Спенсера прочли?
- Нѣтъ, не дочелъ, сказалъ Левинъ. Впрочемъ, мнѣ онъ не нуженъ теперь.
  - Какъ такъ? это интересно. Отчего?

— То-есть я окончательно убѣдился, что разрѣшенія занимающихъ меня вопросовъ я не найду въ немъ и ему подобныхъ. Теперь...

Но спокойное и веселое выраженіе лица Катавасова вдругъ поразило его, и ему стало жалко своего настроенія, которое онъ очевидно парушалъ этимъ разговоромъ, что онъ, вспомнивъ свое намъреніе, остановился.

— Впрочемъ, послѣ поговоримъ, — прибавилъ онъ. — Если на пчельникъ, то сюда, по этой тропинкѣ, — обратился онъ ко всѣмъ.

Дойдя по узкой тронинкѣ до нескошенной полянки, покрытой съ одной стороны сплошною яркою Иванъ-да-Марьей, среди которой часто разрослись темно-зеленые высокіе кусты чемерицы, Левинъ помѣстилъ своихъ гостей въ густой, свѣжей тѣни молодыхъ осинокъ, на скамейкѣ и обрубкахъ, нарочно приготовленныхъ для посѣтителей пчельника, боящихся пчелъ, а самъ пошелъ на осѣкъ, чтобы принести дѣтямъ и большимъ хлѣба, огурцовъ и свѣжаго меда.

Стараясь дёлать какъ можно меньше быстрыхъ движеній и прислушиваясь къ пролетавшимъ все чаще и чаще мимо него пчеламъ, онъ дошелъ по тропинкѣ до избы. У самыхъ сѣней одна пчела завизжала, запутавшись ему въ бороду, но онъ осторожно выпросталъ ее. Войдя въ тѣнистыя сѣни, онъ снялъ со

ствны повъшенную на колышкъ свою сътку и, надъвъ ее и засунувъ руки въ карманы, вошелъ на огороженный пчельникъ, въ которомъ правильными рядами, привязанные къ кольямъ лычками, стояли среди выкошеннаго мъста всъ знакомые ему, каждый со своею исторіей, старые ульи, а по стънкамъ плетня молодые, посаженные въ нынъшнемъ году. Передъ летками ульевъ рябили въ глазахъ кружащіеся и толкущіеся на одномъ мъстъ, играющіе пчелы и трутни, и среди нихъ все въ одномъ направленіи, туда вълъсъ на цвътущую липу и назадъ къ ульямъ, пролетали рабочіе пчелы съ взяткой и за взяткой.

Въ ушахъ не переставая отзывались разнообразные звуки то занятой дѣломъ, быстро пролетающей рабочей пчелы, то трубящаго, праздпующаго трутня, то встревоженныхъ, оберегающихъ отъ врага свое достояніе, сбирающихся жалить пчелъ-караульщицъ. На сторонѣ ограды старикъ строгалъ обручъ и не видалъ Левина. Левинъ, не окликая его, остановился на срединѣ пчельника.

Онъ радъ былъ случаю побыть одному, чтобы опомниться отъ дъйствительности, которая уже успъла такъ принизить его настроеніе.

Онъ вспомнилъ, что уже успѣлъ разсердиться на Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить съ Катасовымъ.

«Неужели это было только минутпое настроеніе и оно пройдеть, не оставивъ слѣда?» подумалъ онъ.

Но въ ту же мипуту, вернувшись къ своему настроенію, онъ съ радостью почувствоваль, что что-то новое и важное произошло въ немъ. Дѣйствительность только на время застилала то душевное спокойствіе, которое онъ нашелъ, но оно было цѣло въ немъ.

Точно такъ же, какъ пчелы, теперь вившіяся вокругь него, угрожавшія ему и развлекавшія его, лишали его полнаго физическаго спокойствія, заставляли

515

его сжиматься, избъгая ихъ, такъ точно заботы, обступивъ его съ той минуты, какъ онъ сълъ въ телъжку, лишали его свободы душевной; но это продолжалось только до тъхъ поръ, пока онъ былъ среди инхъ. Какъ, несмотря на пчелъ, тълесная сила была вся цъла въ немъ, такъ и цъла была вновь сознанная имъ его духовная сила.

## XV

- А ты знаешь, Костя, съ кѣмъ Сергѣй Ивановичъ ѣхалъ сюда? сказала Долли, одѣливъ дѣтей огурцами и медомъ. Съ Вронскимъ! Онъ ѣдетъ въ Сербію.
- Да еще не одинъ, а эскадронъ ведетъ на свой счетъ! сказалъ Катавасовъ.
- Это ему идеть, сказалъ Левинъ. А развъвсе ъдуть еще добровольцы? прибавилъ онъ, взглянувъ на Сергъя Ивановича.

Сергъй Ивановичъ, не отвъчая, осторожно вынималъ ножомъ-тупикомъ изъ чашки, въ которой лежалъ угломъ бълый сотъ меду, влипшую въ подтекшій медъ живую еще пчелу.

- Да еще какъ! Вы бы видъли, что вчера было на станціи! сказалъ Катавасовъ, звонко перекусывая огурецъ.
- Ну, это-то какъ понять? Ради Христа, объясните мнѣ, Сергѣй Ивановичъ, куда ѣдутъ всѣ эти добровольцы, съ кѣмъ они воюютъ? спросилъ старый князь, очевидно продолжая разговоръ, начавшійся еще безъ Левина.
- Съ турками, спокойно улыбаясь, отвѣчалъ Сергѣй Ивановичъ, выпроставши безпомощно двигавшую ножками, почернѣвшую отъ меда пчелу и ссаживая ее съ ножа на крѣпкій осиновый листокъ.
  - Да кто же объявиль войну туркамъ? Иванъ

Ивановичъ Рагозовъ и графиня Лидія Ивановна съ мадамъ Шталь?

- Никто не объявляль войны, а люди сочувствують страданіямь ближнихь и желають помочь имь, сказаль Сергъй Ивановичь.
- Но князь говорить не о помощи, сказаль Левинь, заступаясь за тестя, а о войнь. Князь говорить, что частные люди не могуть принимать участія въ войнь безъ разръшенія правительства.
- Костя, смотри, это пчела! Право, насъ искусають! сказала Долли, отмахиваясь оть осы.
  - Да это и не пчела, это оса, сказалъ Левинъ.
- Ну-съ, ну-съ, какая ваша теорія? сказалъ съ улыбкой Катавасовъ Левину, очевидно вызывая его на споръ. Почему частные люди не имѣютъ права?
- Да моя теорія та: война, съ одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дѣло, что ни одинъ человѣкъ, не говорю уже христіанинъ, не можетъ лично взять на свою отвѣтственность начало войны, а можетъ только правительство, которое призвано къ этому и приводится къ войнѣ неизбѣжно. Съ другой стороны, и по наукѣ, и по здравому смыслу въ государственныхъ дѣлахъ, въ особенности въ дѣлѣ войны, граждане отрекаются отъ своей личной воли.

Сергъй Ивановичъ и Катавасовъ съ готовыми возраженіями заговорили въ одно время.

— Въ томъ-то и штука, батюшка, что могутъ быть случаи, когда правительство не исполняетъ воли гражданъ, и тогда общество заявляетъ свою волю, — сказалъ Катавасовъ.

Но Сергѣй Цвановичъ, очевидно, не одобрялъ этого возраженія. Онъ нахмурился на слова Катавасова и сказалъ другое.

— Напрасно ты такъ ставишь вопросъ. Тутъ иѣтъ объявленія войны, а просто выраженіе человѣ-ческаго, христіанскаго чувства. Убивають братьевъ,

единокровныхъ и единовърцевъ. Ну, положимъ, даже не братьевъ, не единовърцевъ, а просто дътей, женщинъ, стариковъ; чувство возмущается, и русскіе люди бъгутъ, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себъ, что ты бы шелъ по улицъ и увидалъ бы, что пьяные быотъ женщину или ребенка; я думаю, ты не сталъ бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человъку, а ты бы бросился на него и защитилъ бы обижаемаго.

- Но не убилъ бы, сказалъ Левинъ.
- Нѣтъ, ты бы убилъ.
- Я не знаю. Если бъ я увидалъ это, я бы отдался своему чувству непосредственному; по впередъ сказать я не могу. И такого непосредственнаго чувства къ угнетенію славянъ нѣтъ и не можетъ быть.
- Можеть быть, для тебя нѣтъ. Но для другихъ оно есть, недовольно хмурясь, сказалъ Сергѣй Ивановичъ. Въ народѣ живы преданія о православныхъ людяхъ, страдающихъ подъ игомъ «нечестивыхъ агарянъ». Народъ услыхалъ о страданіяхъ своихъ братій и заговорилъ.
- Можеть быть, уклончиво сказаль Левинь, но я не вижу; я самъ пародъ, и я не чувствую этого.
- Вотъ и я, сказалъ князь. Я жилъ за границей, читалъ газеты и, признаюсь, еще до болгарскихъ ужасовъ никакъ не понималъ, почему всв русскіе такъ вдругъ полюбили братьевъ-славянъ, а я никакой къ нимъ любви не чувствую? Я очень огорчался, думалъ, что я уродъ или что такъ Карлсбадъ на меня дъйствуетъ. Но, прівхавъ сюда, я успокоился; я вижу, что и кромъ меня есть люди, интересующіеся только Россіей, а не братьями-славянами. Вотъ и Константинъ.
- Личныя митнія туть пичего не значать, сказаль Сергти Иваповичь, итть діла до личных мить-

ній, когда вся Россія — народъ выразилъ свою волю.

- Да, извините меня. Я этого не вижу. Народъ
  и знать не знаеть, сказалъ киязь.
   Нъть, папа... какъ же нътъ? А въ воскре-
- Нъть, папа... какъ же нътъ? А въ воскресенье въ церкви? сказала Долли, прислушиваясь къ разговору. Дай пожалуйста полотенце, сказала она старику, съ улыбкой смотръвшему на дътей. Ужъ не можетъ быть, чтобы всъ...
- Да что же въ воскресенье въ церкви? Священнику велѣли прочесть. Онъ прочелъ. Они ничего не поняли, вздыхали какъ при всякой проповѣди, продолжалъ князь. Потомъ имъ сказали, что вотъ собираютъ на душеспасительное дѣло въ церкви, ну они вынули по копейкѣ и дали, а на что они сами не знаютъ.
- Народъ не можетъ не знать; сознаніе своихъ судебъ всегда есть въ народѣ, и въ такія минуты, какъ нынѣшнія, оно выясняется ему, утвердительно сказалъ Сергѣй Ивановичъ, взглядывая на старикапиельника.

Красивый старикъ съ черною съ просѣдью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоялъ, держа чашку съ медомъ, ласково и спокойно съ высоты своего роста глядя на господъ, очевидно ничего не понимая и не желая понимать.

- Это такъ точно, значительно покачивая головой, сказалъ онъ на слова Сергъя Ивановича.
- Да воть спросите у пего. Онь ничего не знаеть и не думаеть, сказалъ Левинъ. Ты слышалъ, Михайлычъ, о войнѣ? обратился онъ къ нему. Вотъ что въ церкви читали? Ты что же думаель? Надо намъ воевать за христанъ?
- Что жъ намъ думать? Александръ Николаевичъ, императоръ, насъ обдумалъ, онъ насъ и обдумаетъ во всъхъ дълахъ. Ему видиъй... Хлъбушка

не принесть ли еще? Парпишкѣ еще дать? — обратился опъ къ Даръѣ Александровиѣ, указывая на Гри-

шу, который дофдаль корку.

— Мит не нужно спрашивать, — сказалъ Сергви Ивановичь, — мы видели и видимъ сотии и сотии людей, которые бросають все, чтобы послужить правому делу, приходять со всехъ концовъ Россіи и прямо и ясно выражають свою мысль и цель. Они приносять свои гроши или сами идуть и прямо говорять зачёмъ. Что же это значить?

- Значить, по-моему, сказаль начинавшій горячиться Левинь, что въ восьмидесятимилліонномь народѣ всегда найдутся не сотни, какъ теперь, а деятки тысячь людей, потерявшихъ общественное положеніе, безшабашныхъ людей, которые всегда готовы въ шайку пугачева, въ Хиву, въ Сербію...
- Я тебѣ говорю, что не сотни и не люди безшабашные, а лучшіе представители народа! — сказалъ Сергѣй Ивановичъ съ такимъ раздраженіемъ, какъ будто онъ защищалъ послѣднее свое достояніе. — А пожертвованія? Туть ужъ прямо весь народъ выражаетъ свою волю.
- Это слово «народъ» такъ неопредъленно, сказалъ Левинъ. Писаря волостные, учителя и изъ мужиковъ одинъ на тысячу, можетъ быть, знають, о чемъ идетъ дѣло. Остальные же восемьдесятъ милліоновъ, какъ Михайлычъ, не только не выражаютъ своей воли, но не имѣютъ ни малѣйшаго понятія, о чемъ имъ надо бы выражать свою волю. Какое же мы имѣемъ право говорить, что это воля народа?

## XVI

Опытный въ діалектикѣ Сергѣй Ивановичъ, не возражая, тотчасъ же перенесъ разговоръ въ другую область.

- Да если ты хочешь ариеметическимъ путемъ узнать духъ народа, то, разумѣется, достигнуть этого очень трудно. И подача голосовъ не введена у насъ и не можеть быть введена, потому что не выражаетъ воли народа; но для этого есть другіе пути. Это чувствуется въ воздухѣ, это чувствуется сердцемъ. Не говорю уже о тѣхъ подводныхъ теченіяхъ, которыя двинулись въ стоячемъ морѣ народа и которыя ясны для всякаго непредубѣжденнаго человѣка; взгляни на общество въ тѣсномъ смыслѣ. Всѣ разнообразнѣйшія партіи міра интеллигенціи, столь враждебныя прежде, всѣ слились въ одно. Всякая рознь кончилась, всѣ общественные органы говорять одно и одно, всѣ почуяли стихійную силу, которая захватила ихъ и несетъ въ одномъ направленіи.
- Да это газеты всѣ одно говорятъ, сказалъ князь. Это правда. Да ужъ такъ-то все одно, что точно лягушки передъ грозой. Изъ-за нихъ и не слыхать ничего.
- Лягушки ли, не лягушки, я газетъ не издаю и защищать ихъ не хочу; но я говорю о единомысліи въ мірѣ интеллигенціи, сказалъ Сергѣй Ивановичъ, обращаясь къ брату. Левинъ хотѣлъ отвѣчатъ, но старый князь перебилъ его.
- Ну, про это единомысліе еще другое можно сказать, сказаль князь. Воть у меня зятекъ, Степанъ Аркадьевичъ, вы его знаете. Онъ теперь получаетъ мѣсто члена отъ комитета комиссіи и еще что-то, я не помню. Только дѣлатъ тамъ нечего что жъ, Долли, это не секреть, а 8000 жалованья. Попробуйте, спросите у него, полезна ли его служба, онъ вамъ докажетъ, что самая нужная. И онъ правдивый человѣкъ, но нельзя же не вѣритъ въ пользу восьми тысячъ.
- Да, онъ просилъ меня передать о полученіи мъста Дарьъ Александровнъ, недовольно сказалъ

Сергъй Ивановичъ, полагая, что киязь говорить пекстати.

- Такъ-то и единомысліе газеть. Мит это растолковали: какъ только война, то имъ вдвое дохода. Какъ же имъ не считать, чтобы судьбы народа и славянъ... и все это?
- Я не люблю газеть многихъ, но это несправедливо, сказалъ Сергъй Ивановичъ.
- Я только бы одно условіє поставиль, продолжаль князь. Alphonse Karr прекрасно это писаль передь воїной съ Пруссіей. «Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто пропов'єдуеть войну, въ особый, передовой легіонь, и на штурмъ, въ атаку, впереди всѣхъ».
- Хороши будуть редакторы! громко засмѣявшись, сказалъ Катавасовъ, представивъ себѣ знакомыхъ ему редакторовъ въ этомъ избранномъ легіонѣ.
- Да что жъ, они убъгуть, сказала Долли, — только помъщають.
- A коли побъгутъ, такъ сзади картечью или казаковъ съ плетьми поставить, сказалъ князь.
- Да это шутка, и нехорошая шутка, извините меня, князь, сказалъ Сергъй Ивановичъ.
- Я не вижу, чтобы это была шутка, что... началь было Левинъ, но Сергъй Ивановичъ перебилъ его.
- Каждый членъ общества призванъ дѣлать свойственное ему дѣло, сказалъ онъ. И люди мысли исполняютъ свое дѣло, выражая общественное миѣніе. И единодушное и полное выраженіе общественнаго миѣнія есть заслуга прессы и вмѣстѣ съ тѣмъ радостное явленіе. Двадцать лѣтъ тому назадъ мы бы молчали, а теперь слышенъ голосъ русскаго народа, который готовъ встать, какъ одинъ человѣкъ, и готовъ жертвовать собой для угнетенныхъ братьевъ; это великій шагъ и задатокъ силы.
  - Но въдь не жертвовать только, а убивать ту-

рокъ, — робко сказалъ Левинъ. — Народъ жертвуетъ и готовъ жертвовать для своей души, а не для убійства, — прибавилъ онъ, невольно связывая разговоръ съ тѣми мыслями, которыя такъ его занимали.

- Какъ для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выраженіе. Что же это такое душа? улыбаясь сказалъ Катавасовъ.
  - Ахъ, вы знаете!
- Вотъ, ей-Богу, ни малъйшаго понятія не имъю! — съ громкимъ смъхомъ сказалъ Катавасовъ.
- Я не миръ, а мечъ принесъ, говоритъ Христосъ, съ своей стороны возразилъ Сергѣй Ивановичъ, просто, какъ будто самую понятную вещь, приводя то самое мѣсто изъ Евангелія, которое всегда болѣе всего смущало Левина.
- Это такъ точно, опять повторилъ старикъ, стоявшій около нихъ, отвѣчая на случайно брошенный на него взглядъ.
- Нѣтъ, батюшка, разбиты, разбиты, совсѣмъ разбиты! весело прокричалъ Катавасовъ.

Левинъ покрасиѣлъ отъ досады не на то, что онъ былъ разбитъ, а на то, что онъ не удержался и сталъ спорить.

«Нѣтъ, мнѣ нельзя спорить съ ними, — подумалъ онъ: — на нихъ непроницаемая броня, а я голый».

Онъ видѣлъ, что брата и Катавасова убѣдить нельзя, и еще менѣе видѣлъ возможности самому согласиться съ ними. То, что они проповѣдывали, была та самая гордость ума, которая чуть не погубила его. Онъ не могъ согласиться съ тѣмъ, что десятки людей, въ числѣ которыхъ и братъ его, имѣли право, на основаніи того, что имъ разсказывали сотни приходившихъ въ столицы краснобаевъ-добровольцевъ, говоригь, что они съ газетами выражаютъ волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается во мщеніи и убійствѣ. Онъ не могъ согласиться съ этимъ, потому

что и не видълъ выраженія этихъ мыслей въ народъ, въ средѣ котораго онъ жилъ, и не находилъ этихъ мыслей въ себъ (а онъ не могъ себя ничъмъ другимъ считать, какъ однимъ изъ людей, составляющихъ русскій народъ), а главное потому, что онъ вм'єсть съ пародомъ не зналъ, не могъ знать того, въ чемъ состоить общее благо, но твердо зналъ, что достиженіе этого общаго блага возможно только при строгомъ исполненіи того закона добра, который открыть каждому человъку, и потому не могь желать войны и проповедывать для какихъ бы то ни было общихъ цёлей. Онъ говориль вмёстё съ Михайлычемъ и народомъ, выразившимъ свою мысль въ предаціи о призваніи варяговъ: «Княжите и владъйте нами. Мы радостно объщаемъ полную покорность. Весь трудъ, всь униженія, всь жертвы мы беремь на себя; но не мы судимъ и ръшаемъ». А теперь народъ, по словамъ Сергъевъ Ивановичей, отрекался отъ этого, купленнаго такою дорогою ценой, права.

Ему хотѣлось еще сказать, что если общественное мнѣніе есть непогрѣшимый судья, то почему революція, коммуна не такъ же законны, какъ и движеніе въ пользу славянъ? Но все это были мысли, которыя ничего не могли рѣшить. Одно несомиѣнио можно было видѣть — это то, что въ настоящую минуту споръ раздражалъ Сергѣя Ивановича и потому спорить было дурно; и Левинъ замолчалъ и обратилъ вниманіе гостей на то, что тучки собрались и что отъ дождя лучше идти домой.

# XVII

Князь и Сергъй Ивановичъ съли въ телъжку и поъхали; остальное общество, ускоривъ шагъ, пъшкомъ пошли домой.

Но туча, то бълъя, то чернъя, такъ быстро на-

двигалась, что надо было еще прибавить шага, чтобы до дождя поспѣть домой. Передовыя ея, низкія и черныя, какъ дымъ съ копотью, облака съ необыкновенною быстротой бѣжали по небу. До дома еще было шаговъ двѣсти, а уже поднялся вѣтеръ, и всякую секунду можно было ждать ливня.

Дѣти съ испуганнымъ и радостнымъ визгомъ бѣжали впереди. Дарья Александровна, съ трудомъ борясь со своими облѣпившими ея ноги юбками, уже не шла, а бѣжала, не спуская съ глазъ дѣтей. Мужчины, придерживая шляпы, шли большими шагами. Они были уже у самаго крыльца, какъ большая капля ударилась и разбилась о край желѣзнаго жолоба. Дѣти и за ними большіе съ веселымъ говоромъ вбѣжали подъ защиту крыши.

- Катерина Александровна? спросилъ Левинъ у встрътившей ихъ въ передней Агаови Михайловны съ платками и пледами.
  - Мы думали, съ вами, сказала она.
  - А Митя?
  - Въ Колкъ, должно быть, и няня съ ними.

Левинъ схватилъ пледы и побъжалъ въ Колокъ. Въ этотъ короткій промежутокъ времени туча уже настолько надвинулась своей серединой на солнце, что стало темно, какъ въ затменіе. Вѣтеръ упорно какъ бы настанвалъ на своемъ, останавливалъ Левина и, обрывая листья и цвѣтъ съ липъ и безобразно, и странно оголяя бѣлые сучья березъ, нагибалъ все въ одну сторону: акаціи, цвѣты, лопухи, траву и макушки деревьевъ. Работавшія въ саду дѣвки съ визгомъ пробѣжали подъ крышу людской. Бѣлый занавѣсъ проливного дождя уже захватилъ весь дальній лѣсъ и половину ближняго поля и быстро подвигался къ Колку. Сырость дождя, разбивавшагося на мелкія капли, слышалась въ воздухѣ.

Нагибая впередъ голову и борясь съ вътромъ, ко-

торый вырываль у него платки, Левинъ уже подбѣгалъ къ Колку и уже видѣлъ что-то бѣлѣющееся за дубомъ, какъ вдругь все вспыхнуло, загорѣлась вся земля и какъ будто надъ головой треснулъ сводъ небесъ. Открывъ ослѣпленные глаза, Левинъ сквозь густую завъсу дождя, отдѣлившую его теперь отъ Колка, съ ужасомъ увидалъ прежде всего странно измѣнившую свое положеніе зеленую макушку знакомаго ему дуба въ серединѣ лѣса. «Неужели разбило?» едва успѣлъ подумать Левинъ, какъ, все убыстряя и убыстряя движеніе, макушка дуба скрылась за другими деревьями, и онъ услыхалъ трескъ упавшаго на другія деревья большого дерева.

Свътъ молніи, звукъ грома и ощущеніе мгновенно обданнаго холодомъ тъла слились для Левина въ одно впечатлъніе ужаса.

— Боже мой! Боже мой! чтобъ не на нихъ! — проговорилъ онъ.

И хотя онъ тотчасъ же подумалъ о томъ, какъ безсмысленна его просьба о томъ, чтобъ они не были убиты дубомъ, который уже упалъ теперь, онъ повторилъ ее, зная, что лучше этой безсмысленной молитвы онъ ничего не можетъ сдѣлать.

Добѣжавъ до того мѣста, гдѣ они бывали обыкновенно, онъ не нашелъ ихъ.

Они были на другомъ концѣ лѣса, подъ старою липой, и звали его. Двѣ фигуры въ темныхъ платъяхъ (онѣ прежде были въ свѣтлыхъ), нагнувшись, стояли надъ чѣмъ-то. Это были Кити и няня. Дождь уже переставалъ и начинало свѣтлѣть, когда Левинъ подбѣжалъ къ нимъ. У няни низъ платъя былъ сухъ, но на Кити платье промокло насквозь и всю облѣпило ее. Хотя дождя уже не было, онѣ все еще стояли въ томъ же положеніи, въ которое онѣ стали, когда разразилась гроза: обѣ стояли, нагнувшись надъ телѣжкой съ зеленымъ зонтикомъ.

— Живы? цълы? Слава Богу! — проговориль онь, шлепая по неубравшейся водъ сбивавшеюся, полною водой ботинкой и подбъгая къ нимъ.

Румяное и мокрое лицо Кити было обращено къ нему и робко улыбалось изъ-подъ измѣнившей форму шляпы.

- Ну, какъ тебѣ не совѣстно! Я не понимаю, какъ можно быть такъ неосторожной! съ досадой напалъ онъ на жену.
- Я, ей-Богу, не виновата. Только что хотѣла уйти, туть онъ развозился. Надо было его перемѣнить. Мы только что . . . стала извиняться Кити.

Митя быль цёль, сухъ и не переставая спаль.

— Ну, слава Богу! я не знаю, что говорю.

Собрали мокрыя пеленки; няня вынула ребенка и понесла его. Левинъ шелъ подлѣ жены, виновато за свою досаду, потихоньку отъ няни, пожимая ея руку.

#### XVIII

Въ продолжение всего дня за самыми разнообразными разговорами, въ которыхъ онъ какъ бы только одной внѣшней сторопой своего ума припималъ участие, Левинъ, песмотря на разочарование въ перемѣнѣ, долженствовавшей произойти въ немъ, не переставалъ радостно слышать полноту своего сердца.

Послѣ дождя было слишкомъ мокро, чтобы идти гулять; притомъ же и грозовыя тучи не сходили съ горизонта и то тамъ, то здѣсь проходили, гремя и чернѣя, по краямъ неба. Все общество провело остатокъ дня дома.

Споровъ болѣе не затѣвалось, а напротивъ, послѣ обѣда всѣ были въ самомъ хорошемъ расположеніи духа.

Катавасовъ сначала смѣшилъ дамъ своими оригинальными шутками, которыя всегда такъ нравились при первомъ знакомствѣ съ нимъ, но потомъ, вызванный Сергѣемъ Ивановичемъ, разсказаль очень интересныя свои наблюденія о различіи характеровъ и даже физіономій самокъ и самцовъ комнатныхъ мухъ и о ихъ жизни. Сергѣй Ивановичъ тоже былъ веселъ и за чаемъ, вызванный братомъ, изложилъ свой взглядъ на будущность восточнаго вопроса, и такъ просто и хорошо, что всѣ заслушались его.

Только одна Кити не могла дослушать его: ее позвали мыть Митю.

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ ухода Кити, и Левина вызвали къ ней въ дѣтскую.

Оставивъ свой чай и тоже сожалѣя о перерывѣ интереснаго разговора и вмѣстѣ съ тѣмъ безпокоясь о томъ, зачѣмъ его звали, такъ какъ это случалось только при важныхъ случаяхъ, Левинъ пошелъ въ дѣтскую.

Несмотря на то, что недослушанный планъ Сергъя Ивановича о томъ, какъ освобожденный сорокамилліонный міръ славянъ долженъ вмѣстѣ съ Россіей начать новую эпоху въ исторіи, очень заинтересовалъ его, какъ нѣчто совершенно новое для него, несмотря на то, что и любопытство и безпокойство о томъ, зачѣмъ его звали, тревожили его, — какъ только онъ остался одинъ, выйдя изъ гостиной, онъ тотчасъ же вспомнилъ свои утреннія мысли. И всѣ эти соображенія о значеніи славянскаго элемента во всемірной исторіи показались ему такъ ничтожны въ сравненіи съ тѣмъ, что дѣлалось въ его душѣ, что онъ мгновенно забылъ все это и перенесся въ то самое настроеніе, въ которомъ былъ нынче утромъ.

Онъ не вспоминалъ теперь, какъ бывало прежде, всего хода мысли (этого не нужно было ему). Онъ сразу перенесся въ то чувство, которое руководило

имъ, которое было связано съ этими мыслями, и нашелъ въ душѣ своей это чувство еще болѣе сильнымъ и опредѣленнымъ, чѣмъ прежде. Теперь съ нимъ не было того, что бывало при прежнихъ придумываемыхъ успокоеніяхъ, когда надо было возстановить весь кодъ мысли для того, чтобы найти чувство. Теперь, напротивъ, чувство радости и успокоенія было живѣе, чѣмъ прежде, а мысль не поспѣвала за чувствомъ.

Онъ шелъ черезъ террасу и смотрѣлъ на выступавшія двѣ звѣзды на потемнѣвшемъ уже небѣ и
вдругъ вспомнилъ: «Да, глядя на небо, я думалъ о
томъ, что сводъ, который я вижу, не есть неправда,
и при этомъ что-то я недодумалъ, что-то я скрылъ
отъ себя, — подумалъ онъ. — Но, что бы тамъ ни
было, возраженія не можетъ быть. Стоитъ подумать,
— и все разъяснится!»

Уже входя въ дѣтскую, онъ вспомниль, что такое было то, что онъ скрылъ отъ себя. Это было то, что если главное доказательство Божества есть Его откровеніе о томъ, что есть добро, то почему это откровеніе ограничивается одною христіанскою Церковью? Какое отношеніе къ этому откровенію имѣютъ вѣрованія буддистовъ, магометанъ, тоже исповѣдующихъ и дѣлающихъ добро?

Ему казалось, что у него есть отвѣтъ на этотъ вопросъ; но онъ не успѣлъ еще самъ себѣ выразить его, какъ вошелъ въ дѣтскую.

Кити стояла съ засученными рукавами у ванны надъ полоскавшимся въ ней ребенкомъ и, заслышавъ шаги мужа, повернувъ къ нему лицо, улыбкой звала его къ себъ. Одною рукой она поддерживала подъ голову плавающаго на спинъ и корячившаго ножонками пухлаго ребенка, другою она, равномърно напрягая мускулъ, выжимала на него губку.

— Ну вотъ, посмотри, посмотри! — сказала она,

когда мужъ подошелъ къ ней. — Агаоья Михайловна права: узнаетъ.

Дѣло шло о томъ, что Митя съ нынѣшияго дия очевидно несомнѣнно уже узнавалъ всѣхъ своихъ.

Какъ только Левинъ подошелъ къ ваинѣ, ему тотчасъ же былъ представленъ опытъ, и опытъ вполиѣ удался. Кухарка, нарочно для этого призванная, нагнулась къ ребенку. Онъ нахмурился и отрицательно замоталъ головой. Кити нагнулась къ нему, онъ просіялъ улыбкой, уперся руками въ губку и запрукалъ губами, производя такой довольный и странный звукъ, что не только Кити и няня, но и Левинъ пришелъ въ неожиданное восхищеніе.

Ребенка вынули на одной рукѣ изъ ванны, окатили водой, окутали простыней, вытерли и послѣ пронзительнаго крика подали матери.

- Ну, я рада, что ты начинаешь любить его, сказала Кити мужу, послѣ того какъ она съ ребенкомъ у груди спокойно усѣлась на привычномъ мѣстѣ. Я очень рада. А то это меня уже начинало огорчать. Ты говорилъ, что ничего къ нему не чувствуешь.
- Нѣтъ, развѣ я говорилъ, что я не чувствую? Я только говорилъ, что я разочаровался.
  - Какъ, въ немъ разочаровался?
- Не то, что разочаровался въ немъ, а въ своемъ чувствъ; я ждалъ больше. Я ждалъ, что, какъ сюрпризъ, распустится во мнъ новое, пріятное чувство. И вдругъ вмъсто этого гадливость, жалость...

Она внимательно слушала его черезъ ребенка, надъвая на тонкіе пальцы кольца, которыя она снимала, чтобы мыть Митю.

— И главное, что гораздо больше страха и жалости, чёмъ удовольствія. Нынче, послё этого страха во время грозы, я поняль, какъ я люблю его.

Кити просіяла улыбкой.

— А ты очень испугался? — сказала она. —

И я тоже, но мить теперь больше страшно, какъ ужъ прошло. Я пойду посмотрть дубъ. А какъ милъ Катавасовъ! Да и вообще цтлый день было такъ пріятно. И ты съ Сергтемъ Ивановичемъ такъ хорошъ, когда ты захочешь... Ну, иди къ нимъ. А то послт ванны здтсь всегда жарко и паръ...

# XIX

Выйдя изъ дѣтской и оставшись одинъ, Левинъ тотчасъ же опять вспомнилъ ту мысль, въ которой было что-то неясно.

Вмѣсто того, чтобы идти въ гостиную, изъ которой слышны были голоса, онъ остановился на террасѣ и, облокотившись на перила, сталъ смотрѣть на небо.

Уже совсѣмъ стемнѣло, и на югѣ, куда онъ смотрѣлъ, не было тучъ. Тучи стояли съ противной стороны. Оттуда вспыхивала молнія и слышался дальній громъ. Левинъ прислушивался къ равномѣрно падающимъ съ липъ въ саду каплямъ и смотрѣлъ на знакомый ему треугольникъ звѣздъ и на проходящій въ серединѣ его млечный путь съ его развѣтвленіемъ. При каждой вспышкѣ молніи не только млечный путь, но и яркія звѣзды исчезали, но, какъ только потухала молнія, опять, какъ будто брошенныя какой-то мѣткой рукой, появлялись на тѣхъ же мѣстахъ.

«Ну что же смущаеть меня?» сказаль себѣ Левинь, впередъ чувствуя, что разрѣшеніе его сомнѣній, хотя онъ не знаеть еще его, уже готово въ его душѣ.

«Да, одно очевидное, несомнѣнное проявленіе Божества — это законы добра, которые явлены міру откровеніемъ и которые я чувствую въ себѣ и въпризнаніи которыхъ я не то что соединяюсь, а волейневолей соединенъ съ другими людьми въ одно об-

84.

щество върующихъ, которое называютъ Церковью. Ну, а евреи, магометане, конфуціанцы, буддисты — что же они такое? — задалъ онъ себъ тотъ самый вопросъ, который и казался ему опаснымъ. — Неужели эти сотни милліоновъ людей лишены того лучшаго блага, безъ котораго жизнь не имъетъ смысла?» Опъ задумался, но тотчасъ же поправилъ себя. «Но о чемъ же я спрашиваю? — сказалъ онъ себъ. — Я спрашиваю объ отношеніи къ Божеству всъхъ разнообразныхъ върованій всего человъчества. Я спрашиваю объ общемъ проявленіи Бога для всего міра со всъми этими туманными пятнами. Что же я дълаю? Мнъ лично, моему сердцу открыто несомнънно знаніе, непостижимое разумомъ, а я упорно хочу разумомъ и словами выразить это знаніе».

«Развѣ я не знаю, что звѣзды не ходятъ? — спросилъ онъ себя, глядя на измѣнившую уже свое положеніе въ высшей вѣткѣ березы яркую планету. — Но я, глядя на движеніе звѣздъ, не могу представлять себѣ вращенія земли, и я правъ, говоря, что звѣзды ходятъ.

«И развѣ астрономы могли бы понять и вычислить что-нибудь, если бы они принимали въ расчетъ всѣ сложныя разнообразныя движенія земли? Всѣ удивительныя заключенія ихъ о разстояніяхъ, вѣсѣ, движеніяхъ и возмущеніяхъ небесныхъ тѣлъ основаны только на видимомъ движеніи свѣтилъ вокругъ неподвижной земли, на томъ самомъ движеніи, которое теперь передо мной и которое было такимъ для милліоновъ людей въ продолженіе вѣковъ и было и будетъ всегда одинаково и всегда можетъ быть повѣрено. И точно такъ же, какъ праздны и шатки были бы заключенія астрономовъ, не основанныя на наблюденіяхъ видимаго неба, по отношенію къ одному меридіану и одному горизонту, такъ праздны и шатки были бы и мои заключенія, не основанныя на томъ пониманіи

добра, которое для всёхъ всегда было и будеть одинаково и которое открыто мнё христіанствомъ и всегда въ душё моей можетъ быть повёрено. Вопроса же о другихъ вёрованіяхъ и ихъ отношеніяхъ къ Божеству я не имёю права и возможности рёшить».

— А, ты не ушелъ? — сказалъ вдругъ голосъ Кити, шедшей тѣмъ же путемъ въ гостиную. — Что ты, ничѣмъ не разстроенъ? — сказала она, внимательно вглядываясь при свѣтѣ звѣздъ въ его лицо.

Но она все-таки не разсмотрѣла бы его лица, если бъ опять молнія, скрывшая звѣзды, не освѣтила его. При свѣтѣ молніи она разсмотрѣла все его лицо и, увидавъ, что онъ спокоенъ и радостенъ, улыбнулась ему.

«Она понимаеть, — думалъ онъ, — она знаетъ, о чемъ я думаю. Сказать ей или нѣтъ? Да, я скажу ей». Но въ ту минуту, какъ онъ хотѣлъ начать говорить, она заговорила тоже.

- Вотъ что, Костя! Сдѣлай одолженіе, сказала она, поди въ угловую и посмотри, какъ Сергѣю Ивановичу все устроили. Мнѣ неловко. Поставили ли новый умывальникъ?
- Хорошо, я пойду непремѣнно, сказалъ Левинъ, вставая и цѣлуя ее.

«Нѣтъ, не надо говорить, — подумалъ онъ, когда она прошла впередъ его. — Это тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая словами.

«Это новое чувство не измѣнило меня, не осчастливило, не просвѣтило вдругъ, какъ я мечталъ, — такъ же какъ и чувство къ сыну. Никакого сюрприза тоже не было. А вѣра, не вѣра — я не знаю, что это такое, — но чувство это такъ же незамѣтно вошло страданіями и твердо засѣло въ душѣ.

«Такъ же буду сердиться на Ивана кучера, такъ же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, такъ же будетъ стѣна между святая святыхъ моей

души и другими, даже женой моей, такъ же буду обвинять ее за свой страхъ и расканваться въ этомъ, такъ же буду не понимать разумомъ, зачѣмъ я молюсь, и буду молиться, — но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо отъ всего, что можетъ случиться со мной, каждая мипута ея — не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомиѣнный смыслъ добра, который я властенъ вложить въ нее!»

1875—1877.

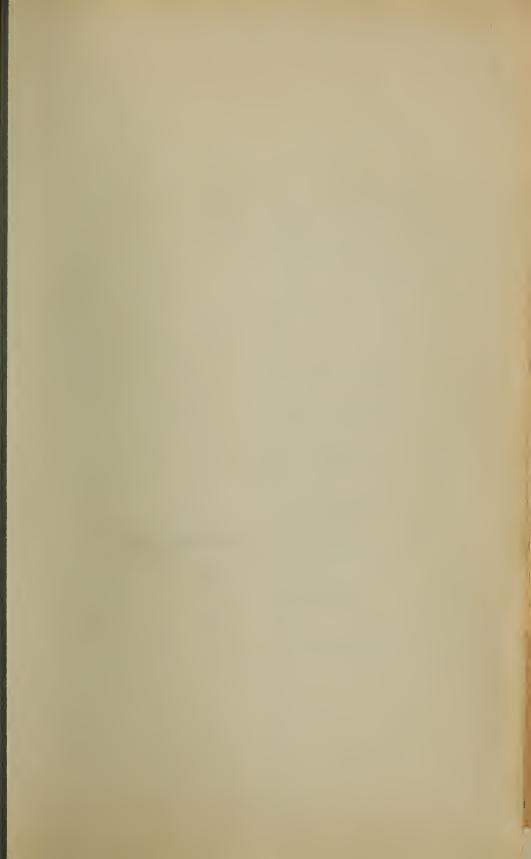

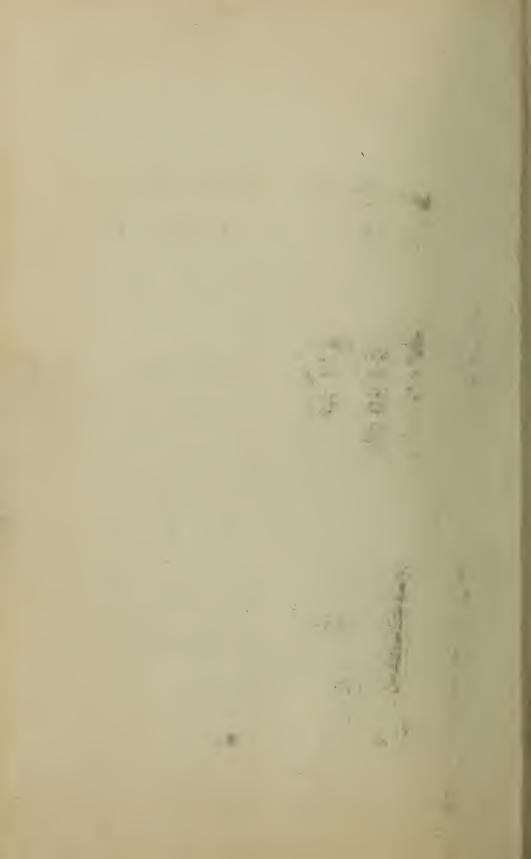



